# ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ

за 1873 г.

(изъ журнала, "гражданинъ").

ПОЛИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ.

КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ.

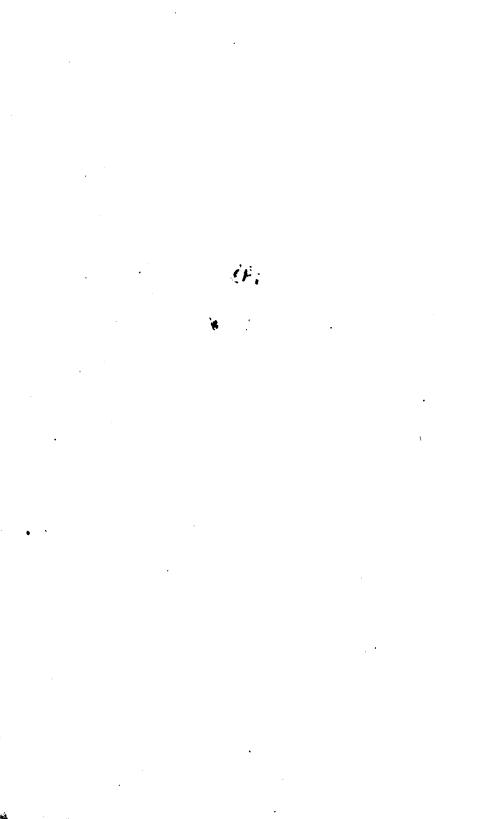



# ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ

# за 1873 г.

(ИЗЪ ЖУРНАЛА "ГРАЖДАНИНЪ").

## ПОЛИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ.

KPNTNYECKIA CTATЬN.



**О. М.** Достоевскаго.





С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Типографія А. С. Суворина, Фртелевъ пер., д. № 11—2





•



2007337424

## ОГЛАВЛЕНІЕ.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | страницы.                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Предисловіе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рядъ Статей о Русской Литературъ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Изъ журнала "Время" за 1861 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. Введеніе.  П. Г. — бовъ и вопросъ объ искусствѣ.  ІІІ. Книжность и грамотность. (Статья первая).  ІV. Книжность и грамотность (Статья вторая).  V. Послѣднія литературныя явленія. Газета "День".                                                                                                                                    | 1— 36<br>37— 74<br>75— 92<br>93—130<br>131—142                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изъ журнала "Гражданинъ" за 1873 годъ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. Вступленіе.  ІІ. Старые люди  ІІІ. Среда.  ІV. Нёчто личное.  V. Власъ.  VІ. Вобокъ.  VІІ. Смятенный видъ  VІІІ. Полиисьма "одного лица".  ІХ. По поводу выставки.  Х. Ряженый.  ХІ. Мечты и грёзы.  ХІІ. По поводу новой драмы.  ХІІІ. Маленькія картинки.  ХІV. Учителю.  XV. Нёчто о враньё.  XVI. Одна изъ современныхъ фальшей. | $\begin{array}{c} 1-4\\ 5-10\\ 11-23\\ 24-33\\ 34-45\\ 46-60\\ 61-68\\ 69-77\\ 78-88\\ 89-103\\ 104-110\\ 111-121\\ 122-131\\ 132-137\\ 138-147\\ 148-160\\ \end{array}$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| политическія статьи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иностранныя Событія                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изъ журнала "Гражданинъ" за 1873—74 г.г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изъ № 38 журн. "Гражданинъ" 1873 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 163—172<br>173—176                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                     |                     |     |        |                |         |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |   |  | СТРАНИЦЫ, |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|--------|----------------|---------|---|--|--|--|---|--|---|--|--|--|---|--|-----------|
| Изъ                                                                 | $N_{2}$             | 40  | журн.  | "Гражданинъ"   | 1873    | г |  |  |  | ٠ |  |   |  |  |  |   |  | 177-182   |
|                                                                     |                     | 41  | n      | <br>,,         | 77      |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |   |  | 183195    |
| "                                                                   | No                  | 42  | 77     | "              | 39      |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |   |  | 196-203   |
| "                                                                   | $N_2$               | 43  | "      | n              | 77      |   |  |  |  |   |  | • |  |  |  | ٠ |  | 204—2c9   |
|                                                                     | №                   | 44  | "      | n              | 79      |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |   |  | 210-217   |
|                                                                     | $\lambda_2^{\circ}$ | 45  | "      | *              | 77      |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  | ٠ |  | 218 - 224 |
|                                                                     | Ne                  | 46  | "      | ,,             | 70      |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  | ٠ |  | 225 - 231 |
|                                                                     | N₂                  | 51  | 77     |                | 22      |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |   |  | 232 - 238 |
| "                                                                   |                     | 52  | "      | ,,<br>77       | יי<br>מ |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |   |  | 239 - 242 |
| Изъ                                                                 | $N_2$               | 1 : | журн., | ,Гражданинъ" 1 | l874 r  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |   |  | 243 - 250 |
| ПРИЛОЖЕНІЯ.  Двѣ замѣтки редактора (изъ журн. "Гражданинъ" 1873 г.) |                     |     |        |                |         |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |   |  |           |
|                                                                     |                     |     |        |                |         |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |   |  |           |

Въ составъ настоящаго тома включены нѣкоторыя статьи, которыя не имѣлись въ виду при первоначальномъ распредѣленіи по томамъ сочиненій Оедора Михайловича. Первую половину тома занимають (съ особою нумераціей) критическія статьи изъ журнала «Время», издававшагося, какъ извѣстно, Михайломъ Михайловичемъ Достоевскимъ при непосредственномъучастіи брата. Хотяподъ статьями этими и нѣтъ подписи, но свидѣтельство столь близкаго сотрудника журнала, какъ Н. Н. Страховъ, дѣлаетъ принадлежность этихъ статей перу Оедора Михайловича несомнѣиною. Къ тому же и выраженные въ статьяхъ взгляды, а равно и сказывающіеся въ нихъ пріемы такъ и выдаютъ Оедора Михайловича. Читатель замѣтитъ, что тутъ (въ 1861 г.) уже проглядываетъ въ зародышѣ то, что было окончательно выражено въ одномъ изъ послѣднихъ произведеній Оедора Михайловича — въ Пушкинской рѣчи.

Вслёдъ за Дневникомъ Писателя 1873 г., печатавшимся въ «Гражданинъ», въ настоящемъ томъ помъщены политическія статьи изъ того же журнала, которыя сохранились въ черновыхъ, писанныхъ рукою Өедора Михайловича, а потому и принадлежатъ несомнънно ему. Наконецъ въ приложеніи къ настоящему тому помъщены «Маленькія Картинки», появившіяся въ 1874 г. въ сборникъ «Складчина», изданномъ въ пользу пострадавшихъ отъ самарскаго голода.

|   | ·, |  |  |  |
|---|----|--|--|--|
|   | ÷  |  |  |  |
|   |    |  |  |  |
| · |    |  |  |  |
|   |    |  |  |  |
|   |    |  |  |  |
|   |    |  |  |  |
|   |    |  |  |  |
|   |    |  |  |  |
|   |    |  |  |  |
|   |    |  |  |  |
|   |    |  |  |  |
| · |    |  |  |  |
|   |    |  |  |  |
|   |    |  |  |  |
|   |    |  |  |  |
|   |    |  |  |  |

# РЯДЪ СТАТЕЙ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЪ

изъ

журнала "время"

за 1861 г.

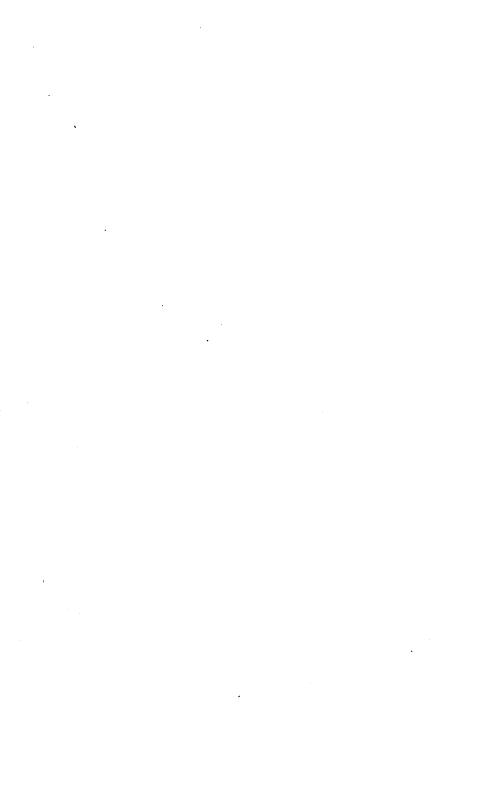

## Введеніе.\*)

I.

Если есть на свътъ страна, которая была бы для другихъ, отдаленныхъ или сопредёльныхъ съ нею странъ более неизвестною, неизследованною, болбе всбхъ другихъ странъ непонятою и непонятною, то эта страна есть безспорно Россія для западных в соседей своихъ. Никакой Китай, никакая Японія не могуть быть покрыты такой тайной для европейской пытливости, какъ Россія, прежде, въ настоящую минуту и даже, можеть быть, еще очень долго въ будущемъ. Мы не преувеличиваемъ. Китай и Японія, во первыхъ, слишкомъ далеки отъ Европы, а во вторыхъ, и доступъ туда иногда очень труденъ; Россія же вся открыта передъ Европою, Русскіе держать себя совершенно на распашку передъ европейцами, а между тъмъ характеръ Русскаго, можетъ быть, даже еще слабъе обрисованъ въ сознаніи европейца, чёмъ характеръ Китайца или Японца. Для Европы Россія — одна изъ загадокъ Сфинкса. Скорве изобретется perpetuum-mobile или жизненный элексирь, чёмь постигнется Западомъ русская истина, русскій духъ, характеръ и его направленіе. Въ этомъ отношеніи даже луна теперь изслёдована гораздо подробиве, чёмъ Россія. По крайней мъръ, положительно извъстно, что тамъ никто не живетъ; а про Россію знають, что въ ней живуть люди и даже Русскіе люди, но какіе люди? — Это до сихъ поръ загадка, хотя, впрочемъ, европейцы и увърены, что они насъ давно постигли. — Въ разное время употреблены были пытливыми сосёдями нашими довольно большія усилія для узнанія насъ и нашего быта; были собраны матеріалы, цифры, факты; производились изследованія, за которыя мы чрезвычайно благодарны изследователямь,

<sup>\*)</sup> Напечатано въ журналъ "Время" за январъ 1861 г.

потому что эти изслъдованія для насъ самихъ были чрезвычайно полезны. Но всевозможныя усилія вывесть изъ всёхъ этихъ матеріаловъ, цифръ, фактовъ что нибудь основательное, путное, дѣльное собственно о Русскомъ человѣкъ, что нибудь синтетически-върное, — всъ эти усилія всегда разбивались о какую-то роковую, какъ будто къмъ-то и для чего-то предназначенную невозможность. Когда дело доходить до Россіи, какое-то необыкновенное тупоуміе нападаеть на тёхъ самыхь людей, которые выдумали порохъ и сосчитали столько звёздъ на небё, что даже увёрились, наконецъ, что могутъ ихъ и хватать съ неба. Все доказываетъ это, начиная съ мелочей до самыхъ глубокомысленныхъ изслъдованій о судьбъ, значеніи и будущности нашего отечества. Кое-что, впрочемь, о насъ знають. Знаютъ, напримъръ, что Россія лежитъ подъ такими-то градусами, изо-билуетъ тъмъ-то и тъмъ-то и что въ ней есть такія мъста, гдъ ъздятъ на собакахъ. Знаютъ, что кромъ собакъ въ Россіи есть и люди, очень странные, на всъхъ похожіе и въ то же время какъ будто ни на кого не похожіє; какъ будто европейцы, а между тъмъ какъ будто и варвары. Знають, что народъ нашъ довольно смышленый, но не имъетъ генія; очень красивъ, живетъ въ деревянныхъ избахъ, но неспособенъ къ высшему развитію по причинѣ морозовъ. Знаютъ, что въ Россіи есть армія и даже очень большая; но полагаютъ, что русскій солдатъ — совершенная механика, сдъланъ изъ дерева, ходитъ на пружинахъ, не мыслитъ и не чувствуетъ и потому довольно стоекъ въ сраженіяхъ, но не имъетъ никакой самостоятельности и во всъхъ отношеніяхъ уступаетъ Французу. Знаютъ, что въ Россіи былъ императоръ Петръ, котораго называютъ великимъ, — мо-нархъ не безъ способностей, но полуобразованный и увлекавшійся своими страстими; что женевець Лефорть воспиталь его, сдёлаль его изь варвара умнымь и внушиль ему мысль завести флоть и обрёзать Русскимь кафтаны и бороды, что Петръ дъйствительно обръзалъ бороды, и нотому Русскіе тотчась же сділались европейцами. Но знають и то, что не родись въ Женеві Лефорть, Русскіе до сихъ порь ходили бы съ бородами, а следовательно не было бы и преобразованія Россіи. Но, впрочемъ, довольно и этихъ примъровъ; всъ остальныя познанія то же, или почти то же самое. Мы говоримъ совершенно серьезно. Сдълайте одолжение, разверните всъ книги, объ насъ написанныя разными заъзжими виконтами, баронами и преинущественно маркизами, — книги, разошедшіяся по Европ'ь въ десяткахъ тысячъ экземпляровъ; прочтите ихъ внимательно и увидите, правду-ли мы говоримъ, шутимъ мы или нътъ? И что всего любопытнъе, нъкоторыя изъ этихъ книгъ написаны людьми безспорно замъчательно умными. То-же самое безсиліе, какъ и въ этихъ попыткахъ завзжихъ пу-

темественниковъ бросить высшій взглядъ на Россію и усвоить ся главную идею, видимъ мы и въ полнъйшей неспособности почти всякаго иностранца, котораго обстоятельства заставляютъ жить въ Россіи иногда даже пятнадцать и двадцать лёть, коть сколько нибудь оглядёться, прижиться въ Россіи, понять хоть что нибудь окончательно, выжить хоть вакую нибудь идею, подходящую къ истинъ. Возьмемъ сначала ближайшаго сосъда нашего, Нъмца. Пріъзжають къ намъ Нъмцы всякіе: и безъ царя въ головъ, и такіе, у которыхъ есть свой король въ Швабіи, и учение, съ серьезною цълью узнать, описать и такимъ образомъ быть полезнымъ наукъ Россіи, и неученые простолюдины съ болъе скромною, но добросовъстною цълью печь булки и коптить колбасы, — разные Веберы и Людекенсы. Иные даже принимаютъ себъ "разъ навсегда за правило и даже за священную обязанность " знакомить русскую публику съ разными европейскими ръдкостями и потому являются съ разными великанами и великаншами, съ ученымъ суркомъ или обезьяною, нарочно выдуманною Нъмцами для русскаго удовольствія. Но какая бы ни была разница между ученымъ Нъмцемъ и простолюдиномъ въ понятіяхъ, въ общественномъ значеніи, въ образованіи и въ цъли посъщенія Россіи,—въ Россіи всъ эти Нъмцы немедленно сходятся въ своихъ впечатленіяхъ. Какое-то больное чувство недовърчивости, какая-то боязнь примириться съ тъмъ, что онъ видитъ ръзко на себя не похожаго, совершенная неспособность догадаться, что Русскій не можетъ обратиться совершенно въ Нъмда и что потому нельзя его мърить на свой аршинъ, и, наконецъ, явное или тайное, но во всякомъ случав безпредвльное высокомъріе передъ Русскими,—вотъ характеристика почти всякаго немецкаго человъка во взглядъ на Россію. Иные прівзжають служить у помъщиковъ Буеракиныхъ \*), управлять вотчинами; другіе являются въ видъ естествоиспытателей, ловятъ русскихъ жуковъ, пріобрътаютъ этимъ безсмертную славу и обращаются въ какихъ нибудь засъдателей. Другіе, съ уситхомъ засъдая льтъ иятнадцать, ръшаются, наконецъ, быть современными и полезными и для этого подробно опишутъ, изъ какихъ горныхъ породъ будетъ состоять цоколь будущаго памятника тысячельтію Россіи. Есть изъ нихъ чрезвычайно добрые; такіе почти всегда начинають спеціально учиться по русски, очень полюбять русскій языкъ и русскую литературу, получають, наконець, употребление русскаго языка, конечно, не безъ тяжкихъ усилій, и, въ припадкъ восторга, желая при-нести себъ, Русскимъ и человъчеству несомнънную пользу, ръшаются— "перевести Россіяду Хераскова на санскритскій языкъ". Впрочемъ, не

<sup>\*) &</sup>quot;Губернскіе очерки" Щедрина.

всё переводять Россіяду Хераскова. Иные пріёзжають писать свою Россіяду и издають ее уже въ Германіи. Есть знаменитыя сочиненія въ этомъ родів. Читаємь эту Россіяду — серьезно, дівльно, умно, даже остроумно. Факты візрны и новы; глубокій взглядь брошень на иныя явленія, взглядь оригинальный и міткій именно потому, что иныя русскія явленія удобніве наблюдать не-Русскому, а со стороны, и вдругь на чемъ нибудь самомъ важномъ, коренномъ, безъ чего никакія познанія о Россіи, никакіе факты, пріобрітенные трудомъ самымъ добросовістнымъ, не дадуть никакого о ней понятія, или дадуть самое сбивчивое, чтобъ не сказать безтолковое, — вдругь нашъ ученый становится въ тупикъ, обрывается, теряеть нитку и заключаєть такою нелізпостью, что книга сама вырывается изъ рукъ вашихъ и падаетъ, иногда даже подъ столъ.

Прівзжіе Французы совершенно не похожи на Немцевь; это что-то обратно противоположное. Французъ ничего не станетъ переводить на санскритскій языкъ, не потому чтобъ онъ не зналъ санскритскаго языка,-Французъ все знаетъ, даже ничему неучившись; -- но потому во первыхъ, что онъ прівзжаеть къ намъ окинуть насъ взглядомъ самой высшей прозорливости, просверлить орлинымъ взглядомъ всю нашу подноготную и изречь окончательное, безапелляціонное мивніе; а во вторыхъ потому, что онъ еще въ Парижъ зналъ, что напишеть о Россіи; даже пожалуй напишеть свое путешествие въ Парижъ, еще прежде поъздки въ Россію, продасть его внигопродавцу, и уже потомъ прівдеть къ намъ — блеснуть, илънить и улетъть. Французъ всегда увъренъ, что ему благодарить некого и не за что, хотя бы для него, действительно, что нибудь сдёлали, не потому, что въ немъ дурное сердце, даже напротивъ; но потому, что онъ совершенно увъренъ, что не ему принесли, напримъръ, хоть удовольствие, а что онъ самъ однимъ появленіемъ своимъ осчастливилъ, утъшилъ, наградилъ, удовлетворилъ всёхъ и каждаго на пути его. Самый безтолковый и безпутный изъ нихъ, поживя въ Россіи, убзжаеть отъ насъ совершенно увъренный, что осчастливиль Русскихъ и хоть отчасти преобразоваль Россію. Иные изъ нихъ прівзжають съ серьезными, важными цвлями, иногда даже на 28 дней, срокъ необъятный, цифра, доказывающая всю добросовъстность изследователя, потому что въ этотъ срокъ онъ можетъ совершить и описать даже кругосвътное путемествіе. Схвативъ первыя впечатланія въ Петербурга, которыя выходять у него еще довольно удачно, и кстати разсмотръвъ при этомъ критически англійскія учрежденія, выучивъ мимоходомъ русскихъ бояръ (les boyards) вертъть столы или пускать мыльные пузыри, что, впрочемъ, очень мило и гораздо лучше величавой и чванной скуки нашихъ собраній, онъ ръшается, наконецъ,

изучить Россію основательно, въ подробностяхъ, и вдетъ въ Москву. Въ Москвъ онъ взглянетъ на Кремль, задумается о Наполеонъ, похвалитъ чай, похвалить красоту и здоровье народа, погрустить о преждевременномъ его разврать, о плодахъ неудачно привитой цивилизаціи, о томъ, что изчезають національные обычаи, чему найдеть немедленно доказательство въ перемене дрожекъ-гитары, на дрожки-линейки, подходящую къ европейскому кабріолету; сильно нападеть за все это на Петра Великаго и туть же, совершенно кстати, разскажеть своимъ читателямъ свою собственную біографію, полную удивительнівших в приключеній. Съ Французомъ все можетъ случиться, не причинивъ ему, впрочемъ, никакого вреда, до такой степени, что онъ послъ своей біографіи тотчась-же начинаеть разсказывать русскую повъсть, конечно, истинную, взятую изъ русскихъ нравовъ, подъ названіемъ Petroucha, имфющую два преимущества, во первыхъ, что она върно характеризуетъ русскій быть, а во вторыхъ, что она въ то-же время характеризуетъ и бытъ Сандвичевыхъ острововъ. Кстати ужь обратить внимание и на русскую литературу; поговорить о Пушкина и снисходительно заматить, что это быль поэть не безъ дарованій, вполив національный и съ успёхомъ подражавшій Андрею Шенье и мадамъ Дезульеръ; похвалитъ Ломоносова, съ нъкоторымъ уваженіемъ будетъ говорить о Державинѣ, замѣтитъ, что онъ былъ баснописецъ не безъ дарованья, подражавшій Лафонтену, и съ особеннымъ сочувствіемъ скажеть нѣсколько словъ о Крыловѣ, молодомъ писателѣ, похищенномъ преждевременною смертію (слѣдуетъ біографія) и съ успѣхомъ подражавшему въ своихъ романахъ Александру Дюма. Затѣмъ путешественникъ прощается съ Москвой, ъдетъ далъе, восхищается русскими тройками и появляется, наконецъ, гдъ нибудь на Кавказъ, гдъ вмъстъ съ русскими пластунами стреляеть черкесовь, сводить внакомство съ Шамилемъ и читаетъ съ нимъ Трехъ Мушкетеровъ...

Повторяемъ, говоря это, мы вовсе не шутимъ, вовсе не преувеличиваемъ. Между тъмъ мы сами чувствуемъ, что слова наши какъ будто отзываются пародіей, каррикатурой. Правда въдь и то, что нътъ такого предмета на землъ, на который-бы нельзя было посмотръть съ комической точки зрънія. Все можно осмъять, скажутъ намъ, сказать то да не такъ, передать почти тъ же самыя слова, да не такъ ихъ выразить. Согласны. Но возьмите-же сами самое серьезное мнъніе о насъ иностранцевъ; и вы убъдитесь, что все сказанное нами нисколько не преувеличено.

#### II.

Но надо оговориться. Послёдніе нелёные возгласы о насъ иностранцевъ были большею частію произнесены въ состояніи неспокойномъ, во время недавнихъ раздоровъ, теперь уже слава Богу поконченныхъ надолго, если не навсегда, во время войны, среди яростныхъ боевыхъ криковъ. А впрочемъ, если взять эссенцію всёхъ прежнихъ мнёній, до раздоровъ и войны, то выводъ быль-бы почти тотъ-же самый. Книги на лицо; можно справиться.

Чтожь? Будемъ-ли мы обвинять за такое мижніе иностранцевъ? Обвинять ихъ въ ненависти къ намъ, въ тупости; сменться надъ ихъ недальновидностью, ограниченностью? Но ихъ мивніе было высказано не одинъ разъ и не къмъ нибудь; оно выговаривалось всъмъ Западомъ, во всъхъ формахъ и видахъ, и хладнокровно и съ ненавистью, и крикунами и людьми прозорливыми, и подлецами и людьми высоко-честными, и въ прозъ и въ стихахъ, и въ романахъ и въ исторіи, и въ premier-Paris и съ ораторскихъ трибунъ. Слъдственно это мижніе чуть-ли не всеобщее, а всъхъ обвинять какъ-то трудно. Да и за что обвинять? За какую вину? Скажемъ прямо: не только тутъ нътъ никакой вины, но даже мы признаемъ это мивніе за совершенно нормальное, т. е. прямо выходящее изъ хода событій, не смотря на то, что оно, разумъется, совершенно ложное. Дело въ томъ, что иностранцы и не могутъ насъ понять иначе, хотя-бы мы ихъ и разувъряли въ противномъ. Но неужели-жь разувърять. Во первыхъ, по всёмъ вероятностямъ, Французы не подпишутся на "Время", хотя-бы нашимъ сотрудникомъ былъ самъ Цицеронъ, котораго, впрочемъ, мы-бы, можеть быть, и не взяли въ сотрудники. Следственно не прочтуть нашего отвъта; остальные Нъмцы и подавно. Во вторыхъ, надо признаться, въ нихъ дъйствительно есть нъкоторая неспособность насъ понять. Они и другь друга-то не совсемъ хорошо понимають.

Англичанинъ до сихъ поръ еще не въ состояніи допустить разумности существованія Француза; Французъ платитъ ему совершенно тою-же монетою, даже съ процентами, не смотря ни на какіе союзы, ententes cordiales и проч. и проч. А между тѣмъ и тотъ и другой—европейцы, настоящіе, главные европейцы, представители европейцевъ. Гдѣ-жь было имъ разгадать насъ, Русскихъ, когда мы и сами-то для себя загадка, по крайней мѣрѣ, постоянно задавали другъ другу о себѣ загадки. Развѣ славянофилы не задавали загадокъ западникамъ, а западники славянофиламъ? У насъ даже до сихъ поръ любятъ ребусы. Читайте объявленія

объ изданіи журналовъ, и вы въ этомъ совершенно убъдитесь. И какъ-жебы, накенецъ, они насъ постигли, когда одна изъ главнъйшихъ нашихъ особенностей именно та, что мы не европейцы, а они и не могутъ мърить иначе, какъ на свой аршинъ. Да главное еще то, что мы сами почти вилоть до сихъ поръ, постоянно и упорно рекомендовали имъ себя за европейцевъ. Что-жь могли они разобрать въ такой путаницъ, особенно глядя на насъ? Виноваты-ли они, что до сихъ поръ у нихъ не достаетъ даже фактовъ, чтобъ составить о насъ безпристрастное миъніе. Чъмъ за-явили мы себя особеннымъ, оригинальнымъ? Мы, напротивъ, даже какъ-то боялись сознаться въ нашихъ оригинальностяхъ, прятали ихъ не только передъ ними, но даже передъ собою; стыдились, что мы еще носимъ на себъ хоть какой нибудь свой отпечатокъ и никакъ не можемъ стать вполнъ европейдами, укоряли себя за это, а слъдственно имъ-же поддакивали, европейцами, укоряли себя за это, а слёдственно имъ-же поддакивали, торопливо соглашались съ ними и даже не пробовали ихъ переувёрять. Да и кого изъ Русскихъ они видёли? По комъ судили? Правда, они встрёчались со многими изъ нашахъ, цёлыхъ полтора вёка сряду. Вмёстё съ прочими ёздиль къ нимъ и господинъ Гречъ и писалъ оттуда парижскія нисьма. Вотъ про господина Греча мы знаемъ, что онъ пытался было переубёдить Французовъ, разговаривалъ съ Сент-Бёвомъ, съ Викторомъ Гюго, что явствуетъ изъ его собственныхъ парижскихъ писемъ. "Я напрямки сказалъ Сент-Бёву", выражается онъ;— "Я напрямки объявилъ Виктору Гюго". Дёло, видите-ли въ томъ, что Сенъ-Бёву или Виктору Гюго, не помнимъ (надо-бы справиться), г. Гречъ сказалъ напрямки. что литература, процовёлующая безиравственность, и проч. и прамки, что литература, проповъдующая безиравственность, и проч. и проч. ошибается и недостойна называться литературой (можетъ быть, слова не совсъмъ тъ, но смыслъ тотъ-же самый. За это ручаемся). Въслова не совсвиъ тв, но смыслъ тотъ-же самый. За это ручаемся). Ввроятно, Сент-Бёву надо было дожидаться лвтъ иятьдесятъ г. Греча, чтобъ услышать отъ него подобную истину изъ прописей. То-то должно быть Сент-Бёвъ выпучилъ глаза! Впрочемъ, успокоимся: Французы народъ чрезвычайно въжливый, и мы знаемъ, что г. Гречъ воротился изъ Парижа благополучно и невредимо. Притомъ-же мы, можетъ быть, и не ошибемся, если скажемъ, что по г. Гречъ нельзя-же было судить о всъхъ Русскихъ. Но довольно о г. Гречъ. Мы упомянули о немъ только такъ. Къ дёлу! Ъздили въ Парижъ и другіе, кромѣ г. Греча. Являлись туда съ незапамятныхъ временъ и отставные наши кавалеристы, народъ веселый и добродушный, изумлявшій на нашихъ парадахъ публику красотой своихъ формъ, обтянутыхъ лосиною, и проводившихъ потомъ остатокъ дней своихъ уже не въ тягостяхъ службы, а въ свое удовольствіе. Толпами валили за границу и молодые вертопрахи, нигдѣ не служившіе, но сильно заботившіеся о своихъ пом'єстьяхъ. Вздили туда и коренные наши помъщики, со всъми семействами и картонками; добродушно и серьезно взбирались на башни Нотр-Дамъ, осматривали оттуда Парижъ и, въ тихомолку отъ своихъ женъ, гонялись за гризетками. Доживали тамъ свой въкъ оглохшія и беззубыя старухи-барыни и уже окончательно лишались употребленія русскаго языка, котораго, впрочемъ, не знали и прежде. Возвращались оттуда къ намъ и наши матушкины сынки (что по французски переводятся: enfants de bonne maison, fils de famille). знавшіе всю подноготную о Пальмерстонв и о всвхъ мелкихъ дрязгахъ во Франціи, до последней бабьей сплетни, и которые, за обедомъ, просили своихъ сосёдей приказать лакею налить имъ стаканъ воды, единственно для того, чтобъ не проговорить и двухъ словъ по русски, хотя-бы и съ лакеемъ. Объ одномъ изъ такихъ фактовъ лично свидътельствуетъ г. Григоровичъ, написавшій недавно "Пахатника и бархатника". Но бывали и такіе изъ нихъ, которые знали по русски, даже занимались зачёмъ-то русской литературой и ставили на русскихъ сценахъ комедін, въ родъ пословицъ Альфреда Мюссе, подъ названіемъ, ну хоть напримъръ, Раканы (названіе, конечно, выдуманное). Такъ какъ сюжетъ Ракановъ характеризуетъ цёлый слой общества, занимающагося такими комедіями, а вибств съ темъ изображаеть типъ и другихъ произведеній въ такомъ-же родъ, то позвольте вамъ въ двухъ словахъ разсказать его. Когда-то въ Парижъ, въ прошломъ стольтій, процевталь одинъ пошлейшій рифмоплеть, подъ названіемь Ракань, негодившійся даже чистить сапоги г. Случевскому. Одна идіотка, маркиза, прельщается его стихами и желаеть съ нимъ познакомиться. Три шалуна сговариваются между собою явиться къ ней, одинъ за другимъ, подъ названіемъ Ракана. Не успъваеть она проводить одного Ракана, какъ тотчасъ-же передъ ней является и другой. Все остроуміе, вся соль комедіи, весь павось ея заключаются въ остолбенени маркизы при видѣ Ракана въ трехъ лицахъ. Господа, разрѣшавшіеся (иногда въ сорокъ лѣтъ отъ роду) такими комедіями посл'в Ревизора, совершенно бывали ув'врены, что дарять русской литературъ драгоцъннъйшіе перлы. И такихъ господъ не одинъ, не два; имя имъ-легіонъ. Разумъется, никто изъ нихъ ничего не пишетъ. Авторъ Ракановъ почти исключение; но зато каждый изъ нихъ такъ ужь съ виду смотритъ, что какъ-будто сейчасъ сочинитъ Ракановъ. Кстати (простите за отступленіе), премиленькая вышла-бы статейка, еслибъ вто нибудь изъ нашихъ фельетонистовъ взяль на себя трудъ разсказать всв сюжеты такихъ комедій, пов'ястей, пословиць и проч. и проч., мелькаюшихъ даже до сихъ поръ въ русской литературъ. Становые, отказывающісся, при принципу, жениться на генеральскихъ дочеряхъ, -- разв'я это не тъ же Раканы, разумъется, въ своемъ родъ и немного только позлокачественные? Я знаю, напримырь, сюжеть одной повысти о проглоченныхь къмъ-то маленькихъ часахъ, продолжавшихъ чикать въ желудкъ, -- это верхъ совершенства! Разумъется, она написана, или будетъ написана тоже по принципу, именно: что искусство должно служить само себъ цълью. Ужь наше время такое: даже сочинители Ракановъ не могутъ теперь обходиться безъ "принциповъ" и "современныхъ вопросовъ". Но въ дълу. Спрашиваемъ: что могли до сихъ поръ заключить о насъ иностранцы по. такимъ господамъ? Но, скажутъ намъ, - развъ только одни такіе господа вздили къ иностранцамъ? Развъ не видали, хоть-бы, напримъръ, Французы, такихъ-то, или вотъ, пожалуй, такихъ-то? То-то и есть, что они ихъ до сихъ поръ не замътили. А еслибъ и замътили, то опять стали-бы втупикъ. Ну что-бы, напримъръ, могли сказать они человъку, прівхавшему Вогь знаеть откуда и который-бы имъ вдругь объявиль, что они отстали, что свътъ ужь теперь на Востокъ, что спасеніе не въ légion d'honneur' в и такъ далве и такъ далве, въ этомъ родв. Они просто-бы не стали его слушать.

— Да, вы многое въ насъ проглядъли, — сказали бы мы имъ, еслибъ только они могли не проглядеть, ну и... и еслибь они насъ стали слушать. — Вы совершенно ничего въ насъ не знаете, повторили бы мы имъ, не смотря на то, что вашъ Мериме знаетъ даже нашу древнюю исторію и написаль что-то въ родъ начала драмы le Faux Demetrius, изъ которой, впрочемъ, столько же можно узнать о русской исторіи, какъ и изъ Марфы Посадницы Карамзина. Замъчательно, что самъ le Faux Demetrius вышелъ у него ужасно похожъ на Александра Дюма, не на героя романа Александра Дюма, но на самого Дюма, настоящаго, маркиза Davis de la Pailletterie. Ничего-то вы не знаете ни въ насъ, ни въ нашей исторіи, повторили бы мы имъ вътретій разъ, и до сихъ поръ знаете только одно: что женевецъ Лефортъ и т. д. и т. д. Этотъ женевецъ Лефортъ до того необходимъ въ нашихъ познаніяхъ о русской исторіи, что я думаю каждая дворничиха въ Парижв уже знаетъ его, и въроятно при взглядъ на Русскаго, требующаго у ней въ поздній часъ le cordon s'il vous plait, бормочеть про себя: Вотъ не родись въ Женевъ женевецъ Лефортъ, быль бы ты до сихь поръ варваромь, не прівзжаль бы въ Парижь, ап centre de la civilisation, не будиль бы ты теперь меня ночью и не ораль бы во все горло: le cordon s'il vous plait! Но не смотря на троекратное повтореніе, что вы вовсе ничего о насъ не знаете, мы вовсе не ставимъ вамъ въ вину, что вы знаете только одного Лефорта. Ну, Лефортъ вамъ

даже простителень, потому что многихь изъ вась онь спась отъ голодной смерти. Сколько гувернеровъ, учителей — всякихъ Сенъ-Жеромовъ и Монъ-Ревешей, прівзжало къ намъ въ старину изъ за Рейна для образованія Россіи, ровно ничего не зная ни изъ какой науки, кром'в того. что женевець Лефорть и т. д., и за это единственное познаніе, которое они передавали дътямъ Русскихъ (boyards), они получали отъ насъ и деньги и соціальное положеніе. Ну, къ чему, въ самомъ дівлів, стали бы вы изучать насъ? Гдъ разумное къ тому основаніе? Такъ развъ, для искусства? Но вы народъ деловой, практичный, и вероятно не станете тратить времени на такіе пустяки, какъ искусство для искусства, хотя и посадили Понсара въ академію (вирочемъ, можеть быть, по тому соображенію, что туда ему и дорога). Ну такъ, для науки? Да въдь въ томъ-то и діло, что мы такой народь, что до сихъ поръ ни подъ какую науку не подходимъ. Вотъ почему, господа, вы до сихъ поръ не знаете, что еслибь у насъ только и было, что одна ваша цивилизація, такъ для насъ это было бы ужь слишкомъ жидко и даже обидно. Мы ужь это испробовали и теперь знаемь все это на опыть.

Вотъ почему мы знаемъ, а вы не знаете, что ваша цивилизація явилась у насъ накъ плодъ натуральный, потребованный нашей почвой, а не потому только, что быль на свёте женевець Лефорть и т. д. Мало того: что цивилизація уже совершила у насъ весь свой вругь; что мы уже ее выжили всю; приняли отъ нея все то, что следовало, и свободно обращаемся къ родной почвъ. Нужды нътъ, что не велика еще у насъ масса людей цивилизованныхъ. Не въ величино доло, а въ томъ, что уже исторически законченъ у насъ переворотъ европейской цивилизаціи, что наступаеть другой, и важиве всего то, что это уже сознали у насъ. Въ сознаніи-то и все діло. У насъ сознали, что цивилизація только привносить новый элементь въ народную нашу жизнь, нисколько не повредивъ ей, нисколько не уклонивъ ея съ ея нормальной дороги, а напротивъ, расширивъ нашъ кругозоръ, уяснивъ намъ же самимъ наши цёли и давая намъ новое оружіе для будущихъ подвиговъ. Пусть, пусть сознаюшан наша масса невелика; но дело въ томъ, что это уже не Раканы. Повторяемъ, не въ величинъ дъло, а въ томъ, что уже совершился процессъ сознанія; объ масст этой вы не имтете еще никакого понятія. Вы до сихъ поръ (по крайней мъръ, всъ ваши виконты) убъждены, что Россія состоить только изъ двухъ сословій: les boyards и les serfs. Но вы долго еще не будете убъждены, что у насъ давно уже есть нейтральная почва, на которой все сливается въ одно цёльное, стройное, единодушное, сливаются всв сословія, мирно, согласно, братски — и les boyards,

которыхъ, впрочемъ, у насъ не было никогда въ томъ смысле, какъ у васъ на занаде, т. е. въ смысле победителей и побежденныхъ, и les serfs, которыхъ опять тоже не было, въ смысле настоящихъ serf'овъ, такъ, какъ вы понимаете это словечко. И все это сливается такъ легко, такъ натурально, мирно, — главное: мирно, и этимъ именно мы отъ васъ и отличаемся, потому что вы каждый шагь свой добывали съ бою, каждое свое право, каждую свою привиллегію. Если и есть несогласія, то они только вившнія, временныя, случайныя, легко устранимыя и не имвющія корней въ почвъ нашей и мы очень хорошо это понимаемъ. И начало этому порядку положено еще давно, съ незапамятныхъ временъ; оно заложено самой природой въ духъ русскомъ, въ идеалъ народномъ, и последнее внешнее къ тому препятствие уже уничтожается въ наше время премудрымъ и благословеннымъ царемъ, благословеннымъ изъ благословенныхъ на въки за то, что онъ для насъ дълаетъ. Нътъ у насъ сословныхъ интересовъ, потому что и сословій-то въ строгомъ смысле не было. Нътъ у насъ Галловъ и Франковъ, итъ ценсовъ, опредъляющихъ витынимъ образомъ, чего стоитъ человъкъ; потому что у насъ только одно образование и одни нравственныя качества человека должны определять, чего стоить человькь; это сознають и это въ убъжденіяхь, потому что русскій духъ пошире сословной вражды, сословныхъ интересовъ и ценсовъ. Новая Русь уже по маленьку ощупывается, уже по маленьку сознаетъ себя и опять-таки нужды нътъ, что она не велика. Зато она, хоть и безсознательно, живеть во всехъ сердцахъ Русскихъ, во всехъ стремленіяхъ и позывахъ всёхъ людей русскихъ. Наша новая Русь поняла, что одинъ только есть цементъ, одна связь, одна почва, на которой все сойдется и примирится, — это всеобщее, духовное примиреніе, начало которому лежить въ образовании. Эта новая Русь уже засвидетельствовала себя явленіями органическими и цёльными, а не неудавшимися копіями и пересадками, какъ вы думаете. Она засвидетельствовала себя начинающеюся въ молодомъ покольніи новою нравственностью, — что есть признакъ величайшей силы и неуклоннаго стремленія къ своему идеалу. Каждый день она разъясняеть себъ все болье и болье свой идеалъ. Она знаеть, что она еще только что начинается, но въдь начало-то и главное; всякое дёло зависить отъ перваго шага, отъ начала; она знаетъ, что она уже кончила съ ваней европейской цивилизаціей и теперь начинаеть ноьую, неизмѣримо широкую жизнь. И теперь, когда она обращается къ народному началу и хочетъ слиться съ нимъ, она несетъ ему въ подарокъ науку, — то, что отъ васъ съ благоговинемъ получила и за что вично будеть поминать вась добромь, - не цивилизацію вашу несеть она всёмь

русскимъ, а науку, добытую изъ вашей цивилизаціи, представляеть ее народу, какъ результатъ своего длиннаго и долгаго путешествія отъ родной почви въ нѣмецкія земли, какъ оправданіе свое передъ нимъ, и передавая ее ему, будетъ ждать, что сдѣлаетъ онъ самъ изъ этой науки. Наука, конечно, вѣчна и незыблема для всѣхъ и каждаго въ основныхъ законахъ своихъ, но прививка ея, плоды ея именно зависятъ отъ національныхъ особенностей, т. е. отъ почвы и народнаго характера.

Но позвольте, скажуть намъ, что-же такое ваша-то національность? Что-же такое вы сами, Русскіе? Воть вы хвалитесь, что мы вась не знаемъ; но знаете-ли вы-то себя? Вы собираетесь перейдти къ народному началу и объявляете объ этомъ въ газетахъ, разсилаете при афишахъ? Стало быть признаетесь, что до сихъ поръ не имъли никакого понятія о вашемъ "народномъ началъ", а если и имъли, то имъли ложное и отвергали его, именно потому, что до сихъ поръ не переходили къ нему. Теперь же вздумали и кричите объ этомъ на всю Европу. Позвольте васъ спросить, что дълаетъ курица, когда снесетъ яйцо?

Повторяемъ читателю, что все это говоритъ иностранецъ (ну хоть бы напринъръ Французъ), не настоящій, но воображаемый, безплотный, фантастическій. Никакого Француза мы и въ глаза не видали, когда писали нашу статью.

- Вотъ еще, продолжаеть онъ, въ вашемъ объявлени вы изволили помъстить слъдующее: вы надъетесь, что русская идея станеть современемъ синтезомъ всъхъ тъхъ идей, которыя Европа такъ долго и съ такимъ упорствомъ вырабатывала въ отдъльныхъ своихъ національностяхъ. Это что за новость? Что вы подъ этимъ подразумъваете?
- То есть, отвъчаемъ мы, вы хотите, милостивый государь, чтобъ вамъ объявили прямо и безъ околичностей, во что мы въруемъ?
- Нътъ, я вовсе этого не хочу, восклицаетъ нашъ Французъ съ нъкоторимъ испугомъ, предчувствуя, что ему опять придется выслушать нъсколько страницъ;—я вовсе этого не хочу. Я только хотълъ...
- Нётъ, милостивый государь, прерываемъ мы, вы хотёли отвёта и вы выслушаете нашъ отвётъ.
- Онъ заслюжиль розга и полючить розга! подхватываеть Иванъ Карлычь, въроятно вспомнивъ то время, когда онъ управляль вотчинами господина Буеракина. Теперь же Иванъ Карлычь, предчувствуя скорую перемъну въ бытъ крестьянъ, вышелъ въ отставку и безъ мъста; онъ впрочемъ, надъется, что его опять позовутъ! Въ настоящую минуту онъ стоитъ подлъ насъ (тоже въ качествъ иностранца), куритъ свою трубочку, съ которой бывало расхаживалъ по крестьянскимъ работамъ, и молча, но

очень серьезно прислушивается къ нашему разговору, въ полномъ убъжденіи, что выражаеть въ своей физіономіи чрезвычайно много самой тонкой ироніи.

## — Мы въруемъ, повторяемъ мы...

Но позвольте, читатель, позвольте намъ еще разъ одно отступленіе, позвольте сказать только нѣсколько постороннихъ словъ, не потому, чтобъ они были здѣсь очень необходимы, а такъ... потому что они сами просятся на бумату. Простите за искренность.

Всегда есть въ ходу нъсколько такихъ мненій и убежденій, въ которыхъ современники какъ-будто боятся признаться и отрекаются отъ нихъ передъ свётомъ, не смотря на то, что потихоньку ихъ раздёляютъ. Особенно это бываетъ въ иныя эпохи, такъ что становится замётно снаружи даже совершенно постороннему наблюдателю. Мы понимаемъ, что можеть быть много и хорошихъ къ тому побужденій: можно, напримъръ, слишкомъ бояться за истину, за ея усивхъ; бояться ее компрометтировать, высказавъ ее не въ попадъ. Можно быть благородно-мнительнымъ, недовърчивымъ. Все это бываетъ. Но часто и даже большею частію мы любинъ умалчивать изъ какого-то внутренняго, затаившагося въ насъ іезунтизма, главный рычагъ котораго—наше самолюбіе, раздраженное до тщеславія. Одинъ скептикъ сказалъ, что нашъ въкъ есть въкъ раздраженных самолюбій. — Обвинять цёлый свёть — это слишкомъ; но нельзя не согласиться, что все на свътъ снесетъ иной современный человъкъ, какое хотите безчестіе,—даже названія подлеца, мошенника, вора, если только эти названія не совствы ясно, не совствы осязательно высказаны, облечены, такъ сказать, въ мягкія свётскія формы... Одной только насмъшки надъ умомъ своимъ онъ не снесетъ, не проститъ, никогда не забудеть и съ наслажденіемъ отмстить за нее при случав. Сившимъ оговориться. Я говорю про иного современнаго человека, а не про всёхъ современниковъ. Можетъ быть, это именно оттого происходитъ, что въ наше время всё начинають все сильнее и больнее чувствовать и даже понемногу сознавать, что всякій человікь во первыхь самого себя стоить, а во вторыхъ, какъ человъкъ, стоить и всякаго другого именно потому, что онъ тоже человъкъ, во имя своего человъческаго достоинства. А потому и начинаетъ требовать отъ профессоровъ гуманности и отъ общества ими руководимаго—къ себъ уваженія. А такъ какъ сила ума есть единственное незыблемое и неоспоримое преимущество одного человъка передъ другимъ, то никто и не хочетъ склониться передъ этимъ преимуществомъ до техъ самыхъ поръ, пока одаренные преимуществомъ ученики не перестануть гордиться имъ и не будуть считать скудоумія за что-то позорное

и достойное вдкой насметики. Воть почему никто и не хочеть быть дуракомъ и такимъ образомъ невольно впадаетъ въ ошибку противъ своего же человъческаго достоинства. Дуракъ-то именно и не долженъ бы былъ краснъть за свою глупость, потому что не виновать, если природа родила его дуракомъ... Но, видно, иниціатива должна выйдти отъ привиллегированныхъ умниковъ; дураку же простительно, если онъ не умнъе умныхъ людей. Я знаю напримёръ одного... ну хоть промышленника (вёдь нынче въ ходу промышленность, даже въ литературъ. Къ тому же промышленникъ-это такое общее, безобидное слово, почти отвлеченное)... Такъ вотъ, еслибъ кто спросилъ этого промыпленника, что ему будетъ пріятнъе: название мошенника или дурака? То онъ, я увъренъ въ этомъ, немедленно согласился бы на мошенника, не смотря на то, что онъ хоть и въ самомъ дълъ мошенникъ, но всетаки гораздо болъе дуракъ, чъмъ мошенникъ, и самъ это знаетъ и знаетъ еще, что и всв это знаютъ. Вотъ почему люди въ нашъ въкъ бываютъ иногда уже слишкомъ робки на выраженіе иныхъ убъжденій, даже самыхъ задушевныхъ. Они именно боятся, что ихъ назовутъ отсталыми, неумными. Умъ, умъ, самая тревожная боязнь за свой умъ, — вотъ въ чемъ главное дело! Умалчивая о своихъ убъжденіяхь, они охотно и съ яростію будуть поддакивать тому, чему просто не върять, надъ чъмъ втихомолку смъются, -- и все это изъ-за того только, что оно въ модъ, въ ходу, установлено столпами, авторитетами. Какъ-же можно пойдти противъ авторитетовъ! А между тъмъ кто искрение убъждень, тоть, кажется, должень бы уважать свои убъжденія; а уважающій свои убъжденія должень хоть что вибудь для нихъ сдёлать. Всякій честний человъкъ обязанъ... и т. д. и т. д. Ну, ужь это ношло у васъ изъ прописей, скажеть читатель и пожалуй бросить читать.

Въ самомъ дѣлѣ, только что захочешь высказать, по своему убѣжденію, истину, тотчасъ выходитъ какъ-будто изъ прописей! Что за фокусъ! Почему множество современныхъ истинъ, высказанныхъ чуть-чуть въ патетическомъ тонѣ, сейчасъ же смахиваютъ на прописи? Отчего въ нашъ вѣкъ, чтобъ высказать истину, все болѣе и болѣе ощущается потребность прибѣгать къ юмору, къ сатирѣ, къ ироніи; подслащать ими истину, вакъ-будто горькую пилюлю; представлять свое убѣжденіе публикѣ съ оттѣнкомъ какого-то высокомѣрнаго къ нему равнодушія, даже съ нѣкоторымъ оттѣнкомъ неуваженія, — однимъ словомъ, съ какой-то подленькой уступочкой. По нашему мнѣнію, честному человѣку не слѣдуетъ краснѣть за свои убѣжденія, даже еслибъ они были и изъ прописей, особенно если онъ въ нихъ вѣруетъ. Мы говоримъ: особенно, потому что вѣдь есть и такіе убѣжденные, которые сами въ свои убѣжденія не вѣруютъ и, убѣж-

дая другихъ, поминутно задаютъ себъ вопросъ: да ужь не врешь-ли ты. братецъ? А между темъ горячатся за эти убежденія до ярости, и иногла вовсе не потому, чтобъ котъли обманывать людей. Я зналь одного господина, одного убъжденнаго, который самъ въ этомъ сознавался. Онъ принадлежаль къ тому разряду безспорно-умныхъ людей, которые всю жизнь только и делають, что одни глупости. Кстати: люди ограниченные, тупые, гораздо меньше делають глупостей, чёмъ люди умные, -- отчего это? И когда мы стали спрашивать этого сознавшагося господина: для чего-жь онъ убъждаетъ другихъ, если самъ не въруетъ? И откуда онъ беретъ весь этотъ жаръ, всю эту ярость убъжденія, если самъ въ своихъ словахъ сомеввается, - то онь отвычаль, будто оттого и горячится, что все пробуеть самого себя убъдить. Воть что значить полюбить идею снаружи, изъ одного къ ней пристрастія, не доказавъ себъ (и даже боясь доказывать), върна она или нътъ? А кто знаетъ, въдь можетъ и правда, что иные всю жизнь горячатся даже съ пеною у рта, убеждая другихъ, единственно чтобъ самимъ убедиться, да такъ и умираютъ неубежденные... Но довольно!.. Мы убъдили себя окончательно. Пусть же теперь про насъ думаютъ, что мы увлекаемся своей идеей, что она невърна, неосновательна; что мы преувеличиваемъ; что въ насъ слишкомъ много юношескаго жара или пожалуй старческаго скудоумія, что въ насъ мало такта и проч. и проч. Пусть думають! Въдь мы увърены, что не можемъ никому повредить, высказавъ прямо то, во что въруемъ. Отчего же не говорить? Отчего же именно непременно молчать?

## III.

Да, мы въруемъ, что русская нація — необыкновенное явленіе въ исторіи всего человъчества. Характеръ русскаго народа до того не похожъ на характеры всёхъ современныхъ европейскихъ народовъ, что европейцы до сихъ поръ не понимаютъ его и понимають въ немъ все обратно. Всъ европейцы идутъ къ одной и той-же цъли, къ одному и тому-же идеалу; это безспорно такъ. Но всъ они разъединяются между собою почвенными интересами, исключительны другъ къ другу до непримиримости, и все болъе и болъе расходятся по разнымъ путямъ, уклоняясь отъ общей дороги. Повидимому, каждый изъ нихъ стремится отыскать общечеловъческій идеалъ у себя, своими собственными силами и потому всъ вмъстъ вредятъ сами себъ и своему дълу. Повторяемъ теперь серьезно то, что сказали выше въ шутку: Англичанинъ до сихъ поръ не можетъ

понять никакой разумности во Французв и обратно Французъ въ Англичанинъ, и это не только у нихъ сборное миъніе, инстинктивное чувство всей націи, но замівчается даже въ первых в пюдяхъ, въ предводителяхъ объихъ націй. Англичанинъ смъется надъ своимъ сосъдомъ при всякомъ случав, и съ непримиримою ненавистью глядить на національныя его особенности. Сопериичество лишаеть ихъ, наконецъ, безпристрастія. Они перестаютъ понимать другъ друга; они раздёльно смотрятъ на жизнь, раздёльно вёрують и поставляють это себё за величайшую Они все упориве и упориве отделяются другь отъ друга своими правилами, нравственностью, взглядомъ на весь Божій міръ. И тотъ и другой во всемъ мір'я зам'ячають только самихъ себя, а вс'яхъ другихъ-какъ личное себъ препятствіе, и каждый отдъльно у себя хочетъ совершить то, что могутъ совершить только всё народы, всё вмёстё, общими соединенными силами. Что-же? Неужели это только остатки старинныхъ соперничествъ? Неужели причины разъединенія надо искать во времена Жанны д'Аркъ или крестовыхъ походовъ? Неужели цивилизація такъ безсильна, что не могла одолёть до сихъ поръ эти ненависти. Не искать-ли ихъ скорве въ самой почев, а не въ случайностяхъ, въ крови, въ цъломъ духъ обоихъ народовъ? Большею частью таковы и всъ европейцы. Идея общечеловъчности все болъе и болъе стирается между ними. У каждаго изъ нихъ она получаетъ другой видъ, тускиветъ, принимаетъ въ сознаніи новую форму. Христіанская связь, до сихъ поръ ихъ соединявшая, съ каждымъ днемъ теряетъ свою силу. Даже наука не въ силахъ соединить все болъе и болъе расходящихся. Положимъ, они отчасти правы въ томъ отношения, что эти-то исключительности, это взаимное соперничество, эта-то замкнутость отъ всёхъ въ самихъ себя, эта гордая надежда на себя одного — и придають каждому изъ нихъ такія исполинскія силы въ борьбъ съ препятствіями на пути. Но тъмъ самымъ эти препятствія все болъе и болъе увеличиваются и умножаются. Вотъ почему европейци совершенно не понимають Русскихъ и величайшую особенность въ ихъ характеръ назвали безличностью. Мы согласны, что выговариваемъ все это бездоказательно. Доказывать все это теперь мы считаемъ не въ предълахъ нашей статьи. Но съ нами согласятся, по крайней мъръ, что въ русскомъ характеръ замъчается ръзкое отличіе отъ европейскаго, ръзкая особенность, что въ немъ по преимуществу выступаеть способность высоко-синтетическая, способность всепримиримости, всечеловъчности. Въ русскомъ человъкъ нътъ европейской угловатости, непроницаемости, неподатливости. Онъ со всеми уживается и во все вживается. Онъ сочувствуетъ всему человъческому внъ различія національности, крови и почвы.

Онъ находить и немедленно допускаеть разумность во всемъ, въ чемъ хоть сколько нибудь есть общечеловъческого интереса. У него инстинктъ общечеловъчности. Онъ инстинктомъ угадываетъ общечеловъческую черту даже въ самыхъ ръзкихъ исключительностяхъ другихъ народовъ; тотчасъ-же соглашаетъ, примиряетъ ихъ въ своей идеъ, находитъ имъ мъсто въ своемъ умозаключении и неръдко открываетъ точку соединения и примиренія въ совершенно-противоположныхъ, соперническихъ идеяхъ двухъ различныхъ европейскихъ націй, — въ идеяхъ, которыя сами собою, у себя дома, еще до сихъ поръ, къ несчастью, не находять способа примириться между собою, а можеть быть и никогда не примирятся. Въ то же самое время въ русскомъ человъкъ видна самая полная способность самой здравой надъ собой критики, самаго трезваго на себя взгляда и отсутствіе всякаго самовозвышенія, вредящаго свободъ дъйствія. Разумъется, мы говоримъ про русскаго человъка вообще, собирательно, въ смыслъ всей націи. Даже физическими способностями Русскій не похожъ на европейцевъ. Всякій Русскій можеть говорить на всёхь языкахь и изучить духь каждаго чуждаго языка до тонкости, какъ-бы свой собственный русскій языкъ, — чего нътъ въ европейскихъ народахъ, вз смысмъ всеобщей народной способности. Неужели-же это не указываеть на что нибудь? Неужели это только одно случайное, безцёльное явленіе? Неужели по такимъ явленіямъ нельзя осмыслить и хоть отчасти предугадать хоть что нибудь въ будущемъ развитіи нашего народа, въ его стремленіяхъ и цѣляхъ? И вотъ эта-то нація, осиленная обстоятельствами, столько вѣковъ враждебно смотръла на Европу и упорно не хотъла жить съ нею и не предчувствовала своей будущности! Петръ почувствовалъ въ себъ какимъ-то инстинктомъ новую силу и угадаль потребность расширенія взгляда и поля дійствія для всёхъ Русскихъ — потребность, скрытую въ нихъ безсознательно и безсознательно вырывавшуюся наружу и которая была въ ихъ крови еще съ славянскихъ временъ. Говорятъ, что онъ хотълъ сдълать изъ Россіи только Голландію? Не знаемъ; лицо Петра, не смотря на всъ историческія разъясненія и изысканія последняго времени, до сихъ поръ еще очень для насъ загадочно. Мы понимаемъ только одно: что нужно было быть слишкомъ оригинальнымъ, чтобъ, бывъ Московскимъ царемъ, вздумать—не только полюбить, но даже повхать въ Голландію. Неужели-жь одинъ женевецъ Лефортъ былъ и въ самомъ дълъ всему причиною? Во всякомъ случай въ лици Петра мы видимъ примиръ того, на что можетъ ръшиться русскій человъкъ, когда онъ выживеть себъ полное убъжденіе и почувствуетъ, что пора пришла, а въ немъ самомъ уже созръли и сказались новыя силы. И страшно, до какой степени свободень духомъ человъкъ русскій, до какой степени сильна его воля! Никогда никто не отрывался такъ отъ родной почвы, какъ приходилось иногда ему, и не поворачивалъ такъ круго въ другую сторону, вследъ за своимъ убежденіемъ! И кто знаеть, господа иноземцы, можеть быть, Россіи именно предназначено ждать, пока вы кончите; темъ временемъ проникнуться вашей идеей. понять ваши идеалы, цёли, характеръ стремленій вашихъ; согласить ваши идеи, возвысить ихъ до общечеловъческаго значенія и, наконецъ, свободной духомъ, свободной отъ всякихъ постороннихъ, сословныхъ и почвенныхъ интересовъ, двинуться въ новую, широкую, еще невъдомую въ исторіи д'вятельность, начавъ съ того, чімь вы кончите, и увлечь вась всёхъ за собою. Сравнилъ-же нашъ поэтъ Лермонтовъ Россію съ Ильей-Муромцемъ, который тридцать лётъ сидёлъ сиднемъ и вдругъ пошелъ, только лишь созналь въ себъ богатырскую силу. Къ чему-же даны такія богатыя и оригинальныя способности Русскимъ? Неужели-же для того, чтобъ ничего не дълать? Можетъ быть, намъ скажутъ: откуда въ васъ столько хвастливости, откуда такое высокомъріе? Гдь-же ваша способность самоосужденія, гдь вашь трезвий взглядь, которыми вы такъ хвалились? Но, отвётимъ мы, если мы начали съ того, что вынесли столько самоосужденія, которому сами такъ долго себя подвергали, то можемъ вынесть и другую правду, хотя-бы она была и совершенно обратна самоосужденію. На нашей памяти, какъ мы бранили себя Славянами за то, что не могли сдълаться теперешними европейцами. Неужели-жь нельзя сознаться теперь, что мы тогда говорили вздорь? Мы не отвергаемъ способности самоосужденія, любимъ ее и именно признаемъ ее за лучшую сторону русской природы, за ея особенность, за то, чего у васъ вовсе нътъ. Мы знаемъ, что еще много намъ предстоитъ упражняться въ самоосуждении, даже, можеть быть, чёмь дальше, тёмь больше. Попробуйте, однакожь, затронуть Француза, ну хоть въ храбрости, или въ ero legion d'honneur'ь. Затроньте Англичанина хоть-бы въ самой малъйшей домашней его привычкъ, и увидите, что они вамъ скажутъ. Почему-же не похвалиться, что въ насъ русскихъ нётъ такой щенетильности и обидчивости, исключая, можеть быть, однихь такъ называемыхъ литературныхъ генераловъ нашихъ. Мы въруемъ въ силу русскаго духа не менъе, чъмъ кто-бы то ни было. Неужели онъ не вынесетъ похвалы? Нътъ, господа европейцы! Не спрашивайте пока отъ насъ доказательствъ нашего мненія о васъ и о себъ и постарайтесь прежде получше узнать насъ, если только вамъ будетъ на это досугъ. Вотъ, вы увърены, что мы свистали при вашихъ неудачахъ, надменно радовались имъ и плевали на ваши усилія, когда вы такъ мужественно и великодушно ринулись было на новый путь прогресса.

Нътъ, нътъ, старшіе братья наши, любезные и дорогіе, мы вамъ не свистали, не радовались неудачамъ вашимъ. Мы иногда даже плакали вмъстъ съ вами. Вы, конечно, сейчасъ-же удивитесь и спросите: да чего-же вы-то плакали? Вамъ-то что было за дъло? Въдь вы туть совершенно были съ боку принека? Ахъ, господа, отвътимъ мы вамъ, да въдь въ томъ-то все и дъло, что съ боку прицека, а между тъмъ вамъ сочувствовали! Въ томъ-то вся и загадка. Вотъ вы, напримъръ, откуда-то взяли, что мы фанатики, т. е. что нашего солдата у насъ возбуждають фанатизмомъ. Господи Воже! Еслибъ вы знали, какъ это смѣшно! Если есть на свѣтѣ существо вполнѣ не причастное никакому фанатизму, такъ это именно русскій солдать. Тъ изъ насъ, кто бывалъ и живалъ съ солдатами, знаютъ это до точности. Еслибъ вы знали, какіе это милые, симпатичные, родные типы! О, если-бы вамъ удалось прочесть хоть разсказы Толстаго; тамъ кое-что такъ върно, такъ симпатично схвачено! Да что! Неужели Севастополь Русскіе защищали изъ религіознаго фанатизма? Я думаю, ваши храбрые зуавы хорошо познакомились съ нашими солдатиками и знають ихъ. Много-ли они отъ нихъ видъли ненависти? И какъ хорошо знаете вы тоже нашихъ офицеровъ! Вы задали себъ, что у насъ всего только два сословія: les boyards и les serfs; на томъ и сидите. Какіе тутъ boyards! Положимъ, что у насъ довольно цёльно опредёлены сословія. Но во всёхъ сословіяхъ нашихъ гораздо болже точекъ соединенія, чёмъ разъединенія, а въ этомъ все и дело. Это залогъ нашего всеобщаго мира, спокойствія, братской любви и процевтанія. Всякій Русскій прежде всего Русскій, а потомъ уже принадлежить къ какому нибудь сословію. Не такъ у васъ, и мы васъ сожалъемъ. У васъ бываетъ даже совершенно обратно. Изъ сословнаго интереса у васъ предавалась иногда въ жертву вси нація и даже очень недавно, даже иногда и теперь, даже навърно еще много разъ будетъ. Значить, еще очень сильны у вась сословія и всякія корпораціи. Вы съ удивленіемъ спрашиваете: но гдъ-же ваше-то хваленое развитіе, въ чемъ прогрессь вашъ? Кажется, на дълъ не видно того? Нътъ, видно, отвъчаемъ мы, да вамъ-то не видно; вы не туда смотрите. Довольно ужь и того, что оно въ духв, и въ потребностяхъ всего народа; довольно и того, что хоть самое маленьное меньшинство наше начинаеть соглашаться между собою хоть въ общемъ, хоть въ целомъ. Не называйте насъ надиенными и недальновидными скороспалками. Нать, мы давно уже во все вглядываемся, все анализируемъ; задаемъ себъ загадки; тоскуемъ и мучаемся разгадками. Анализъ начался у насъ недавно, но по нашему очень давно, и мы даже самимъ себъ надобли этимъ до тошноты. Въдь мы тоже жили и много прожили. А кстати: не разсказать-ли вамъ нашу собственную повъсть, повъсть нашего развитія, нашего роста? Разумьется, мы не начнемъ съ Петра Великаго; мы начнемъ съ недавняго времени, именно съ того, когда во все образованное сословіе наше вдругъ сталъ проникать анализъ. Извольте. Бывали минуты, что мы, т. е. цивилизованные, и въ себя не върили. Поль-де-Кока мы еще тогда читали, но съ презръніемъ отвергали Александра Дюма и всю компанію. Мы набросились на одного Жоржъ-Занда и — Воже, какъ мы тогда зачитались! Андрей Александровичь купно съ г. Дудышкинымъ, поселившимся въ "Отечественныхъ Запискахъ" послъ Бълинскаго, еще до сихъ поръ вспоминаютъ Жоржъ-Занда; прочтите объявленіе объ ихъ журналь на 61 годъ. Тогда мы смиренно выслушивали ваши приговоры о насъ самихъ и вамъ-же усердно поддакивали. Да; мы поддакивали и — не знали, что делать. Отъ нечего дёлать мы основали тогда натуральную школу. И сколько у насъ проявилось талантливыхъ натуръ! не писателей талантливыхъ, тъ особо; а натуръ, талантливыхъ во всъхъ отношеніяхъ. Господинъ надворный советникъ Щедринъ знаетъ, что означаетъ это словечко. И какъ эти талантливыя натуры ломались и кривлялись тогда передъ нами, а мы ихъ разглядывали, пересуживали, осмъивали ихъ въ глаза и заставляли ихъ-же смънться надъ самими собою. И они смънцись надъ собою, но какъ-то по принципу и съ какой-то отвратительной затаенной злобой. Тогда все дълалось по принципу; мы и жили по принципу и ужасно боялись слъдать что нибудь не по новымъ идеямъ. Родилось у насъ тогда какое-то усиленное самообвинение и самоуличение, а вывств съ темъ все наперерывъ уличали и обличали другъ друга; и, Господи, какъ они всв тогда сплетничали! И въдь все это было большею частію искренно. Конечно, являлись между ними и промышленники; но были и самые искренніе, такъ, съ дуру, изъ прекраснаго чувства. Случалось, что иной искренній господинъ вдругъ, на единъ, какъ нибудь вечеркомъ, вломится въ душу другаго искренняго госполина и начнеть ему повъствовать о своихъ погибельныхъ дняхъ и "какой, дескать, я выхожу подлець". Другой разчувствуется и начнеть со своей стороны то же самое. И вотъ пустятся одинъ перель другимъ наперерывъ, даже клевещуть на себя отъ излишняго жара, точно хвадятся. И наговорять они оба взаимно столько о себе самихъ мервостей, что на другой день даже стыдно имъ встретиться другь съ другомъ; такъ и избътають другь друга. Были у насъ и байроническія натуры. Онъ большею частію сидёли сложа руки и... даже ужь и не проклинали. Такъ только явниво иногда осклаблялись. Онв даже смвялись надъ Байрономъ за то, что онь такъ сердился и плакаль, что лорду ужь и совсемъ неприлично. Опъ говорили, что и не стоило сердиться и проклинать, — что

ужь такъ все гадко, что даже нальцемъ пошевелить не хочется, и что хорошій об'єдь всего дороже. И когда он'є говорили это, — мы съ благоговъніемъ внимали ихъ словамъ, думая видъть въ ихъ мнъніи о хорошемъ объдъ какую-то таинственную, тончайшую и ядовитъйшую иронію. А тъ уплетали себъ въ ресторанахъ и жиръли не по днямъ, а по часамъ. И какіе изъ нихъ бывали красношекіе! Иные же не останавливались на ироніи жирнаго об'єда и шли все дальше и дальше; они преусердно начали набивать свои карманы и опустошать карманы ближняго. Многіе пошли потомъ въ шулера. А мы смотръли съ благоговъніемъ, разиня роть и удивляясь. Чтожь? говорили мы другь другу, вёдь это у нихъ тоже по принципу; надо-же взять отъ жизни все, что она можетъ дать. И когда они на нашихъ глазахъ, воровали платки изъ кармановъ, то мы даже и въ этомъ находили какую-то утонченность байронизма, дальнъйшее его развитіе, еще неизвъстное Байрону. Мы ахали и грустно качали головами. — "Вотъ до чего, говорили мы, можетъ довести отчаяніе; человѣкъ сгораетъ добромъ, преисполненъ благороднъйшаго негодованія, кипить жаждой дъятельности, но дъйствовать ему не дають, его обръзали, и воть — онъ съ демоническимъ хохотомъ передергиваетъ въ карты и воруетъ платки изъ кармановъ. "И какъ чистосердечны, какъ ясны душой вышли многіе изъ насъ изъ всего этого срама. Куда многіе! — почти всь, кромь разумбется, Байроновъ. Были у насъ и высоко-чистые сердцемъ, которымъ удалось высказать горячее, убъжденное слово. О, тъ не жаловались, что имъ не дають высказаться, что обрезають ихъ поле деятельности, что антрепренеры высасывають изъ нихъ посивдніе соки, т. е. они и жаловались, но не складывали рукъ и действовали какъ могли, а и всетаки дъйствовали, хоть что нибудь да дълали и... многое, очень многое сдълали! Они были невинны и простодушны, какъ дъти, и всю жизнь не понимали своихъ сотрудниковъ-Байроновъ, и умерли-наивными страдальцами. Миръ праху ихъ! Были у насъ и демоны, настоящіе демоны; ихъ было два, и какъ мы любили ихъ, какъ до сихъ поръ мы ихъ любимъ и ценимъ! Одинъ изъ нихъ все сменлся; онъ сменлся всю жизнь и надъ собой и надъ нами, и мы все сменлись за нимъ, до того сменлись. что, наконецъ, стали плакать отъ нашего смёха. Онъ постигъ назначение поручика Пирогова; онъ изъ пропавшей у чиновника шинели сделаль намъ ужаснъйшую трагедію. Онъ разсказалъ намъ въ трехъ строкахъ всего рязанскаго поручика, - всего, до последней черточки. Онъ выводиль перелъ нами пріобретателей, кулаковъ, обирателей и всякихъ заседателей. Ему стоило указать на нихъ пальцимъ, и уже на лбу ихъ зажигалось клеймо на въки въковъ, и мы уже наизусть знали: кто они и, главное,

какъ называются. О, это быль такой колоссальный демонъ, котораго у васъ никогда не бывало въ Европъ и которому вы бы, можетъ быть, и не позволили быть у себя. Другой демонь, — но другаго мы, можеть быть. еще больше любили. Сколько онъ написаль намъ превосходныхъ стиховъ; писаль онь и въ альбомы, но даже самъ Г. — бовъ посовъстился бы назвать его альбомнымъ поэтомъ. Онъ проклиналъ и мучился, и вправду мучился. Онъ истилъ и прощаль, онъ писалъ и хохоталъ-былъ великодушень и смешень. Онь любиль нашентывать странныя сказки заснувшей мололой дівочкі и смущаль ея дівственную кровь и рисоваль передь ней странныя виденія, о которых веще ей не следовало бы грезить, особенно при такомъ высоко-нравственномъ воспитаніи, которое она получила. Онъ разсказываль намъ свою жизнь, свои любовныя продёлки: вообще онъ насъ какъ будто мистифировалъ; не то говоритъ серьезно, не то смъется надъ нами. Наши чиновники знали его наизусть и вдругъ всв начали корчить мефистофелей, только что выйдуть, бывало, изъ департамента. Мы не соглашались съ нимъ иногда, намъ становилось и тяжело, и досадно, и грустно, и жаль кого-то, и злоба брала насъ. Наконецъ, ему наскучило съ нами; онъ нигдъ и ни съ къмъ не могъ ужиться; онъ проклялъ насъ и и осмъяль "насмъшкой горькою обманутаго сына надъ промотавшимся отцомъ, и улетель отъ насъ,

#### И надъ вершинами Кавказа Изгнанникъ рая пролеталъ.

Мы долго следили за нимъ, но, наконецъ, онъ где-то погибъ — безцъльно, капризно и даже смъшно. Но мы не смъялись. Намъ тогда вообще было не до смёху. Теперь дёло другое. Теперь Богъ послаль намъ благодътельную гласность, и намъ вдругъ стало веселъе. Мы накъ-то вдругъ поняли, что все это мефистофельство, всё эти демоническія начала мы какъ-то рано на себя напустили, что намъ еще рано проклинать себя и отчаяваться, не смотря на то, что еще такъ недавно господинъ Ламанскій среди всего пассажа доложиль намь, что мы не созрёли. Господи, какъ мы обидълись! Господинъ Погодинъ прискакалъ изъ Москвы на почтовыхъ, запыхавшись, и тутъ же началъ всенародно утъщать насъ и разумъется, тотчасъ же насъ увъриль (даже безъ большаго труда), что мы совершенно созръли. Съ тъхъ поръ мы такіе гордые. У насъ Щедринъ, Розенгеймъ... Помнимъ мы появленіе г-на Щедрина въ "Русскомъ Въстникъ". О, тогда было такое радостное, полное надеждъ время! Въдь выбралъ же г. Щедринъ минутку, когда явиться. Говорятъ, въ "Русскомъ Въстникъ прибавилось вдругъ столько подписчиковъ, что и сосчитать нельзя было, не смотря на то, что почтенный журналь ужь и тогда началъ толковать о Кавуръ, объ англійскихъ лордахъ и фермерствъ. Съ вакою жадностью читали мы о Живоглотахъ, о поручивъ Живновскомъ, о Порфирів Петровичв, объ озорникахъ и талантливыхъ натурахъ, читали и дивились ихъ появленію. Да гдів-жь они были, спрашивали мы, гдв-жь они до сихъ поръ прятались? Конечно, настоящіе живоглоты только посмвивались. Но всего болье насъ поразило то, что г. Щедринъ едва только оставилъ съверный градъ, Съверную Пальмиру (по всегдашнему выраженію г. Булгарина — миръ праху его!), какъ тотчасъ же и замелькали подъ перомъ и Аринушки, и несчастненькие съ ихъ крутогорской кормилицей, и скитникъ, и матушка Мавра Кузьмовна, и замелькали какъ-то странно, какъ-то особенно... Точно непремънно такъ ужь выходило, что какъ только выъдешь изъ Пальмиры, то немедленно замътишь всъхъ этихъ Аринушекъ и запоешь новую пъсню, забывъ и Жоржъ-Заниъ, и "Отечественныя Записки", и г. Панаева, и всъхъ, и всъхъ. И вотъ разлилась какъ море благодътельная гласность; громко звякнула лира Розентейма; раздался густой и солидный голосъ г. Громеки, мелыкнули братья Мелеанты, закишили безсчетные иксы и зеты, съ жалобами другь на друга въ газетахъ и повременныхъ изданіяхъ; явились поэты, прозаики, и все обличительные... явились такіе поэты и прозаики, которые никогда бы не явились на свътъ, еслибъ не было обличительной литературы. О, не думайте, гг. европейцы, что мы пропустили Островскаго. Нъть; ему не въ обличительной литературъ мъсто. Мы знаемъ его мъсто. Мы уже говорили не разъ, что въруемъ въ его новое слово и знаемъ, что онъ, какъ художникъ, угадалъ то, что намъ снилось еще даже въ эпоху лемоническихъ началъ и самоуличеній, даже тогда, когда мы читали безсмертныя похожденія Чичикова. Грезилось и желалось все это намъ, какъ дождя на сухую почву. Мы даже боялись и высказать, чего намъ желалось. Г. Островскій не побоялся... но объ Островскомъ потомъ. Мы не располагали объ немъ говорить теперь; мы только хотёли поговорить о благод втельной гласности. О, не вврыте, не вврыте, почтенные иноземцы, что мы боимся благодътельной гласности, только что завели, и испугались ея и прячемся отъ нея. Ради Бога, пуще всего не върьте "Отечественнымъ Запискамъ", которыя смъщивають гласность съ литературой скандаловъ. Это только показываеть, что у насъ еще много господъ, точно съ ободранной кожей, около которыхъ только пахни вътромъ, такъ ужь имъ и больно; что у насъ еще много господъ, которые любятъ читать про другихъ и боятся, когда другіе прочтуть что нибудь и про нихъ. Нъть, мы любимъ гласность и ласкаемъ ее, какъ новорожденное дитя. Мы любимъ этого маленькаго бъсенка, у котораго только что проръзались его маленькіе, крѣнкіе и здоровые зубенки. Онъ иногда не впопадъ кусаетъ; онъ еще не умѣетъ кусатъ. Часто, очень часто не знаетъ кого кусатъ. Но мы смѣемся его шалостямъ, его дѣтскимъ ошибкамъ и смѣемся съ любовью, что же? Дѣтскій возрастъ, простительно! Грѣшные люди — мы даже смѣялись за нимъ, когда онъ не побоялся "оскорбить своей насмѣшкой" даже самихъ братьевъ Мелеантовъ, столь почтенныхъ и столь невинныхъ, которыхъ имя такъ неожиданно вдругъ прогремѣло по всей Россіи... Нѣтъ; мы не боимся гласности, мы не смущаемся ею. Это все отъ здоровья, это все молодые соки, молодая неопытная сила, которая бьетъ здоровымъ ключемъ и рвется наружу!.. Все хорошіе, хорошіе признаки!..

## IV.

Но что мы говоримъ о гласности! Всегда, во всякомъ обществъ, есть такъ называемая золотая посредственность, претендующая на первенство. Эти золотые страшно самолюбивы. Они съ уничтожающимъ презрвніемъ и съ нахальною дерзостью смотрять на всёхъ неблистающихъ, неизвёстныхъ, еще темныхъ людей. Они-то первые и начинаютъ бросать камни въ каждаго новатора. И какъ они злы, какъ тупы бываютъ въ своемъ пресладованіи всякой новой идеи, еще неуспавшей войдти въ сознаніе всего общества. А потомъ какіе крикуны выходять изъ нихъ, какіе рыяные и вивств съ темъ тупые последователи этой же самой идеи, когда она получаетъ предоминирующее значение въ обществъ, не смотря на то, что они ее и преследовали вначале. Разумеется, они поймуть, наконецъ, новую мысль, но поймутъ всегда после всёхъ, всегда грубо, ограниченно, тупо и никакъ не допускають соображенія, что если идея в'врна, то она способна къ развитію, а если способна къ развитію, то непременно современемъ должна уступить другой идей, изъ нея же вышедшей, ее же дополняющей, но уже соотвётствующей новымъ потребностямъ новаго покольнія. Но золотые не понимають новыхь потребностей, а что касается до новаго поколънія, то они всегда ненавидять его и смотрять на него свысока. Это ихъ отличительнейшая черта. Въ числе этихъ золотыхъ всегда бываетъ чрезвычайно много промышленниковъ, выбзжающихъ на модной фразъ. Они-то и опошливають всякую новую идею и тотчась же обращають ее въ модную фразу. Они опошливають все, до чего ни прикасаются. Всякая живая идея въ ихъ устахъ обращается въ мертвечину. Награду же за нее получають всегда они первые, на другой день послъ похоронъ геніальнаго человака, ее провозгласившаго и котораго они же

преследовали. Иные изъ нихъ до того ограниченны, что имъ серьезно кажется, что геніальный человікь ничего не сділаль, а сділали все они. Самолюбіе въ нихъ страшное. Мы сказали уже, что они чрезвычайно тупы и неловки, хота кажутся толив умными, все больше беруть рызкими и азартными фразами, впадають въ крайности, не понимая ни смысла, ни духовной постройки идеи и, такимъ образомъ, вредять ей даже и тогда, когда искренно раздёляють ее. Напримёръ: подымется между мыслителями и филантропами вопросъ, ну хоть бы о женщинъ, объ облегчении ея участи въ обществъ, объ уравнени правъ ея съ правами мужчины, о деспотизмѣ мужа и проч. и проч. Золотые непременно поймуть это такъ, что бракъ немедленно долженъ разрушиться; главное — немедленно. Мало того, — что всякая женщина не только можеть, но даже должна быть невърною своему мужу и что въ этомъ-то и состоить настоящій нравственный смыслъ всей идеи. Всего смёшнёе смотрёть на этихъ господъ, когда, напримъръ, общество, въ какое нибудь хлопотливое, переходное время, раздёляется на два убёжденія. Тогда они не знають нь кому, къ чему пристать; а между тёмъ, нерёдко считаются столпами, авторитетами; нужно высказать свое мивніе. Что имъ делать? После долгихъ колебаній золотой господинъ ръшаетъ и всегда не впопадъ. Это уже законъ. Это тоже главивишая черта золотаго господина. Такъ и прорвется на чемъ нибудь самымъ грубымъ, самымъ нелъпымъ образомъ, такъ что, случалось, иныя изъ ихъ рещеній переходили въ потомство, какъ примеръ, тупоумія. Но мы отвленлись отъ діла. Не одна гласность преслівдуется въ наше время. Преследуется и грамотность и даже именно теми, которые въ свое время казались намъ въ числъ людей, если не передовыхъ. то не отсталыхъ и, главное, страшно благоразумныхъ. Мы говоримъ страшно, потому что многіе изъ нихъ до того авторитетно и свысока смотрёли на всёхъ людей темныхъ, до того чванились своимъ здравымъ смысломъ и такъ называемымъ яснымъ, практическимо пониманіемъ вещей, что при нихъ даже неловко было сидеть. Такъ и хотелось уйти въ другую комнату. Такой господинъ кръпится иногда лътъ двадцать среди благомыслящихъ и передовыхъ и считается передовымъ, такъ что, наконець, и самъ увъренъ, что онъ передовой, и вдругъ брякнетъ что нибудь до того неожиданное, что только одна помещица Коробочка могла бы такъ сбрякнуть въ какомъ нибудь случав, ну хоть, напримеръ, еслибъ ее пригласили решить вопросъ о европейскомъ финансовомъ кризисъ. Но мы заговорили о постороннемъ и отвлеклись отъ предмета. Перейдемъ къ дълу. Мы заговорили о грамотности.

Изв'ястенъ фактъ, что грамотное простонародіе наполняеть остроги.

Тотчась же изь этого выводять заключение, не надо грамотности. Логически-ли это? Ножъ можетъ обръзать, такъ не надо ножа. -- Нътъ. скажуть намь, не "не надо ножа", а надо давать его только темь, которые умъють владьть имъ и не обръжутся. — Хорошо. Слъдственно по вашему надо сдёлать изъ грамотности что-то въ роде привиллегіи. Но не лучше-ли было бы вамъ, господа, обратить сперва внимание на тъ обстоятельства, которыми обставлена въ нашемъ простонародьи грамотность, и посмотрёть, нельзя-ли какъ устранить эти обстоятельства, а не лишать весь народъ духовнаго хлеба. Мы признаемъ вместе съ вами, что грамотное простонародье наполняеть остроги. Но разсмотрите, какъ и отчего это происходить? Мы разскажемъ вамъ это такъ, какъ сами поняди, после долголетнихъ наблюденій надъ острожною жизнію. Во первыхъ. въ нашемъ простонародьи грамотныхъ такъ мало, что грамота дъйствительно даеть иногда человвку передъ другими нвкоторое преимущество, придаеть ему большее достоинство, болье солидности, отличія, возвышенія надъ своей средой. Простонародье не то, чтобъ считало грамотнаго лучше себя въ какомъ нибудь отношени, -- нътъ, оно признаетъ въ грамотномъ только болье сильнаго человъка, чемъ оно само, болье возвышающагося надъ многими хлопотливыми обстоятельствами обыденной жизни, однимъ словомъ -- признаетъ въ грамотности житейскую пользу. Грамотнаго и бумагой какой нибудь не надуешь, и въ другомъ чемъ нибудь не проведешь. Съ своей стороны, грамотный какъ-то невольно наклоненъ считать себя выше всей окружающей его среды людей темныхъ и неграмотныхъ. Разумъется болъе или менъе. А считая себя выше, онъ уже не совсемъ спокойно относится къ этой среде, въ которой живетъ вивств съ другими. У него естественно рождается мысль, что ему уже и не следуеть, что онь и не должень третироваться такъ, какъ эти темные люди. -- "Они, дескать, темные, а мы народъ грамотный". -- Его такъ и подмываетъ, при случав, выйдти изг рядовг. Къ нему же почти всегда бываеть некоторый оттенокь уваженія, иногда самый неприметный, а иногда и очень сильный, особенно если онъ умветь вести себя, т. е. держать себя солидно, красноръчивъ, велеръчивъ, немножко педантъ, презрительно молчить, когда всё говорять, и заговорить именно тогда, когда всё замолчать, не зная что говорить, однимъ словомъ, если держитъ себя такъ, какъ держатъ себя нъкоторые наши умники и нъкоторые наши мыслители, передовые, практические люди и нъкоторые литературные генералы, однимъ словомъ — всъ тъ, которыхъ вы такъ хорошо знаете. Та же наивность, тъ же смъшно-нетерпъливыя выходки. Короче, во всёхъ слояхъ общества одно и то же, только въ каждомъ слов въ своемъ родъ. Потребность заявить себя, отличиться, выйдти изъ ряду вонъ есть законъ природы для всякой личности; это право ея, ея сущность, законь ея существованія, который въ грубомь, неустроенномь состояніи общества проявляется со стороны этой личности весьма грубо и даже дико, а въ обществъ уже развившемся - правственно-гуманнымъ, сознательнымъ и совершенно свободнымъ подчинениемъ каждаго лица выгодамъ всего общества и обратно безпрерывной заботой самого общества о наименьшемъ стъснени правъ всякой личности. Слъдовательно основаніе одно и то же, разница только въ употребленіи правъ своихъ. Взгляните на такъ называемыхъ начетчиковъ между раскольниками и посмотрите, какое огромное деспотическое вліяніе они имфють на своихъ единовърцевъ. Даже само общество заключаетъ въ себъ какую-то инстинктивную потребность выдвинуть изъ среды себя какую нибудь исключительную личность; поставить ее какъ исключение передъ собою, вив обычаевъ и принятыхъ правиль; признать за этой личностью что-то необыкновенное и преклониться передъ нею. Такимъ образомъ появляются Иваны Яковлевичи, Мареуши и проч. Возьмемъ теперь совершенно другой примъръ. Взгляните на иного лакея, двороваго. Хотя онъ гораздо ниже крестьянина-хлибопашца въ общественномъ своемъ положения, но такъ какъ ему кажется, что онъ выше, что фракъ, белый оффиціантскій галстукъ и лакейскія перчатки благородить его передъ мужикомъ, то онъ ужь и презираеть его. И не говорите, что эта гадкая, низкая черта свойственна только грубому народу, т. е. отрекаться отъ своихъ и пренебрегать ими при перемънъ судьбы своей. Черта гадкая, это правда; но за нее некого обвинять. Лакей не виновать, если, по темнотъ своей, видить привиллегію въ нъмецкомъ платъв. Для него главное въ томъ, что онъ вошелъ въ соприкосновение съ господами, т. е. съ высшими; онъ обезъянничаетъ ихъ манеры, замашки; илатье отличаеть его отъ прежней среды... Такимъ образомъ и грамотность, какъ чрезвычайная редкость въ народе, считаеть себя тоже отличною и привиллегированною, и грамотный нередко презираеть неграмотнаго. Ему хочется показать себя. Онъ становится самонадъянъ, нетерпъливъ, превращается съ какого-то деспотика. Ему иногда можетъ показаться, что съ нимъ нельзя поступать такъ, какъ съ . другими, темными. Онъ нетерпъливъ; онъ дерзокъ на словахъ; ему неприлично перенести то, что всъ переносять, — особенно при свидътеляхъ; онъ надмененъ. Надменность порождаетъ въ немъ легкомысліе, легкомысліе — заносчивость. Иногда онъ ужь слишкомъ много на себя понадъется, заберется не по сидамъ, и — вдругъ обрывается, даже иногда совершенно нечаянно, и оттого, напримъръ, что въ кригическую минуту на

него смотрели свои, передъ которыми онъ чванился, и ждали, что отъ него въ эту критическую минуту будетъ. Вотъ онъ и показалъ себя и... попаль въ острогъ. Разумвется, мы говоримъ не про всвуъ грамотныхъ. Мы говорили отвлеченно; и смвшно бы было утверждать, что только научится простолюдинъ грамотъ, такъ ужь и попалъ въ острогъ. Мы хотъли только выяснить, какимъ образомъ грамотность, какъ своего рола привиллегія, можетъ породить заносчивость и самонадъянность, неуваженіе къ средъ своей и къ своему положенію, особенно если оно не совсъмъ пріятное. Мы говорили теоретически и жалбемь, что предблы нашей статьи не позволяють намъ представить нёсколько примёровъ, какимъ образомъ, происходитъ все это на практикъ, какъ развивается и къ какому приходить концу. Повторимь опять, что мы говорили не про всёхъ грамотныхъ; изъ грамотныхъ приходять въ остроги уже отчасти самой природой къ тому предназначенные при извъстной обстановкъ, т. е. люли отъ природы упрямые, горячіе, нервные, впечатлительные. На нихъ-то грамотность и дъйствуетъ привиллегіальными своими неудобствами именно потому, что у насъ она и есть привиллегія...
— Чтожь изъ этого? скажуть намъ. — Изъ вашихъ же словъ вы-

ходить, что грамотность вредна и что наше простолюдье до нея не дозръло. — Напротивъ, отвъчаемъ мы, — вмъсто того, чтобъ дълать грамотность привиллегіей, исключеніемъ, уничтожьте исключительность. Сдівлайте ее достояніемъ всёхъ по возможности, и она не породить ни въ комъ и ни при какихъ обстоятельствахъ ни высокомърія, ни заносчивости. Не передъ къмъ и заноситься-то будеть, — всъ будутъ грамотные. А потому, чтобъ уничтожить вредныя послъдствія грамотности, нужно какъ можно болъе распространять ее: въ этомъ все лекарство. Тъмъ болъе, господа противники грамотности, что вы вашей-то системой (т. е. стъснениемъ грамотности) не только не достигнете цъли, но даже противъ себя дъйствуете. Разсудите: въдь вы стъснениемъ грамотности никогда не уничтожите ея совершенно. Правительство первое воспротивилось бы вашимъ рьянымъ усиліямъ и защитило бы народъ отъ вашей филантропіи. Следственно всетаки будуть между народомъ грамотные; а если будуть, то всетаки будуть наполнять остроги, следовательно, вы никого не излечите, ничего не достигнете. Мало того, тъмъ върнъе будутъ наполняться остроги; потому что чёмъ меньше будеть грамотности, тёмъ болёе будеть она имъть видъ привиллегіи. Согласитесь еще съ этимъ: грамотность есть первый шагь къ образованію; какь же достигнуть образованія безь этого перваго шага? Въдь не можемъ же мы серьезно представить себъ, что вы нарочно хотите держать народъ въ темнотъ, въ порокахъ и въ невъ-

жествъ, однимъ словомъ — убить и развратить въ немъ душу? Или, можетъ быть, это тоже входитъ въ вашу систему? Да, это правда! Нътъ человъка упрямъе, кэпризнъе и вреднъе иного кабинетнаго филантропа! Но довольно. Мы увърены съ своей стороны совершенно, что грамотность правственно улучшить народь и придасть ему чувство собственнаго достоинства, которое въ свою очередь уничтожить многія злоупотребленія и безпорядки, уничтожить даже ихъ возможность. Все зависить отъ обстоятельствъ и все на свътъ измъняется только сообразно съ обстоятельствами. Выла бы только видна въ обществъ прямая, насущная потребность, проявилось бы только первое сознаніе этой потребности, — и она немедленно находить средство удовлетворить себя. Напротивь того, никакое даже дъйствительное улучшение не примется массой какъ улучшеніе, а напротивъ — какъ притъсненіе, если въ массъ не образовалась еще, хоть сколько нибудь сознательно, потребность этого улучшенія. Такъ и грамотность. Народъ уже созръль до нея, онъ желаеть, ищеть грамотности, и потому она должна и будеть распространяться, не смотря на всь усилія филантроновъ. Взгляните на воскресныя школы. Дети наперерывь приходять учиться, иногда даже тихонько отъ своихъ хозяевъ. Родители сами приводятъ своихъ дътей къ учителямъ. Да; не смотря на то, что уже давно изучають у насъ народъ, что многіе изъ нашихъ литераторовъ посвятили изученію его свои досуги и таланты, мы всетаки до сихъ поръ очень плохо знаемъ народъ. Мы увърены, что лътъ десять, двинадцать назадъ многіе передовые тогдашніе люди не повирили бы, что народъ самъ будетъ хлопотать объ основании обществъ трезвости и толинться въ воскресныхъ школахъ. Мы серьезно говоримъ это, потому что наше мивніе иные могли бы принять за шутку. Но наше цивилизованное общество достигнеть, наконець, того, что пойметь народь — этого неразгаданнаго сфинкса, какъ выразился недавно одинъ изъ нашихъ поэтовъ. Оно пойметъ народное начало и проникнется имъ. Оно уже сознало, что это необходимо, какъ основание нашего будущаго развития и прогресса: оно сознало, что за нимъ первый шагъ, и — найдетъ, наконецъ, какъ сделать этотъ шагъ.

V.

И такъ все дъло теперь въ первомъ шагъ, все дъло въ томъ, чтобъ догадаться, какъ сдълать этотъ первый шагъ, какъ выговорить это первое слово, чтобъ народъ услышалъ насъ и обратилъ къ намъ свое ухо и недовърчивое лице свое. Разумъется, найдутся еще очень многіе господа, которые расхохочутся на слова наши.

Ну. чтожь имъ отвъчать? Мы сами знаемъ, что такихъ господълегіонъ, да вёдь до нихъ намъ и дёла нётъ. Кстати: кто-то удостовёрялъ, что мы, т. е. именно нашъ журналъ, беремъ на себя примиреніе цивилизаціи съ народнимъ началомъ. Мы считаемъ этотъ отзывъ не болёе какъ за милую шутку. Не одному человъку сказать это неизвъстное слово и разгадать всю эту загадку. Въ програмит нашего журнала мы только выставили главную мысль, которая будеть руководить насъ. Мы будемъ искать разгадку вибств со всвии. Мы будемь только неустанно повторять и доказывать, что искать — надо; будемъ следить, разбирать, обсуживать, спорить и передавать наши результаты публикъ. Вотъ вся будущая дъятельность наша. Слово — та же дъятельность, а у насъ — болъе чъмъ гдъ нибудь. Слово, сказанное кстати, полезно; потому и мы имъемъ надежду, что и мы будемъ полезны. Журналъ нашъ назначается для чтенія образованнаго общества, такъ какъ за образованнымъ обществомъ до сихъ поръ еще первое слово и первый шагъ ко всякой дъятельности. Мы знаемъ, что для народнаго чтенія у насъ еще до сихъ поръ ничего не сділано. Хоть и было бы что читать, но то, что есть, недоступно народу. Всякую попытку устранить эту недоступность мы встретимь съ искреннею радостію. Но, повторяемъ, мы и въ мысляхъ не имъли назначать нашъ журналъ прямо для народнаго чтенія. Но довольно объясняться; обращаемся къ нашему дълу. Мы потому считаемъ за образованнымъ сословіемъ нашимъ первый шагь въ новой деятельности, что оно первое и отдалилось отъ народности. Трудовъ къ сближенію будеть много; мы всё это чувствуемъ, хотя и не сознаемъ еще ясно, въ чемъ будутъ состоять они. Все дёло въ устранени недоразумёний. Всякое недоразумёние устраняется прямотою, откровенностью, любовью. Мы начинаемь сознавать, что интересь нашего сословія въ народномъ интересв, а народный интересь въ нашемъ. Такое сознаніе, еслибъ сділалось всеобщимъ, гарантировало бы прочность діла. Но если и нътъ этого сознанія, то есть следы, что оно начинается, а теперь ужь довольно и этого. Человекь можеть ошибаться. Мы съ своей стороны знаемъ, что ошибку въ фальшь не ставятъ. Не въ ошибкахъ дело. Пусть желающіе сближенія сдълають хоть тысячу ошибовь; главное въ томъ, чтобъ народъ видълъ и угадалъ это желаніе, чтобъ онъ понялъ его и оцънилъ, — вотъ все, чего надо. Дъло правое не погибнетъ и отъ нъсколькихъ ошибокъ. По крайней мъръ, идея, на которой все основано, останется незыблемой. Не удастся одинъ шагъ, удастся другой. Все состоить въ правдивости и прямотъ побужденія, въ любви. Любовь есть

основа побужденія, залогь его прочности. Любовь города береть. Безь нея же ничего и никто не возъметь, развъ силой; но въдь есть такія вещи, которыя никогда не возьмешь силой. Любовь понятиве всего, всякихъ хитростей и дипломатических тонкостей. Ее мигомъ узнаешь и отличишь. Народъ понятливъ и признателенъ; онъ знаетъ, кто его любитъ. Въ народной памяти остаются только тв, кого онъ любилъ. Примвръ къ сближенію намъ подалъ самъ Монархъ, устранившій последнія фактическія къ этому препятствія, и нѣтъ ничего выше, ничего святье Его дѣла во все тысячельтие России. И хотя мы полтора въка сряду приучали народъ быть къ намъ недовърчивымъ, но вспомните басню — въдь не дождемъ. не вътромъ сдернуло плащъ съ путника, а солнцемъ. Много несчастій произошло на свътъ отъ недоумъній и отъ недосказанности. Недосказанное слово вредить и вредило всегда. Неужели одному сословію бояться быть откровеннымъ съ другимъ? Чего бояться? Народъ съ любовью оцвнитъ въ образованномъ сословіи своихъ учителей и воспитателей, признаетъ насъ за настоящихъ друзей своихъ, оценитъ въ насъ не наемниковъ, а пастырей и будетъ уважать насъ. Мы должны, наконецъ, заслужить отъ него уваженіе. И какія великія силы возродятся тогда? Какъ все возрастеть, возмужаеть и обновится! Какъ изм'внятся наши взгляды и такъ называемые законченные выводы! Куда дёнутся тогда наши "талантливыя натуры", не находившія себ'в м'вста, наши обл'янившіеся Байроны, слишкомъ много занимающіе мъста, потому, надо полагать, что на досугь они страшно растолстъли? Конечно, не даромъ жили и вы, господа Байроны, и не даромъ толстъли. Вы жили и протестовали, вы заявляли ваши желанія... Мы смотръли на ваши скорбныя фигуры и спрашивали: "О чемъ они скорбять, чего хотять, чего ищуть?" — Слъдственно вы возбуждали наше любопытство; любопытство старалось отыскать ответь и-находило отвътъ. И такъ вы приносили хоть отрицательную пользу, хоть только твиъ, что жили между нами. Но теперь полно и вамъ горемычничать; сдъдайте и вы хоть что нибудь. Вы все говорите, что у васъ нътъ дъятельности. Попробуйте, не найдете-ли хоть теперь? Научите хоть одного мальчика грамотв; воть вамъ и двятельность. Но нвть! Вы съ негодованіемъ отворачиваетесь... Какая же это для насъ діятельность! -- говорите вы, элобно улыбаясь: — мы таимъ въ груди нашей исполинскія силы. Мы хотимъ и можемъ сдвигать съ мъста горы; изъ нашихъ сердецъ бъетъ чистъйшій ключь любви ко всему человъчеству. Мы хотьли бы разомъ обняться со всёмъ человъчествомъ. Мы хотимъ работы соразмърно съ силами нашими; вотъ какой хотимъ мы деятельности и гибнемъ въ бездействии. Нельзя же шагать вивсто семи миль по вершку! Великану-ль учить маль-

чика грамотъ ? — Справедливо, господа; но если вы ничего не будете лълать, то и умрете ничего не сдёлавь; а туть всетаки хоть капелька перваго шагу: одинъ атомъ, но всетаки больше, чемъ ничего. И знаете-ли что? Вы желаете исполинской деятельности; хотите-ли мы ванъ дадинъ такую, которая выше всёхъ ожиданій вашихъ? Даже горы сдвигать дегче, чемъ исполнять эту деятельность. Вотъ она: пожертвуйте для всеобщаго блага всёмъ вашимъ великанствомъ; шагайте вмёсто семи миль по вершку; проникнетесь идеей, что если нельзя шагать дальше, то вершокъ всетаки больше, чёмъ ничего. Пожертвуйте всёмъ — и великой природой вашей и великими идеями, помня, что все это для всеобщаго блага; снизойдите, снизойдите до мальчика. Это будеть колоссальнъйшая жертва! Мало того: вы люди умные, талантливые, и если пожертвуете собой, снизойдете до обыденнаго, до маленькаго, то, можеть быть, туть же. съ перваго же шага отыщете еще какую нибудь деятельность, боле сильную, а потомъ и еще и еще. Вёдь дёло только въ началё, только начните. Начните-ка! А?.. Но виноваты, можеть быть, это не по вашимъ силамъ. Вы, пожалуй, можете пожертвовать и жизнію; но на такія усилія вы неспособны.

Конечно, мы внесемъ только одну десятую долю усилій; народъ самъ доставить остальныя девять десятыхъ. Но что же, скажуть намъ, вы хотите сделать съ вашимъ образованіемъ? Чего достигнете? Вы хотите перейти къ народному началу и несете народу образование, то есть ту же европейскую пивилизацію, которую сами признали за неподходящую къ намъ. Вы хотите переевропеить народъ? — Но возможно-ли, отвъчаемъ мы, чтобъ европейская идея, на совершенно чуждой ей почвъ, принесла тъ же результаты, какъ и въ Европъ. У насъ до того все особенно, все не похоже на Европу во всёхъ отношеніяхъ: и во внутреннихъ и во внёшнихъ, и во всевозможныхъ, что европейскихъ разультатовъ невозможно добыть на нашей почвв. Повторяемь, что подходить къ намъ — останется, что не подходить — само собою умреть. Можно-ли сделать изъ народа нашего Нъмцевъ? Въ сравнении съ нимъ мы самое крошечное меньшинство, самостоятельных силь и средствъ у насъ меньше, чемъ во всей громадной народной массь; а воть мы же были у Нъмцевъ, и въ цълыхъ полтораста лътъ не поддались же европейскому вліянію, не сдълались Нъмцами. Значитъ и мы, не смотря на наше меньшинство, на наши малыя силы, на исключительное положение наше передъ народомъ, всетаки заключали въ себъ великія русскія начала общечеловъчности и всепримиримости и не потеряли ихъ. Они сказались въ насъ, и мы поняли, что не ножемъ сдёлаться Нёмцами, и сами захотёли воротиться къ родному

началу. Мы устыдились своей недъятельности, своей несамоподвижности среди громадной дъятельности европейскихъ племенъ, и поняли, что въ Европъ намъ нечего дълать. Не безпокойтесь, наука не наложитъ путъ на народъ нашъ; она только расширитъ его силы, и онъ скажетъ въ ней свое слово. До сихъ же поръ наука у насъ не прививалась и была у насъ, какъ дорогой оранжерейный цвътокъ. Особенной научной дъятельности общество наше не выказало, ни теоретической, ни практической, потому что было разъединено съ родной почвой, а само по себъ было слабо. Только казна строила мосты и дороги, да и то большею частію заъзжими инженерами.

Но привьется, наконець, и наука; все это совершится, можеть быть, тогда, когда уже насъ не будеть на свътъ. Мы даже и угадать не можемъ, что тогда будеть, но знаемь, что будеть не совсемь дурно. На долю-же нашего покольнія досталась честь перваго шага и перваго слова. Новая мысль уже не разъ выражалась русскимъ словомъ наружу. Мы начинаемъ изучать ея прежнія выраженія и открываемь въ прежнихъ литературныхъ явленіяхъ факты, до сихъ поръ не заміченные нами, но вполні подтверждающіе эту мысль. Колоссальное значеніе Пушкина уясняется намъ все болье и болье, не смотря на нъкоторыя странныя литературныя мижнія о Пушкинъ, выраженныя въ послъднее время въ двухъ журналахъ... Да, мы именно видимъ въ Пушкинъ подтверждение всей нашей мысли. Значеніе его въ русскомъ развитіи глубоко знаменательно. Для всёхъ Русскихъ онъ живое уясненіе, во всей художественной полноть, что такое духъ русскій, куда стремятся всв его силы и какой именно идеаль Русскаго человъка. Явленіе Пушкина есть доказательство, что дерево цивилизаціи уже дозръло до плодовъ и что плоды его не гнилые, а великолъпные, золотые плоды. Все, что только могли мы узнать оть знакомства съ европейцами о насъ самихъ, мы узнали; все, что только могла намъ уяснить цивилизація, — мы уяснили себъ, и это знаніе самымъ полнымъ, самымъ гармоническимъ образомъ явилось намъ въ Пушкинъ. Мы поняли въ немъ, что русскій идеалъ — всецълость, всепримиримость, всечеловъчность. Въ явленіи Пушкина улсняется намъ даже будущая наша д'ятельность. Духъ русскій, мысль русская выражались и не въ одномъ Пушкинъ, но только въ немъ они явились намъ во всей полнотъ, явились какъ фактъ, законченный и целый...

О Пушкинъ мы хотимъ сказать нъсколько подробнъе въ будущей статьъ нашей и доказательнъе развить нашу мысль. Въ будущей-же статьъ мы перейдемъ, наконецъ, и къ русской литературъ, будемъ говорить о теперешнемъ ея положенія, о ея значенія въ теперешнемъ обще-

ствъ, о нъкоторыхъ ея недоразумъніяхъ, спорахъ, вопросахъ. Въ особенности хочется намъ сказать нъсколько словъ и объ одномъ очень странномъ вопросъ, который уже столько лътъ раздъляетъ нашу литературу на партіи и такимъ образомъ парализируетъ ея силы. Именно о внаменитомъ вопросъ: искусство для искусства и проч., — всъ его знаютъ. Нечего выписывать заглавіе. Признаемся заранте, мы всего болте удивляемся, какъ не надовлъ еще этотъ вопросъ публикъ окончательно и она еще не отказывается читать цълые о немъ трактаты? Но мы постараемся написать наше митене, пе въ формъ трактата.

## Г. —Бовъ и вопросъ объ искусствъ.\*)

Мы сказали въ объявленіи о нашемъ журналь, что наша русская критика въ настоящее время пошлъеть и мельчаеть. Мы съ грустію сказали эти слова; не отрекаемся отъ нихъ; это наше глубокое убъжденіе. Многіе изъ наиболье читаемыхъ руссьихъ журналовь выразили почти ту же иысль въ своихъ осеннихъ объявленіяхъ, при началів подписки на журналы на нынъшній 1861 годъ. По крайней мъръ, многіе изъ нихъ объщали обратить особенное внимание на этотъ отдъль въ будущемъ году, следовательно согласились, что до сихъ поръ онъ былъ плоховатъ. Если они исполнять свое объщаніе, то хорошо сдълають. Не думаемь, чтобь насъ обвинили въ хвастовствъ, въ заносчивости, и изъ-за того только, что мы нашли критику измельчавшеюся, обвинили насъ, что мы часто выставляемъ самихъ себя глашатаями новыхъ истинъ, провозвъстниками новыхъ идей и т. д. и т. д. Мы не принимаемъ на себя такой роли. Мы знаемъ только одно: что любимъ свое дёло и приступаемъ къ нему горячо и съ уваженіемъ. Нельзя не сознаться, что въ нашей притикъ давно уже замътна какая-то всеобщая апатія, кромъ, можеть быть, одного исключенія. Не такъ, впрочемъ, думаютъ "Отечественныя Записки". Онъ ръшились объявить, -- и, кажется, безъ малъйшихъ колебаній, безъ мальйшихъ угрызеній сов'єсти, — что вся блестящая д'вятельность Б'елинскаго, правда, была блестящая, но... какъ бы это сказать — нъсколько поверхностна (entre nous soit dit) и что настоящая, громадная и спасительная деятельность русской критики началась именно съ того времени, какъ Бълинскій оставиль этоть журналь. Мы помнимь, что кь этому времени (т. е. какъ Бёлинскій оставиль этоть журналь) относится появленіе въ "Отечествен-

<sup>\*)</sup> Напечатано въ журналъ "Время" за февраль 1861 г.

ныхъ Запискахъ" статьи г. Дудышкина о Фонъ-Визинъ. Не съ нея-ли "Отечественныя Записки" начинаютъ новую эру русской критики? Правда, сейчасъ послъ Бълинскаго занялся въ "Отечественныхъ Запискахъ" отдъломъ критики Валеріанъ Николанчъ Майковъ, братъ всемъ известнаго и всеми любимаго поэта, Аполлона Николаича Майкова. Валеріанъ Майковъ принялся за дёло горячо, блистательно, съ свётлымъ убъжденіемъ, съ первымъ жаромъ юности. Но онъ не успълъ высказаться. Онъ умеръ въ первый же годъ своей деятельности. Много обещала эта прекрасная личность и, можеть быть, многаго мы съ нею лишились. Но со смертію В. Майкова основался въ "Отечественныхъ Запискахъ" г. Дудышкинъ, и мы имжемъ некоторое основание думать, что съ него-то и начинаетъ желтый журналь новую блестящую эру своей деятельности. "Отечественныя Записки" именно ставять себъ въ особенную заслугу, что послъ Бълинскаго критика приняла у нихъ характеръ по преимуществу историческій, и что Бълинскій, который низвергаль авторитеты и занимался Жоржъ-Зандомь (слова о Жоржъ-Зандъ въ объявленіи "Отечественныхъ Записовъ" — верхъ совершенства, такъ встати они помъщены!), едва прикоснулся въ исторической части русской литературы. Во первыхъ, это несправедливо, а еслибъ и было справедливо, то въ двухъ страницахъ Вълинскаго (изданіе сочиненій котораго приводится къ окончанію) сказано больше объ исторической же части русской литературы, чёмъ во всей дёнтельности "Отечественныхъ Записокъ" съ 48 года до нашихъ временъ. А такъ какъ статья о Фонъ-Визинъ считается въ "Отечественныхъ Запискахъ" началомъ этой пресловутой исторической двятельности, то и дъятельность эта въроятно считается съ г. Дудышкина. Правда, статья о Фонъ-Визинъ была еще довольно дъльная, хотя очень скучная. Не после нея наступила въ "Отечественныхъ Запискахъ" такая засуха, что страхъ вспомнить объ этомъ времени, даже въ сравненіи съ статьею о Фонъ-Визинъ. Между тъмъ "Отечественныя Записки" называють это время самой блестящей эпохой своей деятельности, да и всей русской литературы. Они утверждають, что журналь ихъ обратился въ то время къ народности. Мы припоминаемъ въ "Отечественныхъ Запискахъ" одну статью о метль, ухвать и лопать и о значении ихъ въ древней русской миноологіи. Свъдънія, сообщенныя авторомъ этой статьи, были, конечно, полезныя; но не въ такихъ-ли статьяхъ видятъ "Отечественныя Записки" обращеніе къ народности? Если такъ, то взглядъ ихъ и понятіе о народности довольно оригинальны. Оригиналенъ тоже другой взглядъ, выраженный въ объявленіи "Отечественныхъ Записокъ" съ ужасающею откровенностію; именно: что все, что только есть исправно-мыслящаго, движущагося, идущаго къ какой нибудь цёли въ нашемъ теперешнемъ обществё, все — насколько развилссь въ немъ сознанія и смысла, — все это сдёлали "Отечественныя Записки", все это илоды трудовъ ихъ. Такъ какъ онё сами начинаютъ немного свысока смотрёть на Бёлинскаго, то нозволительно заключить, что всё эти блестящіе результаты онё приписываютъ своей послёдующей дёятельности, т. е. начиная съ статей о Фонъ-Визинё и о лопать, до чудовищной статьи о Пушкине, помещенной въ апрёльской книжей "Отечественныхъ Записокъ" прошлаго 1860 года. Впрочемъ прошлогоднее объявленіе объ изданіи "Отечественныхъ Записокъ" принадлежитъ исторіи русской литературы. Оно не умреть; оно въковенно, монументально. Мы относимъ его къ литературъ русскихъ скандаловъ и къ скандаламъ въ русской литературъ.

Но мы увлеклись. Принимаясь за нашу статью, мы и въ виду не имѣли "Отечественныхъ Записокъ" и ихъ объявленій и вспомнили совершенно "
нечанню, не смотря на то, что хотёли сказать нёсколько словъ о критической дёлтельности русскихъ журналовъ въ прошломъ году. Мы говоримъ: нъсколько словъ, потому что написать полный отчетъ всей критической дъятельности за весь прошлый годъ мы не беремся и готовы считать подобный трудъ въ некоторомъ смысле даже подвигомъ. Правда, въ этомъ отчеть намь пришлось бы указать и на нъсколько пріятных в явленій въ нашей критикъ... Но хотя мы и не беремся за этоть подешть, мы видимъ, что намъ приходится въ настоящей стать в отчасти говорить, по поводу одного вопроса, объ одномъ изъ важнъйшихъ представителей современной критики, котораго, — въ этомъ надо признаться откровенно, — только одного у насъ теперь и читають, чуть-ли не изъ всёхъ нашихъ критиковъ. Въ самомъ дълъ, исключая три, четыре критическія статьи, мелькнувшія по разнымъ журналамъ за прошлый годъ и несколько замеченныя публикою, — вев остальныя прошли почти не оставивь по себв следа. Читають г. -- бова, который таки заставиль читать себя, и ужь за это одно онъ стоить особеннаго вниманія... Но, вирочемъ, воть по какому собственно случаю мы хотимъ въ этотъ разъ говорить о г. —бовъ.

Въ январьской книжев нашего журнала, оканчивая наше введеніе въ "Рядъ статей о русской литературь", мы объщали говорить о современныхъ литературныхъ явленіяхъ и вопросахъ. Однимъ изъ самыхъ важныхъ литературныхъ вопросовъ мы считаемъ теперь вопросъ объ искусствъ. Этотъ вопросъ раздъляетъ многихъ изъ современныхъ писателей нашихъ на два враждебные лагеря. Такимъ образомъ разъединяются сили. Нечего распространяться о вредъ, который заключается во всякомъ враждебномъ разногласіи. А дъло уже доходитъ почти до вражды.

Разобрать эту вражду и ен причины, разъяснить весь споръ и высказать свое мибніе по поводу этого спора — соотвътствовало бы и цълямъ нашего журнала и обязанностямъ, которыя мы сами приняди на себя передъ публикой. Но прежде всего оговоримся: Если мы и ввяжемся въ этотъ споръ, то вовсе не претендуя на роль окончательнаго судьи въ этомъ споръ. Да и примъра мы не припомнимъ, чтобъ въ литературныхъ спорахъ нашихъ хоть когда нибудь одна партія подчинялась другой, согласилась бы съ ней добровольно и по убъжденію. Всякій литературный споръ кончается у насъ тъмъ, что или выживаетъ изъ лътъ, надовдаетъ всёмъ и каждому и прекращается самъ собою; или одна партія одолъваетъ другую такъ, что другая замолкаетъ, но единственно отъ безсилія и истощенія; замолкаетъ, а не соглашается. Соглашеній мы какъ-то не помнимъ. Если же они и бывали, то такъ рѣдко, что и припоминать не стоитъ.

И потому примирять и соглашать нашихъ спорщиковъ мы не беремся. Да и роль непріятная. Недавно г. Воскобойникову показалось, что русскіе литераторы слишкомъ много дерутся (литературнымъ образомъ, разумвется); онъ и тиснулъ довольно забавную статейку: "нерестаньте драться, гг. литераторы". Вышло такъ, что всв, кто только захотвлъ замвтить эту статью, напустились на г. Воскобойникова. Въ чемъ другомъ были несогласны, а въ этомъ тотчасъ же между собой согласились. - Просто за просто: мы считаемъ теперешній вопрось объ искусстві чрезвычайно важнымь; а потому, какъ начинающій журналь, хотимь высказать и свое мнівніе: какъ мы понимаемъ этотъ вопросъ и какому именно оттвику въ его решеніи придерживаемся. Такимъ образомъ мы прямо выскажемъ свои убъжденія и выкажемъ свое направленіе, тімь болье, что нась уже объ этомь спрашивали. А такъ какъ высказать наши убъжденія мы не можемъ, не разъяснивъ предварительно, на чемъ остановился этотъ споръ въ нашей литературъ, то чтобъ опредълить современный характеръ этого спора, мы разберемъ предварительно ученія объихъ партій, чему и посвящаемъ эту статью. Одинъ изъ главныхъ представителей одного изъ этихъ ученій есть безспорно г. — бовъ, печатающій свои статьи въ "Современникъ"; вотъ почему и статью нашу мы назвали: Г. — бовь и вопрось объ искусство.

Еще одно замъчаніе:

Намъ говорятъ и мы сами недавно читали въ одномъ изъ самыхъ распространенныхъ въ публикъ журналовъ нашихъ, что партій въ русской литературъ не существуетъ. Мы полагаемъ, что этотъ журналъ употребилъ слово: "партій" въ смыслъ распрей личныхъ, до которыхъ собственно литературъ не должно быть и дъла. Разумъется, мы всъми силами желаемъ повърить этому журналу на слово: нътъ, такъ тъмъ и лучше. Но

партіи въ смыслѣ несогласныхъ убѣжденій въ нашей литературѣ существуютъ. У насъ есть Аскоченскіе, Чернокнижниковы, — бовы. Даже самъ великолѣнный Кузьма Прутковъ, въ строгомъ смыслѣ, можетъ тоже считаться представителемъ цѣльной и своеобразной партіи. Вообще каждый журналъ нашъ чего либо да придерживается. Совершенно-же безцвѣтные журналы у насъ не держатся и умираютъ тихою и спокойною смертію. Разумѣется, литературныя партіи наши вообще неясно и какъ-то смутно обрисованы. Отъ иныхъ рѣшительно не дождешься яснаго изложенія ихъ убѣжденій; другія отдѣлываются какими-то намеками; третьи выражаются какъ будто по заказу, а между тѣмъ какъ будто сами себѣ не вѣрятъ; четвертыя удаляются въ туманную область нахмуренныхъ фразъ, головоломныхъ фразъ, тарабарскаго слога, — разбирай какъ знаешь. Винить за это, разумѣется, невозможно. Но по поводу вопроса объ искусствѣ, нѣкоторые изъ журналовъ нашихъ обозначились довольно рѣзко, особенно въ послѣднее время. Между ними первое мѣсто занимаетъ "Современникъ" съ прошлогодними статьями г. — бова.

Сдълавъ такое предисловіе, приступимъ къ самому дълу.

И во первыхъ, объявляемъ, что не придерживаемся ни одного изъ теперь существующихъ мижній и прямо говоримъ, что, по нашему мижнію, весь вопросъ въ настоящую минуту ложно поставленъ—именно отъ слишьюмъ горячаго спора; именно оттого, что дёло дошло почти до вражды. Мы надъемся доказать это.

Но представимъ самую сущность вопроса; что именно это за вопросъ и въ чемъ онъ заключается?

Одни говорять и учать, что искусство служить само себь цылью и въ самой сущности своей должно находить себь оправданіе. И потому вопроса о полезности искусства, въ настоящемъ смысль слова, даже и быть не можетъ. Творчество — основное начало каждаго искусства, есть цыльное, органическое свойство человьческой природы и имьетъ право существовать и развиваться уже потому одному, что оно есть необходимая принадлежность человыческаго духа. Оно также законно въ человыкъ, какъ умъ, какъ всы нравственныя свойства человыка и, пожалуй, какъ двы руки, какъ двы ноги, какъ желудокъ. Оно неотдылимо отъ человыка и составляеть съ нимъ цылов. Конечно, умъ, напримыръ, полезенъ, — такъ можно выразиться: плохо безъ ума. Полезны въ этомъ-же смыслы человыку и руки и ноги! Въ этомъ-же смыслы полезно человыку и творчество.

Но какъ нѣчто цѣльное, органическое, творчество развивается само изъ себя, неподчиненно и требуетъ полнаго развитія; главное — требуетъ полной свободы въ своемъ развитія. Поэтому всякое стѣсненіе, подчине-



ніе, всякое постороннее назначеніе, всякая исключительная ціль, поставленная ему, будуть незаконны и неразумны. Еслибь ограничить творчество, или запретить творческимь и художественнымь потребностямь человіка заниматься, — ну, чімь-бы, наприміврь? — Ну, хоть выраженіемь извістныхь ощущеній; запретить человіку всю творческую его діятельность, которую-бы возбуждали въ немъ извістныя явленія природы: восходь солнца, морская буря и проч. и проч., — то все это было-бы нелівнымь, смішнымь и незаконнымь стісненіемь человівческаго духа въ его діятельности и развитіи.

Это говорить одна партія, — партія защитниковь свободы и полной неподчиненности искусства.

"Разумъется, все это было-бы нелъпымъ стъсненіемъ", отвътять утилитаристы (другая партія, учащая тому, что искусство должно служить человъку прямой, непосредственной, практической и даже опредъленной обстоятельствами пользой), — "разумъется, всякое подобное стъсненіе, безъразумной цъли, а единственно по прихоти, — есть дикая и злая глупость. Но согласитесь сами (могуть они прибавить) — вдругъ, напримъръ, идетъ сраженіе — вы одинъ изъ сражающихся; вмъсто того, чтобъ помогать свочить товарищамъ въ битвъ, вамъ, какъ артисту въ душъ, вдругъ понравилась картина сраженія; вы бросите оружіе, вынимаете карандашъ, бумагу и начинаете срисовывать поле битвы. Хорошо вы дълаете? Разумъется, вы имъете полное право предаваться вашимъ вдохновеніямъ; но разумна-ли будетъ ваша художественная дъятельность въ такую минуту?

Однимъ словомъ, заключатъ они, мы не отвергаемъ вашей теоріи о свободѣ развитія творчества; но эта свобода должна быть, по крайней мѣрѣ, коть разумная.

Г. Панаевъ, въ началъ своихъ интересныхъ литературныхъ восноминаній ("Современникъ" 1861, книга І) упоминаетъ, что во время его молодости, между петербургскими литераторами одного круга, существовало убъжденіе, что литераторы, поэты, художники, артисты не должны заниматься ничъмъ насущнымъ, текущимъ, — ни политикой, ни внутреннею жизнію общества, къ которому принадлежатъ, ни даже какимъ нибудь важнѣйшимъ общенароднымъ вопросомъ, а заниматься только однимъ высомимъ искусствомъ. Заниматься-же чъмъ нибудь, кромѣ искусства, значитъ унижать его, низводить съ его высоты, глумиться надъ нимъ. По такому ученію значитъ надо было добровольно вырвать изъ-подъ себя всю почву, на которой всъ стоятъ и которою всѣ живутъ, и, слѣдовательно, улетать все выше и выше въ надзвѣздія, а тамъ, разумъется, какъ нибудь испариться, потому что вѣдь больше-то ничего не оставалось и дѣлать.

Эта теорія могла привести прямо въ тому, что, напримъръ, во время двънаднатаго года, когда все русское занималось только однимъ спасеніемъ отечества, однимъ литераторамъ и поэтамъ было-бы гораздо приличнъе заниматься—ну, хоть, напримъръ, греческой антологіей. Въ литературной и художественной кучкъ, о которой разсказываетъ г. Панаевъ, такъ и поступали: вопросами общественными не занимались. Одинъ изъ важнъйшихъ членовъ этой кучки только и дълаль въ то время, что писалъ драмы изъ жизни итальянскихъ художниковъ.

Возьмемъ еще примъръ:

Положимъ, что мы переносимся въ восемнадцатое стольтіе, именно въ день лиссабонскаго землетрясенія. Половина жителей въ Лиссабонъ погибаєть; домы разваливаются и проваливаются; имущество гибнеть; всякій изъ оставшихся въ живыхъ что нибудь потеряль—или имѣніе или семью. Жители толкаются по улицамъ въ отчанніи, пораженные, обезумѣвшіе отъ ужаса. Въ Лиссабонъ живеть въ это время какой нибудь извѣстный португальскій поэтъ. На другой день утромъ выходитъ номеръ лиссабонскаго Меркурія (тогда все издавались Меркуріи). Номеръ журнала, появившатося въ такую минуту, возбуждаетъ даже нѣкоторое любопытство въ несчастныхъ лиссабонцахъ, не смотря на то, что имъ въ эту минуту не до журналовъ; надѣются, что номеръ вышелъ нарочно, чтобъ дать нѣкоторыя извѣстія о погибшихъ, о пропавшихъ безъ вѣсти и проч. и проч. И вдругъ — на самомъ видномъ мѣстѣ листа бросается всѣмъ въ глаза что нибудь въ родѣ слѣдующаго:

"Шоногь, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Соннаго ручья,
Свёть ночной, ночныя тёни,
Тёни безь конца,
Рядь волшебных измёненій
Милаго лица,
Въ дымныхъ тучкахъ пурпуръ розы,
Отблескъ янтаря,
И лобзанія и слезы
И заря, заря!"

Да еще мало того: тутъ-же, въ видъ послъсловія въ поэмвъ, приложено въ прозъ всъмъ извъстное поэтическое правило, что тотъ не поэть, вто не въ состояніи выскочить внизъ головой изъ четвертаго этажа (для какихъ причинъ? — я до сихъ поръ этого не понимаю; но ужь пусть это непремънно надо, чтобъ быть поэтомъ; не хочу спорить). Не знаю навърно, какъ приняли-бы свой Меркурій лиссабонцы, но мнъ кажется, они тутъ-же вазнили-бы всенародно, на илощади, своего знаменитаго поэта, и вовсе не

за то, что онъ написалъ стихотвореніе безъ глагола, а потому, что вмѣсто трелей соловья наканунѣ слышались подъ землей такія трели, а колыханіе ручья появилось въ минуту такого колыханія цѣлаго города, что у бѣдныхъ лиссабонцевъ не только не осталось охоты наблюдать —

Въ дымныхъ тучкахъ пурнуръ розы

## или

## Отблескъ янтаря,

но даже показался слишкомъ оскорбительнымъ и небратскимъ поступокъ поэта, воспѣвающаго такія забавныя вещи въ такую минуту ихъ жизни. Разумѣется, казнивъ своего поэта (тоже очень небратски), они всѣ непремѣнно-бы кинулись къ какому-нибудь доктору Панглосу \*) за умнымъ совѣтомъ, и докторъ Панглосъ тотчасъ-же и безъ большаго труда увѣрилъ-бы ихъ всѣхъ, что это очень хорошо случилось, что они провалились, и что ужь если они провалились, то это непремѣнно къ лучшему. И доктора Панглоса никто-бы не разорвалъ за это въ клочки; напротивъ, дали-бы ему пенсію и провозгласили-бы его другомъ человѣчества. Вѣдь такъ все идетъ на свѣтѣ.

Замътимъ, впрочемъ, слъдующее: положимъ, лиссабонцы и казнили своего любимаго поэта, но въдь стихотвореніе, на которое они всё разсердились (будь оно хоть и о розахъ и янтарѣ), могло быть великолъпно по своему художественному совершенству. Мало того, поэта-то они-бъ казнили, а черезъ тридцать, черезъ пятьдесять лёть поставили-бы на площади памятникъ за его удивительные стихи вообще, а вибств съ твиъ и за "пурпуръ розн" въ частности. Выходитъ, что не искусство было виновато въ день лиссабонскаго землетрясенія. Поэма, за которую казнили поэта, какъ памятникъ совершенства поэзіи и языка, принесло, можетъ быть, даже и не малую пользу лиссабонцамъ, возбуждая въ нихъ потомъ эстетическій восторгь и чувство красоты, и легло благотворной росой на души молодого поколънія. Стало быть, виновато было не искусство, а поэтъ, элоупотребившій искусство въ ту минуту, когда было не до него. Онъ ивлъ и плясалъ у гроба мертвеца... Это, конечно, было очень нехорошо и чрезвычайно глупо съ его стороны; но виноватъ опять-таки онъ. а не искусство.

Однимъ словомъ, утилитаристы требуютъ отъ искусства прямой, немедленной, непосредственной пользы, соображающейся съ обстоятельствами,

<sup>\*)</sup> Докторъ Панглосъ, — смёшной философъ въ одной сказкё Вольтера, доказывающій, что все на свётё происходить къ лучшему.

подчиняющейся имъ, и даже до такой степени, что если въ данное время общество занято разръшениемъ, напримъръ, такого-то вопроса, то искусство (по ученію нівкоторых утилитаристовь) и ціли не можеть задать себъ иной, какъ разръщение этого же вопроса. Если разсматривать это соображение о пользъ не какъ требование, а только какъ желание, то оно, по нашему мевнію, даже похвально, хотя мы и знаемъ, что всетави это соображение не совсемъ верно. Если, напримеръ, все общество озабочено разръщениемъ какого нибудь важнаго внутренняго вопроса, то, разумъется, пріятно было бы желать, чтобъ и всё силы общества согласно направлены были къ достиженію всеобщей цёли, а слёдовательно, чтобъ и искусство прониклось этой же идеей и тоже послужило бы общей пользв. Какое нибудь общество, положимъ, на краю гибели; все, что имъетъ сколько нибудь ума, души, сердца, воли, все, что сознаеть въ себв человъка и гражданина, занято однимъ вопросомъ, однимъ общимъ дѣломъ. Неужели-жь тогда только между одними поэтами и литераторами не должно быть ни ума, ни души, ни сердца, ни любви къ родинъ и сочувствія всеобщему благу?

Служенье музь, дескать, не терпить суеты.

Это, положимъ, такъ. Но хорошо бы было, еслибъ, напримъръ, поэты не удалялись въ эсиръ и не смотрели бы оттуда свысока на остальныхъ смертныхь; потому что, хотя греческая антологія и превосходная вещь, но въдь иногда она бываетъ просто не къ мъсту и вмъсто нея пріятнъе было бы видёть что нибудь болье подходящее къ дълу и помогающее ему. А искусство много можеть помочь иному делу своимь содействиемь, потому что заключаетъ въ себъ огромныя средства и великія силы. Повторяемъ: разумжется, этого только можно желать, но не требовать, уже потому одному, что требують большею частію, когда хотять заставить насильно, а первый законь въ искусствъ — свобода вдохновенія и творчества. Все же витребованное, все вымученное споконъ въку до нашихъ временъ не удавалось и вибето пользы приносило одинъ только вредъ. Защитники "искусства для искусства" собственно за то и сердятся на утилитаристовъ, что они, предписывая искусству опредёленныя цёли, тёмъ самымъ разрушаютъ само искусство, посягая на его свободу, а разрушая такъ легко искусство, стало быть не цёнять его и, слёдовательно, не понимають даже, въ чему оно можеть быть полезно, — они толкують прежде всего о польза. Потому, говорять защитники искусства, — еслибь утилитаристы только знали, какая великая польза заключается въ искусствъ для всего человъчества, то они бы нъсколько болъе цънили его и не обращались бы съ нимъ съ такимъ неуваженіемъ. И въ самомъ дёлё (продолжаютъ они), еслибъ даже

смотрёть на искусство съ одной вашей точки зрёнія, то есть со стороны одной полезности, то въдь еще неизвъстенъ въ подробности нормальный историческій ходъ полезности искусства въ человічествъ. Трудно измърить всю массу пользы, принесенную и до сихъ поръ приносимую всему человъчеству, напримъръ, Илліадой или Аполлономъ Бельведерскимъ. вещами, повидимому, совершенно въ наше время ненужными. Вотъ, напримъръ, такой-то человъкъ, когда-то, еще въ отрочествъ своемъ, въ тъ дни, когда свъжи и "новы всв впечативнія бытія", взглянуль разъ на Аполлона Бельведерскаго, и Богъ неотразимо напечативися въ душе его своимъ величавымъ и безконечно-прекраснымъ образомъ. Кажется, фактъ пустой: полюбовался двъ минуты красивой статуей и пошелъ прочь. Но въдь это любование не похоже на любование, напримъръ, изящнымъ дамскимъ туалетомъ. "Мраморъ сей въдь богъ", и вы сколько ни илюйте на него, никогда у него не отнимете его божественности. Пробовали отнять, да ничего не вышло. И потому вцечатление юноши, можеть быть, было горячее, потрясающее нервы, холодящее эпидерму; можеть быть, даже, кто это знаеть! — можеть быть, даже при такихъ ощущеніяхъ высшей красоты, при этомъ сотрясени нервъ, въ человъкъ происходитъ какая нибудь внутренняя перемёна, какое нибудь передвижение частиць, какой нибудь гальваническій токъ, ділающій въ одно мгновеніе прежнее уже не прежнимъ, кусокъ обыкновеннаго желъза магнитомъ. Впечатлъній на свътъ, конечно, множество, но въдь не даромъ же это впечатлъние особенное, впечативніе бога. Не даромъ же такія впечативнія остаются на всю жизнь. И кто знаеть? Когда этоть юноша, лёть двадцать, тридцать спустя, отозвался во время какого нибудь великаго общественнаго событія, въ которомъ онъ былъ великимъ передовымъ дъятелемъ такимъ-то, а не такимъ-то образомъ; то, можетъ быть, въ массв причинъ, заставившихъ его поступить такъ, а не этакъ, заключалось, безсознательно для него, и впечативніе Аполлона Бельведерскаго, видвинаго имъ двадцать явть назадъ. Вы смъстесь? Дъйствительно, все это похоже на бредъ; но, во первыхъ, въ подобныхъ фактахъ, не смотря на всю эту положительность, вы сами еще ничего ровно не знаете. Можеть быть, впоследствии узнаете (мы въримъ въ науку), но теперь покамъстъ не знаете. А во вторыхъ, есть исторические признаки, есть некоторые исторические факты, по которымь можно подумать, что наши мечты и не совсемь вздорь. Ну, кто бы могь подумать, что, напримъръ, Корнель и Расинъ отзовутся своимъ вліяніемъ въ такія странныя и решительныя минуты исторической жизни целаго народа, что, вазалось бы, и немыслимо было сначала, что делать такимъ старымъ колпакамъ, какъ Корнель и Расинъ, въ такія эпохи. Оказалось,

что души-то и не умирають. А потому, если давать заранъе цъли искусству и опредълять, чъмъ именно оно должно быть полезно, то можно ужасно ошибиться, такъ что вмъсто пользы можно принести одинъ вредъ, а слъдовательно дъйствовать прямо противъ себя; потому что утилитаристы требують пользы, а не вреда. И такъ какъ искусство требуетъ прежде всего пелной свободы, а свобода не существуетъ безъ спокойствія (всякая тревога уже не свобода), то слъдственно искусство должно дъйствовать тихо, ясно, не торопясь, не увлекаясь по сторонамъ, имъя само себя пълью и въруя, что всякая дъятельность его отзовется современемъ человъчеству несомивною пользою.

Вотъ что говорятъ сторонники искусства для искусства своимъ противникамъ утилитаристамъ.

Во всемъ этомъ, конечно, ничего нѣтъ новаго; споръ старъ, но вотъ что новое: что сами предводители объихъ партій говорять такъ, а на дѣлѣ поступаютъ обратно-противоположно своимъ же словамъ. Слишкомъ ужъ заспорились. Не распространяясь много, покажемъ одинъ примъръ:

Обличительная литература возбуждаетъ негодование сторонниковъ чистаго искусства. Съ одной стороны, это имъетъ нъкоторое основание: большею частию произведения обличительной литературы до того худы, что болъе вредны, чъмъ полезны всеобщему дълу, и если мы съ своей стороны признаемъ, что нападки на эти произведения отчасти и дъльны, то единственно только въ этомъ смыслъ. Но въ томъ-то и бъда, что нападки на нихъ идутъ не съ одной этой стороны и не въ этомъ смыслъ. Негодование заходитъ далъе: обвиняется самъ г. Щедринъ, родоначальникъ обличительной литературы, не смотря на то, что г. надворный совътникъ Щедринъ во многихъ изъ своихъ обличительныхъ произведений — настоящий художникъ. Мало того: гонится весь обличительный родъ искусства, какъ будто между обличительными писателями даже и не можетъ появиться истиннаго художника, геніальнаго писателя, поэта, самая спеціальность котораго именно и будетъ состоять въ обличеніи. Слъдственно, изъ вражды къ противъ своихъ же принциповъ, а именно — уничтожаютъ свободу въ выборъ вдохновенія. А за эту свободу они-то бы и должны стоять.

Съ другой стороны, утилитаристы, не посягая явно на художественность, въ то же время совершенно не признаютъ ея необходимости. "Была бы видна идея, была бы только видна цёль, для которой произведеніе написано, — и довольно; а художественность дёло пустое, третьестепенное, почти ненужное". Вотъ какъ думаютъ утилитаристы. А такъ какъ произведеніе нехудожественное никогда и ни подъ какимъ видомъ не до-

стигаетъ своей цёли; мало того: болёе вредитъ дёлу, чёмъ приноситъ пользы; то, стало быть, утилитаристы, не признавая художественности, сами же болёе всёхъ вредятъ дёлу, а слёдственно идутъ прямо противъ самихъ себя; потому что они ищутъ не вреда, а пользы.

Намъ скажутъ, что мы это все выдумали, что утилитаристы никогда не шли противъ художественности. Напротивъ: не тодько шли, но мы замътили, что имъ даже особенно пріятно позлиться на иное дитературное произвеленіе, если въ немъ главное достоинство — художественность. Они. напримъръ, ненавидятъ Пушкина, называютъ всъ его влохновенія — вычурами, кривляніями, фокусами и фіоритурами, а стихотворенія его альбомными побрякушками. Даже самое появленіе Пушкина въ нашей литературь они считають какь будто чемь-то незаконнымь. Мы вовсе не преувеличиваемъ. Все это почти ясно выражено г. —бовымъ въ нъкоторыхъ критическихъ статьяхъ его прошлаго года. Замътно еще, что г. - бовь начинаеть высказываться сь какимъ-то особеннымь нерасположеніемь и о г. Тургеневъ, самомь художественномь изъ всъхъ современныхъ русскихъ инсателей. Въ статъв же своей: "Черты для характеристики русскаго простонародья" ("Современникъ" 1860, № ІХ), при разборъ сочиненій Марко-Вовчка, г. —бовъ почти прямо выказываетъ, что художественность онъ считаетъ ничемъ, нулемъ, и выказываетъ именно тъмъ, что не умъетъ понять, къ чему полезна художественность. При разборъ одной повъсти Марка-Вовчка г. -- бовъ прямо признаетъ, что авторъ написаль эту повъсть нехудожественно, и туть же, сейчась же после этихъ словъ, утверждаетъ, что авторъ достигъ вполне этой повъстью своей цели, а именно: вполне доказаль, что такой-то факть существуетъ въ русскомъ простонародьи. Между темъ, этотъ фактъ (очень важный) не только не доказывается этой повъстью, но даже вполнъ подвергается сомнёнію именно потому, что по нехудожественности автора, дъйствующія лица повъсти, выставленныя авторомъ для доказательства его главной идеи, утратили подъ перомъ его всякое русское значеніе, и читатель скорбе согласится назвать ихъ шотландцами, итальянцами, сбверо-американдами, — чёмъ русскимъ простонародьемъ. Какъ-же въ такомъ случав могли бы они доказать собою, что такой-то фактъ существуетъ въ русскомъ простонародъф, когда сами они, действующія лица, не похожи на русское простонародье? Но г. --бову до этого решительно неть дела: была бы видна идея, цель, хотя бы все нитки и пружины грубо выглядывали наружу; къ чему же послѣ этого художественность? Да и къ чему, наконецъ, писать повъсти? Просто за просто написать бы, что вотъ такой-то фактъ существуеть въ простонародь в — потому-то и потому-то, —

и короче, и яснъе, и солиднъе? "А тутъ еще сказки разсказывать! Вотъ людямъ-то нечего дълать!"

Кстати сдѣлаемъ еще одно нота-бене. Чѣмъ познается художественность въ произведеніи искусства? Тѣмъ, если мы видимъ согласіе, по возможности полное, художественной идеи съ той формой, въ которую она воплощена. Скажемъ еще яснѣе: художественность, напримѣръ, хоть бы въ романистѣ, есть способность до того ясно выразить въ лицахъ и образахъ романа свою мысль, что читатель прочтя романъ, совершенно также понимаетъ мысль писателя, какъ самъ писатель понималъ ее, создавая свое произведеніе. Слѣдственно, по-просту: художественность въ писателѣ есть способность писать хорошо. Слѣдственно тѣ, которые ни во что не ставятъ художественность, допускаютъ, что позволительно писать не хорошо. А ужь если согласятся, что позволительно, то вѣдь отсюда не далеко и до того, когда просто скажутъ: что надо писать не хорошо. Да чуть-ли и не говорятъ.

Въ этой стать в нашей мы намврены проследить этоть вритическій разборь сочиненій Марко-Вовчка, помещенный г. — бовымь въ IX № "Современника" за прошлый годь. Мы делаемь это особенно потому, что въ этомъ разборе довольно ярко высказывается характеръ литературныхъ убежденій г. — бова, а вмёсте и взглядь его на искусство. А г. — бовъ есть, какъ мы уже сказали, одинъ изъ предводителей утилитаризма. Следственно, изучивъ хоть отчасти г. — бова, мы поймемъ и то, какъ поставленъ въ настоящую минуту вопросъ объ искусстве въ нашей литературе.

Извъстно всей читающей русской іпубликъ, что Марко-Вовчокъ написаль двъ книги разсказовъ изъ народнаго малороссійскаго и изъ народнаго великорусскаго быта. Г. — бовъ разбираетъ одни великорусскіе разскази, вышедшіе въ переводъ на русскій языкъ. Вст разскази разобраны имъ съ необыкновенною подробностію, слишкомъ на пяти печатныхъ листахъ мелкой печати. Этотъ разборъ особенно любопытенъ тъмъ, что въ немъ съ одной стороны выясняется, какъ понимаетъ г. — бовъ назначеніе и цтль литературы, чего отъ нея требуетъ и какія свойства, средства и силы признаетъ за ней, относительно вліянія на общество. Мы, впрочемъ, ограничимся только разборомъ одного перваго разсказа; и этого довольно, чтобъ ясно понять убъжденія г. — бова. О самомъ же Марко-Вовчкъ мы въ настоящей статьт не намърены говорить подробно. Скажемъ только, что признаемъ за авторомъ большой умъ и превосходныя побужденія, въ сильномъ же литературномъ талантъ его сомнъваемся. Мы особенно жалъемъ, что высказываемъ такое мнѣніе, не доказавъ его. Жа-

лъемъ еще болье, что какъ нарочно принуждены взять именно разборъ перваго разсказа: "Маша", — надо признаться, — можетъ быть самаго слабаго изъ всъхъ разсказовъ автора. Но г. — бовъ, при разборъ этого разсказа, наиболье высказался именно съ той стороны, на которую мы хотимъ обратить вниманіе нашихъ читателей.

Разумвется, мы не намврены разбирать ест убпожденія г. — бова. хотя г. - бовъ, по нашему мивнію, стоить подробнаго разбора. Мы во иногомъ совершенно съ нимъ несогласны и прямые его противники; но ужь одно то, что онъ заставиль публику читать себя, что критическія статьи "Современника", съ техъ поръ, какъ г. —бовъ въ немъ сотрулничаетъ, разръзываются изъ первихъ, въ то время, когда почти никто не читаетъ критикъ, — уже одно это ясно свидетельствуетъ о литературномъ талантъ г. — бова. Въ его талантъ есть сила, происходящая отъ убътденія. Г. — бовъ не столько критикъ, сколько публицистъ. Основное начало убъжденій его справедливо и возбуждаеть симпатію публики; но иден, которыми выражается это основное начало, часто бывають парадоксальны и отличаются однимъ важнымъ недостаткомъ, -- кабинетностью. Г. -бовъ - теоретикъ, иногда даже мечтатель и во многихъ случаяхъ плохо знаеть действительность; сь действительностью онь обходится подчась даже ужь слишкомь безцеремонно; нагибаеть ее въ ту и другую сторону, какъ захочетъ, только-бъ поставить ее такъ, чтобъ она доказывала его идею. Пишетъ г. --бовъ простымъ, яснымъ языкомъ, хоть и говорять про него, что онь ужь слишкомъ жуеть фразу, прежде чёмь положить ее въ роть читателю. Ему все какъ-будто кажется, что его не понимаютъ. Впрочемъ, это еще небольшой недостатокъ. Ясность и простота языка его заслуживають особеннаго вниманія и похвалы въ наше время, когда въ иныхъ журналахъ вивняють даже себв въ особую честь неясность, тяжелизну и кудреватость слога, въроятно думая, что все это способствуеть глубокомыслію. Кто-то увъряль нась, что если теперь иному критику захочется пить, то онъ не скажеть прямо и просто: принеси воды, а скажеть навёрно что нибудь въ такомъ родё:

— Привнеси то существенное начало овлажненія, которое послужить къ размятченію бол'я твердыхъ элементовъ, осложнившихся въ моемъ желудкъ.

Эта шутка отчасти похожа на правду.

Но обратимся въ дёлу. Почти въ самомъ началѣ своего разбора г. —бовъ говоритъ:

"Въ малороссійскихъ разсказахъ мы видѣли злоупотребленія помѣщичьей власти, и злоупотребленія нерѣдко довольно крутыя. Это даже подало, говорять,

поводъ одному извъстному русскому критику объявить произведенія Марка Вовчка "мерзостно-отвратительными картинками", и, причисливши ихъ къ обличительной дитературь, всслюдствие этого отвергнуть вт авторь их всякий талант литературный. Мы не читали статейки строгаго критика, потому что давно уже перестали интересоваться его дитературными приговорами; но темъ не менее мы понимаеми процесси, посредствомъ котораго онъ составиль свое заключение. Онъприверженець теоріи "искусства для искусства"; разсказы Марка Вовчка нашли себъ хвалителей тоже въ числъ приверженцевъ этой теоріи. Можете себъ представить, что именно правилось въ этихъ разсказахъ такимъ хвалителямъ. Мы сами слышали, какъ двое художественныхъ ценителей восхищались необыкновенною предестью и поэтичностью одного мёста, которое, кажется, такъ читается: "геть, геть; далеко въ поле кресть надъ его могилой видивется". Строгій критикъ, осудившій Марка Вовчка, оказался даже нъсколько благоразумные подобныхъ ивнителей, понявши, что "геть, геть, далеко въ полъ" еще не есть чрезвычайная высота художественности. А что онг ничего другаго не вт состоянии быль понять въ "Народныхъ Разсказахъ", такъ это опять совершенно встественно, и весьма страненг былг бы тотг, кто сталг бы ожидать отг него такого пониманья. Тогда онг сдълался бы отступникомг теоріи "искусства для искусства"; а можеть-ли онь отступить оть нея? Безг нея, что бы онг сталь долать на своть, куда бы годился онг?"

Остановимся здёсь. Это мёсто въ стать г. -бова какъ нельзя лучше оправдываетъ наши предъидущія замічанія о взаимныхъ сладкихъ отношеніяхъ обвихъ литературныхъ партій, т. е. утилитаристовъ и приверженцевъ искусства для искусства. Вражда, преднамфренныя нелоразумвнія, крайность обвиненій — воть что мы видимь изъ этой выписки. Прежде всего г. —бовъ обвиняетъ художественнаго критика, что онъ. вследствіе полезнаго направленія разсказовъ Марко-Вовчка, назваль ихъ мерзостно-отвратительными картинками и, причисливши ихъ къ обличительной литературь, вслюдстве этого отвергнуль въ авторь всякій талантъ литературный. Хоть это обвиненіе и очень ръзкое, но мы въ этомъ случав почти решаемся верить г. — бову на слово, потому что и мы не читали статейки художественного критика. Правда, что этотъ критикъ могъ отвергнуть литературный таланть въ авторъ разсказовъ и не по одному только поводу, что эти разсказы обличительные; мы признаемъ, что въ настоящемъ случав онъ могъ основываться и на пругихъ данныхъ. Но г. -- бовъ прямо подтверждаетъ наши слова, что приверженцы искусства для искусства, изъ ненависти къ утилитарному направленію, не только отвергають обличительную литературу, всю безь изъятія, но даже отвергають возможность появленія таланта въ обличительной литературъ. Повторяемъ, что этому можно повърить. Зато самъ г. --бовъ впадаетъ съ своей стороны въ грубъйшую крайность: онъ говорить, что еслибъ художественный критикъ могъ понять хоть что нибудь въ разсказахъ Марко-Вовчка, то измениль бы себе, потому что тотчась же сталь бы отступникомъ теоріи искусства для искусства.

Въ ослъплени, въ озлоблени, а потому и въ несправедливости, еще

можно обвинить некоторых приверженцевъ теоріи искусства для искусства. Но чтобъ сама теорія искусства для искусства обладала какимъ-то природнымъ свойствомъ делать изъ своихъ приверженцевъ какихъ-то недоумковъ, умныхъ людей обращать въ отупевшихъ и ограниченныхъ — это ужь несправедливо. Мало-ли куда можетъ зайдти теорія, партія, ученіе въ какой нибудь данный моментъ! Не принимать же всякое уклоненіе за общее правило!

Но будемъ прододжать наши выписки.

"Но дело не въ приговорахъ художественнаго критика: Богъ съ нимъ, ведь его никто не принимаетъ серьёзно, стало быть художественныя потъхи его остаются совершенно безвредными. Мы имбемь въ виду другіе толки, другія мибнія, о которыхъ считаемъ удобнымъ поговорить теперь, по поводу книжки Марка Вовчка. Мивнія эти довольно распространены въ извістной части нашего общества, называющей себя образованною, и между темь они обнаруживають непониманіе діла и легкомысліе. Митнія, о которыхъ мы говоримъ, касаются характеристики крестьянина и его отношеній къ крепостному праву. Крепостное право приходить къ своему концу. Но факты, существовавшіе въ теченіе столатій, не проходять даромь, не остаются безь всякаго следа. Какое нибуль местничество держится въ правахъ, спустя два столътія посль его уничтоженія за-кономъ; можно ли ожидать, чтобы внезапно пересоздались всь отношенія, бывшія следствіемь крепостнаго права? Неть, еще долго будеть оно отзываться намъ-и въ книжкахъ, и въ гостинныхъ разговорахъ, и въ целомъ устройстве нашихъ житейскихъ отношеній. Понятія не только отживающаго поколёнія, не только того, которое теперь действуеть, но и того, которое еще только готовится выступить на общественную деятельность, сложились если не прямо на основаніи крівпостнаго устройства, то во всяком случай не безь сильнаго его вліянія. Крівпостное начало-было уваконено и принято государствомъ. Теперь это начало отвергнуто, и стало быть понятія и требованія, имъ порожденныя и воспитанныя, находять себь обсуждение въ томъ самомъ, что прежде служило имъ оградою. Теперь дело литературы—преследовать остатки крепостнаго права въ общественной жизни и добивать порожденныя имъ понятія. Марко Вовчокъ, въ своихъ простыхъ и правдивых разсказахъ, явдяется почти первымъ и весьма испусными борцоми на этоми поприщи. Въ последнихъ своихъ разсказахъ онъ даже не старается, какъ въ прежнихъ, выставлять передъ нами преимущественно то, что называется обыкновенно "злоупотребленіемъ помъщичьей власти". Что ужь толковать о злоупотребленіи того, что само по себ'в дурно! Что ужь говорить о такихъ явленіяхъ, къ которымъ подавало поводъ крепостное право, но безъ которыхъ оно могло иногда и обходиться! Нътъ, авторъ беретъ теперь нормальное положение крестьянина у помъщика, не влоупотребляющаго своимъ правомъ, -- и кротко, безъ гивва, безъ горечи рисуетъ намъ это положение. И изъ этихъ очерковъ, - въ которых каждый, кто хоть немного имплэ дпло съ русскимъ народомъ, узнаеть знакомыя черты, -- изъ этихъ очерковъ возстаеть передъ нами характеръ русского простолюдина, сохранившій основныя черты свои посреди всёхъ обезличивающихъ, давящихъ отношеній, которымъ онъ былъ подчиненъ въ теченіе нъсколькихъ столътій. На нъкоторыя черты этого характера мы и хотимъ теперь обратить вниманіе".

Эту выписку мы сдёлали потому, что она служить предисловіемь и введеніемъ г. — бова въ его разборъ Марко-Вовчка. Здёсь онъ отчасти излагаетъ свой взглядъ на Марко-Вовчка. Обратите вниманіе на строчки, отмёченныя нами курсивомъ. Г. — бовъ признаетъ, что разсказы Марко-

Вовчка просты и правдивы, что Марко-Вовчокъ является въ нихъ весьма искусным борцом на этом поприщъ, и что изъ этихъ очерковъ, — въ которыхъ каждый, кто хоть немного имъл дъло ст русским народом, узнает знакомыя черты, — изъ этихъ очерков возстает передъ нами характеръ русскаго простолюдина. Замътъте эти слова г. — бова. Изъ нихъ видно, что онъ признаетъ за Марко-Вовчкомъ, кромъ ума и знанія дъла, и умънье излагать свои знанія и наблюденія, однимъ словомъ — признаетъ за нимъ талантъ литературный.

Затемъ, у г. - бова следують несколько превосходныхъ страницъ, въ которыхъ излагаются разныя теоріи и возэрвнія, существующія въ настоящее время между нокоторыми господами на счеть русского простонародья. Это великолфиное мъсто (вирочемъ, еще не лучшее въ статьъ г. — бова) могло бы дать тэмь изъ читателей нашихъ, которые незнакомы съ талантомъ г. --бова, понятіе о томъ, чёмъ, какъ и почему этотъ писатель заставиль публику читать себя. Не выписываемъ этого мъста (хотя бы намъ очень хотвлось выписать его целикомъ), потому что не разбираемъ теперь всего г. - бова, а только взглядъ его на искусство. Постороннія же выписки нарушили бы единство нашей статьи. Но на сл'ядующую выписку просимъ обратить особенное внимание. Въ ней г. -- бовъ разсиатриваетъ Марко-Вовчка отчасти и какъ художника, не признаетъ въ авторъ ръшительнаго художественнаго таланта, но тутъ же говорить, что въ немъ замътна широта пониманія той жизни, которую онъ изображаеть, и что тъмъ-то эти разсказы и нравятся ему, г. -- бову. Мало того, г. - бовъ даже увлекается: какъ умный человъкъ, онъ могъ увидать пружины, замътить намеки и намъренія автора; могъ даже, по нъкоторымъ запутаннымъ и безсвязнымъ черточкамъ заключить, что авторъ говорить или желаеть говорить о томъ-то и о томъ-то, и воть, отъ радости, что заговорили о томъ-то и о томъ-то, онъ до того благодаренъ автору, что готовъ находить въ его разсказахъ и присутствіе русскаго духа, и знакомые образы (простонародья) и проч. и проч., а это уже есть признаки художественности, которой онъ самъ не признаетъ въ авторъ. Главное діло, что г. - бовъ доволенъ и безъ художественности; только чтобъ говорили о дълъ. Послъднее желаніе, конечно, похвальное, но пріятиве было бы, еслибъ и о двлв говорили хорошо, а не какъ нибудь \*).

<sup>\*)</sup> Спіншить оговориться. Отзываясь такимъ образомъ о сочиненіяхъ Марко-Вовчка, мы имбемъ въ виду только первую повъсть въ его разсказахъ изъ великорусскаго быта "Маша". Мы не можемъ не согласиться, что въ другихъ его разсказахъ есть много чрезвычайно талантливыхъ страницъ, хотя въ цёломъ ни

Но вотъ это мъсто его статьи:

"Надо замѣтить прежде всего, что характеры эти не воспроизведены со всей художественною полнотою, а только лишь намечены въ коротенькихъ разсказцахъ Марка-Вовчка. Мы не можемъ искать у него эпопен нашей народной жизни,—это было бы ужь слишкомъ много. Такой эпопен мы можемъ ожидать въ будущемъ, а теперь покамъстъ нечего еще и думать о ней. Сознаніе народа далеко еще не вошло у насъ въ тотъ періодъ, въ которомъ оно должно выразить все себя поэтическимъ образомъ; писатели изъ образованнаго класса до сихъ поръ почти всё занимались народомъ, какъ любопытной игрушкой, вовсе не думая смотръть на него серьёзно. Сознаніе значенія народа едва начинается у насъ, и рядомъ съ этимъ смутнымъ сознаніемъ появляются серьёзныя, искренно и съ любовью сдъланныя наблюденія народнаго быта и характера. Въ числъ этихъ наблюденій едва-ли не самое почетное м'эсто принадлежить очеркамъ Марка-Вовчка. Въ нихъ много отрывочнаго, недосказаннаго, иногда фактъ берется случайный, частный, разсказывается безъ поясненія его внутреннихъ или вижшнихъ причинъ, не связывается необходимымъ образомъ съ обычнымъ строемъ жизни. Но строгой оконченности и всесторонности, повторяемъ, невозможно еще требовать отъ нашихъ разсказовъ изъ крестьянской жизни, она еще не открываетъ намъ себя во всей полнотъ, да и то, что открыто намъ, мы не всегда умбемъ или не всегда можемъ хорошо выразить. Для наст довольно и того, что въ разсказахъ Марка-Вовчка мы видимъ желаніе и умёнье прислушиваться къ народной жизни: мы чуемь въ нихъ присутствее русского духа, встрычаемь знакомые образы, узнаемъ ту логику, тё чувства, которыя мы и сами замёчали когдато, но пропускали безъ вниманія. Воть чьме и дороги для нась эти разсказы; вот почему и циним мы так высоко их автора. Въ немъ видимъ мы глубокое вниманіе и живое сочувствіе, въ немъ находимъ мы широкое пониманіе той жизни, на которую смотрять такъ легко и которую понимають такъ узко и убого многіе изъ образованнайшихъ нашихъ экономистовъ, славянистовъ, юристовъ, нувеллистовъ и проч. и проч."

А теперь, посл'в этой выписки, мы перейдемъ къ самому разбору г. — бовымъ перваго разсказа Марка-Вовчка: "Маша". Мы р'вшаемся выписать этотъ разборъ ц'вликомъ. Намъ хочется, чтобъ читатель самъ познакомился съ этимъ разсказомъ, не смотря на то, что передаетъ этотъ разсказъ и д'влаетъ изъ него выписки самъ г. — бовъ, — сторонникъ, любитель и заступникъ таланта Марко-Вовчка.

"Мы помнимъ первое появление этого разсказа, говоритъ г. —бовъ. Люди, еще върующие въ неприкосновенность кръпостнаго права, пришли отъ него въ ужасъ. А въ разсказъ раскрывается естественное и ничъмъ незаглушимое развитие въ крестъянской дъвочкъ любви къ самостоятельности и отвращения къ рабству. Ничего преступнаго тутъ нътъ, какъ видите; но на приверженцевъ кръпостныхъ отношений подобный разсказъ дъйствительно долженъ былъ произвести потрясающее дъйствие. Онъ залетаять въ ихъ послъднее убъжище, которое они считали неприступнымъ. Видите-ли, они, какъ люди гуманные и просвъщенные, согласились, что кръпостное право въ основани своемъ несообразно съ успъхами современнаго просвъщения. Но вслъдъ за тъмъ они говорили, что въдь му-

одинъ разсказъ не выдержанъ. Дъйствительность часто идеализирована, представлена неправдоподобно, а между тъмъ, вы сами знаете, что все это, представленное неправдоподобнымъ, дъйствительно можетъ быть въ жизни, и досадуете, что оно не оправдано. Мы, впрочемъ, говоримъ объ однихъ великорусскихъ разсказахъ и не трогаемъ разсказовъ изъ малороссійскаго быта.

жикъ еще не созрѣль до настоящей самостоятельности, что онъ о ней и не думаеть, и не желаеть ея, и вовсе не тяготится своимъ положеніемъ,—развѣ ужь только гдѣ барщина очень тяжела и приказчикъ крутъ... "Да и помилуйте, откуда заберется мужику въ голову мысль о свободѣ? Книгъ онъ не читаетъ вовсе никакихъ; съ литераторами незнакомъ; дѣла у него довольно, такъ что утопій сочинять и не досугъ... Живетъ онъ себѣ, какъ жили отцы и дѣды, и если его теперь хотятъ освобождать, такъ это чисто по милости, по великодушію... И повѣрьте, что мужикъ нескоро еще очнется, нескоро въ толкъ возьметъ, что такое и зачѣмъ даютъ ему... Многіе, очень многіе еще всплачутся по прежней жизни". Такъ увѣряли умные и просвѣщенные люди, и считали невозможнымъ всякое возраженіе. И вдругъ, представьте себѣ—прямо оспаривается дѣйствительностъ факта, на который они ссылаются. Имъ разсказываютъ случай, доказывающій, что и въ крестьянскомъ сословіи естественна любовь къ свободному труду и независимой жизни, и что развитіе этого чувства не нуждается даже въ пособіи

литературы. Воть какой простой случай имъ разсказывають.

"У крестьянской старушки воспитываются двѣ сироты: племянница ел Маша и племянникъ Оедя. Оедя—какъ быть мальчикъ, веселый, смирный, покорный; а Маша съ малолетства выказываеть большую своеобычливость. Она не довольствуется тамь, чтобы выслушать приказаніе, а непреманно требуеть, чтобы сказали ей, зачёмъ и почему; ко всему она прислушивается и присматривается и чрезвычайно рано обнаруживаеть наклонность имъть свое суждение. Буль бы львочка у стараго отца съ матерью, у нея эту дурь, разумъется, мигомъ бы выбили изъ головы, какъ обыкновенно и делается у насъ съ сотнями и тысячами дъвочекъ и мальчиковъ, обнаруживающихъ въ детстве излишнюю пытливость и неумъстную претензію на преждевременную дъятельность разсудка. Но къ счастью или несчастью Маши, тетка ея была добрая и простая женщина, которая не только не карала Машу за ен юркость, но даже и сама-то ей поддавалась и очень конфузилась, когда не могла удовлетворить разспросамь племянницы или переспорить ее. Такимъ образомъ Мата получила убѣжденіе, что она имѣетъ право думать, спрашивать, возражать. Этого ужь было довольно. На седьмомъ году случилось сь ней происшествіе, которое дало особенный обороть всёмъ ел мыслямъ. Тетка съ Өедей повхала въ городъ; Маша осталась одна караулить избу. Сидить она на заваленкъ и играеть съ ребятишками. Вдругь проходить мимо барыня; остановилась, посмотръла и говорить Мащъ: "что это такъ разшумълась? Свою барыню знаешь? А? чья ты?" Маша оробъла, что-ли, не отвътила, а барыня то ее и выбранила: "дура растешь, не умъещь говорить". Мата въ слези. Барынъ жалко стало. "Ну, поди, говоритъ ко мнъ, дурочка". Маша нейдеть: барыня приказываеть ребятишкамь подвести къ ней Машу. Маша ударилась обжать, да такъ и не пришла домой. Воротилась тетка съ Өедей изъ города, -- нътъ Маши: пощли искать, искали-искали, не нашли: ужь на возвратномъ пути она сама къ нимъ вышла изъ чьего-то коноплянника. Тетка котъла ее домой вести,-нейдеть. "Меня, говорить, барыня возьметь, не пойду я". Кое-какъ тетка ее успокоила и тутъ же ей наставленіе дала, что нало барыню слушаться. хоть она и сурово прикажеть.

"- А если не послушаещься? промолвила Маша.

"А Өедя даже смутился, смотрить на сестру во всё глаза.

"— Ну, и поймали ихъ, Маша... А которые на дорогъ померли.

<sup>&</sup>quot;— Тогда горя не оберешься, голубчикъ, говорю \*). Любо развъ кару-то принимать?..

<sup>&</sup>quot;— Убъжать можно, говорить Маша, убъжать далеко... Вотъ Тростянскіе дътось бъгали.

<sup>&</sup>quot;— А пойманныхъ-то въ острогъ посадили, распинали всячески, говоритъ Өедя.

<sup>\*)</sup> Разсказъ веденъ отъ лица тетки.

- "— Натеривлись они и стыда, и горя, дитятко,—я говорю; а Маша все свое: "да чего всв за барыню такъ стоять?"
- "— Она барыня толкуемъ ей, ей права даны, у ней казна есть... такъ ужь ведется.
  - "- Воть что, сказала дъвочка.-А за насъ-то кто-жь стоить?
  - "Мы съ Өедей переглянулись: что это на нее нашло?
  - "- Неразумная ты головка, дитятко, говорю.
  - "- Да кто-жь за насъ? твердитъ.
  - "— Сами иы за себя, да Богъ за насъ, отвъчаю ей (стр. 29).

"И съ той поры у Маши только и ръчей, что про барыню. "И кто ей отдаль насъ? и какъ? и зачёмъ? и когда? Барыня одна, говорить, а насъ-то сколько! Пошли бы себё оть нея, куда захотёли: что она сдёлаетъ?" Старушка-тетушка, разумъется, не могла удовлетворить Машу и дъвочка должна была сама доходить до разръшенія своихъ вопросовъ. Между тъмъ, скоро пришлось ей примънить и на практикъ свой образъ мыслей. Барыня вспомнила про Машу и велёла старостё посылать ее на работу въ барскій садъ. Маша уперлась: "не пойду", говорить, да и только. Теткъ стало жалко дъвочку: сказала старостъ, что больна Маша. За эту отговорку и ухватилась дъвчонка: какъ только господская работа, она больна. Ужь барыня и къ себъ ее требовала и допрашивала: "чъмъ больна?"— "Все болитъ", отвъчаетъ Маша. Барыня побранитъ, погрозитъ и прогонитъ ее. А на доугой разъ опять тоже.

"Сколько ни уговаривалъ Машу братъ ея, сколько ни просила тетка—ничто не помогало. Маша не только не хотвла работать, да еще при этомъ и держала себя такъ, какъ будто бы она была въ полномъ правъ, какъ будто бы то, что она дълать ей. Она не хотвла, напримъръ, попросить у барыни, чтобъ освободила ее отъ работы. "Стоило только поклониться, нопроситься, — разсуждаетъ тетка, — барыня ее отпустила бы сама: да не такая была Маша наша. Она, бывало, и глазъ-то на барыню не подниметъ, и голосъ-то глухо звучитъ... А въдь извъстенъ нравъ барскій: ты обмани — да поклонись низко, ты злой человъкъ — да почтителенъ будь, просися, молися: ваша, молъ, власть казнить и миловать—простите! и все тебъ простится; а чуть возмутился серднемъ, слово горькое сорвалосъ, — будь ты и правдивъ, и честенъ, — милости надъ тобой не будетъ: ты грубіянъ! Варыня наша за добрую, за жалостливую слыда, а въдь какъ она Машу донимала! "Погодите, — бывало на насъ грозится, — я васъ всёхъ проучу!" Хоть она и не карала еще, да съ такими посулками время невесело шло".

"А въ Машъ отвращеніе отъ барской работы дошло до какого-то ожесточенія, вызывало ее на безсознательній, безумный героизмъ. Разъ брать упрекнуль ее, что она отъ работы отговаривается бользнью, а въ пляскахъ да играхъ передъ всей деревней отличается. "Развъ, говоритъ, ты думаещь, до барыни не дойдетъ? Нехорошо, что ты насъ подъ барскій гнъвъ подводишь". Послъ этого Маша перестала ходить на улицу. Скучно ей, тоскливо смотрить она изъ окошка на игры подругъ, слеза бъжитъ у ней по шекъ, а не выйдетъ изъ избы. Тегка стала посыдать ее къ подругамъ, братъ сталъ упрашивать, чтобы она перестала сердиться на его попрекъ: "я, говоритъ, Өедя, не сердита, а только ты не упрашивай меня понапрасну, — не пойду". Такъ и не ходила, а по ночамъ не спала, да по огороду все гуляла одна одинешенька и никому того не сказывала; да разъ неваначай тетка ее подстерегла... "Богъ съ тобой, Маша, говорить ей тетка. —Житъ бы пеобъ, какъ дюди живутъ. Отбыла барщину, да и не бомнься ничего... А то вотъ по ночамъ бродишь, а днемъ показаться за ворота не смъещъ". — "Не могу, шепчетъ, не могу! Вы хоть убейте меня—не хочу". Такъ и оставили ее.

"Между тъмъ, Маша выросла, стала невъстой, красавицей. Старуха-тетка начинаетъ ей загадывать о замужней жизни и пророчить счастье замужемъ. Но Машь и то не по нраву: "чтожь замужемъ-то, одинаково, говоритъ. — Какое счастье!.." Тетка толкуетъ, что не все горе на свътъ, есть и счастъе. "Есть, да не про нашу честъ", отвъчаетъ Маша. Слушая такія ръчи, и Өедя начинаетъ за-

думываться. Но Оедя не можеть предаваться своимъ думамъ: онъ отбываеть барщину. Маша же продолжаеть упорно отказываться отъ всякой работы. Всё на деревнё стали дивиться и роптать на бездёлье Маши, а барыня однажды такъ разсердилась, что велёла немедленно силою привести къ себё Машу. Привели ее. Барыня бросилась къ ней, бранится и серпъ ей въ руки суетъ: "выжни мий траву въ цейтникъ". Да и стала надъ нею: "жни!" Маша какъ взмахнула сериомъ прямо себё по рукъ угодила. Кровь брызнула, барыня перепугалась: "ведите ее домой скоръе! вотъ платочекъ—руку перевязать!" Тёмъ дёло и кончилось; Маша не оцёнила даже барской милости: какъ пришла домой, такъ сорвала съ руки

барынинъ платочекъ и далеко отъ себя бросила...
"Упрямое сопротивленіе Маши всякому наряду на работу, ея тоска, ея странные запросы—дурно подъйствовали на ея брата. И онъ закручинился, и онъ отъ работы отбился. Старуха-тетушка напла, что парня пора женить, и говорить ему разь о невъстахъ. "Коли свои, говорить, не по нраву, такъ бы въ Дерновку разь о невъстахъ. "Коли свои, говорить, не по нраву, такъ бы въ Дерновку разь о невъстахъ. "Коли свои, говорить, не по нраву, такъ бы въ Дерновко Маша. — "Чтожь, что вольные, вразумляеть тетка. — Развъ вольные не выходять за барскихъ? Лишь бы имъ женихъ нашъ приглянулся". — "Еслибы я вольная была, заговорила Маша, а сама такъ и задрожала: — я бы, говорить, лучше на плаху головою". Оедя очень огорчился этимъ отзывомъ. "Ужь очень ты барскихъ-то обижаешь, Маша, проговорилъ онъ, и въ лицъ измънился: — они тоже въдь люди Божіи; только-что безсчастные". Да и вышель съ тъмъ словомъ. Тетка начала, по обычаю, уговаривать Машу, говоря, что кручиной да слезами своей судъбъ не поможешь, а развъ-что въку не доживешь. А Маша отвъчаеть, что оно и лучше умереть-то скоръе. "Что мнъ туть-то, говорить, на свътъ-то?"

"Такъ живетъ объдная семъя, страдая отъ неумъстно-поднятыхъ и беззаконно разросшихся вопросовъ и требованій дъвочки. У дурной помъщицы, у сердитаго управляющаго подобная блажь имъта бы, конечно, очень дурной конецъ. Но разсказъ представляетъ намъ добрую, кроткую помъщицу, да еще съ либеральными наклонностими. Она ръшилась дать позволеніе своимъ крестьянамъ выкупаться на водю. Можно представить себъ, какъ подъйствовало это извъстіе на Машу и Оедю. Но мы не можемъ удержаться, чтобы не выписать здъсь вполнъ двухъ маленькихъ главъ, составляющихъ заключеніе этого разсказа Марка Вовчка.

"А Өедя все сумрачнѣй, да угрюмѣй, а Маша въ глазахъ у меня таетъ... слегла. Одинъ разъ я сижу подъв нея — она задумалась крѣпко; вдругъ входитъ Өедя—бодро такъ, весело: "здравствуйте", говоритъ. Я-то обрадовалась: "здравствуй, здравствуй, голубчикъ!" Маша только взглянула: чего, молъ, веселье такое?

"— Маша, говоритъ Өедя: — ты умирать собиралась; молода еще, видно, ты

умирать-то.

"Самъ посмѣивается. Маша молчить.

- "- Да ты очнись, сестрица, да прислушайся: я тебъ въсточку принесъ.
- "— Вогъ съ тобой, и съ въсточкой, отвътила. Ты—себъ веседись Өедя, а мнт покой дай.

"— Какая въсточка, Оедя? скажи миъ, спраниваю.

"— Услышь, тетушка мидая! и обняль меня крёпко-крёпко и подаловаль.— Очнись, Маша! за руку Машу схватиль и приподняль ее. — Барыня объявила намь: кто хочеть откупаться на водю—откупайся...

"Какъ вскрикнетъ Маша, какъ бросится брату въ ноги! Цалуетъ и слезами обливается, дрожитъ вся, голосъ у ней обрывается: "откупи меня, родной, откупи! Благослови тебя Господи! Милый мой! откупи меня! Господи! помоги же намъ, помоги!"

"Федя-то самъ рѣкою разливается, а у меня сердце покатилось, стою, смотрю на нихъ.

"— Погоди-жь, Маша, проговорилъ Өедя:—дай опомниться-то! Обсудить, об-думать надо хорошенько.

"— Не надо, Өедя! Откупайся скоръй... скоръй, братецъ милый!

"— Помъхи еще есть, Маша, я вступилася:—придется продать почитай по-

сивднее. Какъ, чъмъ кормиться-то будемъ?

"— Я буду работать... Братецъ! безустанно буду работать. Я выпрошу, выплачу у людей... Я закабалюсь, куды хочешь, только выкупи ты меня! Родной мой, выкупи! Я въдь изныла вся! Я дня веселаго, сна спокойнаго не знала! Пожалъй ты моей юности! Я въдь не живу — я томлюсь... Охъ, выкупи меня, выкупи! Иди, иди къ пей...

"Одъваетъ его, торопитъ, сама молитъ-рыдаетъ... Я и не опомниласъ, какъ она его выпроводила... Сама по избъ ходитъ, руки ломаетъ... И мое сердце трепещетъ, словно въ молодости,—вотъ что затъвается! Трудно миъ было сообра-

виться, еще труднъй успокоиться...

"Ждемъ мы Оедю, ждемъ не дождемся! Какъ завидъла его Маша, горько заплакала, а онъ намъ еще издали кричить: "слава Богу!" Маша такъ и упала на лавку, долго, долго еще плакала... Мы унимать: "пускай поплачу, говорить, не тревожьте; сладко мнт и любо, словно я на свътъ Божій нарождаюсь съизнову! Теперь мнт работу давайте. Я здорова... Я сильная какая, еслибъ вы внали!.."

Теперь мнё работу давайте. Я здорова... Я сильная какая, еслибь вы знали!... "Воть и откупились мы. Избу, все спродади... Жалко мнё было покидать и бедё сгрустнулось: садиль, ростиль,—все прощай! Только Маша веселая и бодрая—слезки она не выронила. Какое! Словно она изъ живой воды вышла: въ главахь блескъ, на лицё румянецъ; кажется, что каждая жилка радостью дрожить... Дёло такъ и кипить у нея... "Отдохни, Маша!"—"Отдыхать? я работать кочу!"— и засмёется весело. Тогда я впервые узнала, что за смёхъ у нея звонкій! Тогда Маша бёлоручкой слыла, а теперь Машу первой рукодёльницей, первой работницей величають. И женихи къ намъ толной... А барыня-то гнёвалась — Боже мой! Сосёди смёвотся: "колопка глупая васъ отуманила! Она нарочно больною притворилась... Вёдь вы, небось, даромъ почти ее отпустили?" Барыня и вправду Машей не дорожилась.

"Поселилнсь мы въ избушкъ ветхой, въ городъ, да трудиться стали. Богъ намъ помогалъ, мы и новую избу срубили... Өедя женился. Маша замужъ пошла... Свевровь въ ней души не слышитъ: "она меня словно дочь родная утъщаетъ; что

это за веселая! что это за работящая! больна съ той поры не бывала".

Къ этому первому разсказу г. — бовъ дёлаетъ небольшое вступленіе. Но вы уже прочли его. Г. — бовъ утверждаетъ, что при появлении этого разсказа люди, еще върующие въ неприкосновенность криностнаго права, пришли отъ него въ ужасъ и что "въ разсказъ разсказывается естественное и ничёмъ не заглушимое развитіе въ крестьянской девочке любви къ самостоятельности и отвращенія къ рабству". Намъ какъ-то странно слышать про ужась людей, еще в ровавших в в неприкосновенность кр постнаго права и проч. Не понимаемъ, про какихъ это людей говоритъ г. --бовъ и много-ли онъ ихъ виделъ? И хотя наше замечание не касается прямо литературнаго вопроса, о которомъ идетъ наша статья, но мы не можемъ удержаться чтобъ не сдёлать его. Кто хоть сколько нибудь знаетъ русскую дъйствительность, тотъ согласится тотчасъ-же, что у насъ всв, ръшительно всь, и цивилизованные и нецивилизованные, и образованные и необразованные, за немногими, быть можетъ, исключеніями, давнымъ давно и отлично хорошо знають о степени того развитія, о которомь говорить авторь. Не говоримъ уже о некоторомъ комизме предположения, что маленький разсказъ могъ такъ потрясти такую огромную массу людей; мало того: привести ихъ въ ужасъ. "Имъ разсказывается случай, говоритъ г. — бовъ, доказывающій, что и въ крестьянскомъ сословіи естественна любовь къ свободному труду и независимой жизни и что развитіе этого чувства не нуждается даже въ пособіи литературы. Вотъ какой простой случай имъ разсказываютъ".

Разсказывать такіе случан и разсказывать съ талантомъ, умѣючи, съ знаніемъ діла всегда полезно, не смотря на то, что такіе случам давнымъ давно изв'єстны. На то и таланть у писателя, чтобъ произвести впечатлівніе. Можно знать факть, видеть его самолично сто разъ и всетаки не получить такого впечативнія, какъ если кто нибудь другой, человівсь особенный, станетъ подле васъ и укажетъ вамъ тотъ-же самый фактъ, но только по своему, объяснить вамъ его своими словами, заставить васъ смотрёть на него своимъ взглядомъ. Этимъ-то вліяніемъ и познается настоящій талантъ. Но если разсказывать теперь, въ настоящую минуту, о любви къ свободному труду и разсказывать для того, чтобъ доказать, что такой фактъ существуетъ, такъ въдь это все равно, какъ еслибъ кто сталь доказывать, что человъку надобно пить и есть. Теперь просимъ читателя обратить вниманіе на этоть самый разсказь, на этоть простой случай, какъ выражается г. — бовъ. Скажите: читали-ли вы когда нибудь что нибудь болье неправдоподобное, болье уродливое, болье бозтольовое, какъ этотъ разсказъ? Что это за люди? Люди-ли это, наконець? Гдъ это происходить: въ Швеціи, въ Индіи, на Сандвичевихъ островахъ, въ Шотландін, на лунь? Говорять и дъйствують сначала, какъ будто, въ Россіи; героиня — врестьянская девушка; есть тетка, есть барыня, есть брать Өедя. Но что это такое? Эта героиня, эта Маша, — въдь это какой-то Христофоръ Колумбъ, которому не даютъ открыть Америку. Вся почва, вся дъйствительность выхвачена у васъ изъ подъ ногъ. Нелюбовь къ кръпостному состоянію, конечно, можеть развиться въ крестьянской девушке, да развѣ такъ она проявится? Вѣдь это какая-то балаганная героиня, какая-то книжная, кабинетная строка, а не женщина? Все это до того искусственно, до того подсочинено, до того манерно, что въ иныхъ мъстахъ (особенно, когда Маша бросается въ брату и кричить: "откупи меня!") мы, напримъръ, не могли удержаться отъ самаго веселаго хохота. А развъ такое впечативніе должно производить это місто въ пов'єсти? Вы скажете, что надо уважать иныя положенія, и за идею простить нѣкоторую неудачу въ ен выражении. Согласны и увърнемъ васъ, что мы не смъемся надъ вещами священными, но и вы согласитесь сами, что нътъ такой идеи, такого факта, котораго бы нельзя было опошлить и представить въ смѣшномъ видъ. Можно долго кръциться, но, наконець, и расхохочешься, не утерцишь.

Теперь предположимъ, что всё защитники настоящаго крестьянскаго быта дёйствительно, какъ увёряетъ г. —бовъ, не вёрятъ, что крестьянинъ желаетъ выйдти на волю. Убёдитъ-ли хоть кого нибудь изъ нихъ подобный разсказъ въ томъ, что они ошибаются? "Да это неправдоподобно!" закричатъ они... но послушаемъ самого г. —бова.

"Фантазія! Идилія! Мечты золотаго вѣка!"—закричади послѣ этого разсказа практическіе люди съ гуманными взглядами, но съ тайною симпатією къ крѣпостнымъ отношеніямъ. "Гдѣ это видано, чтобы въ простой мужицкой натурѣ могло въ такой степени развиться сознаніе личности? Если когда вибудь и бывало что нибудь подобное, такъ это эксцентрическій случай, обязанный своимъ происхожденіемъ какимъ нибудь особеннымъ обстоятельствамъ... Разсказъ о Машѣ вовсе не представляеть картины изъ русскаго быта; онъ есть просто заоблачная выдумка. Авторъ взяль не типъ русской простой женщины, а явленіе исключительное, и потому разсказъ его фальшивъ и лишенъ художественнаго достоинства. Требованіе художественности состоитъ въ томъ, чтобы воплощать", и проч.

"Туть почтенные ораторы пускались въ разсужденія о художественности и

чувствовали себя совершенно въ своей тарелкъ.

"Но людямъ, не заинтересованнымъ въ дѣлѣ, и въ голову не пришло возражать противъ естественности такого факта, какой разсказанъ въ "Машъ". Напротивъ онъ казался нормальнымъ для всякаго, знакомаго съ крестьянской жизнью. Въ самомъ дѣлѣ, неужели возможно отвергать въ крестьянинѣ присутствіе того, что мы считаемъ необходимой принадлежностью человъческаго смысла у каждаго изъ людей? Это ужь было бы слишкомъ...

"Но пожалуй, разсуждайте какъ угодно, факты докажуть вамъ, что такія лица, какъ Маша и Өедя, далеко не составляють исключенія въ массъ русскаго народа".

Пусть почтенный авторъ пускается въ разсуждения и въ доказательства того, что крестьянинъ дъйствительно можетъ чувствовать потребность самостоятельности и сознать, что свободное состояние лучше криностнаго (въ чемъ ровно никто не сомнъвается), пусть тратитъ на эти доказательства необыкновенное краснорфчіе, какъ будто действительно нужно кому нибудь доказывать, что крестьянинь можеть мыслить, и пусть, въ восторгъ своемъ, даже доказываетъ, что явленіе Маши нормально, и доказываетъ на томъ основаніи, что она могла замівчать, разсуждать, мечтать, чувствовать и, наконецъ, сознать свое положение. Все это справедливо, г. —бовъ; ны вамъ и безъ краснорвчія на слово ввримъ, что все это справедливо, потому что сами знаемъ уже давно, что все это справедливо: крестьянская дъвушка дъйствительно можетъ и разсуждать, и догадываться, и сознавать, и чувствовать отвращение и проч. и проч. Но развъ такъ все это должно проявиться, какъ представлено въ повъсти? Развъ въ ней не представлено все такъ, что вероятное сделано невероятнымъ, что все это происходитъ на Сандвичевыхъ островахъ, а не въ Россіи. Вы говорите:

"Да, мы находимъ, что въ "Машъ" разсказанъ не исключительный случай, — какъ претендуютъ землевандълцы и художественные крички. Напротивъ, въ личности Маши схвачено и воплощено стремленіе, общее всей массъ русскаго народа. А если потребность возстановить независимость своей лич-

ности существуеть, то во всякомъ случай она проявится въ фактахъ народной жизни".

Позвольте, г. — бовъ. Если мы рѣшились сдѣлать такія длинныя выписки изъ вашей критики, то это вовсе не для того, чтобъ говорить о Маркѣ-Вовчкѣ и о вопросахъ, которые онъ затрогиваетъ въ своихъ разсказахъ. Мы замѣтили въ самомъ началѣ нашей статьи, что нигдѣ такъ ярко вы, предводитель утилитаризма въ искусствѣ, не высказываете вашихъ идей объ искусствѣ, какъ въ этомъ разборѣ. Теперь мы именно пришли къ той цѣли, для которой дѣлали наши длинныя выписки. Мы хотѣли показать, что утилитаристы, презирая искусствомъ и художественностью и не ставя ихъ на первый планъ въ дѣлѣ литературы, идутъ прямохонько противъ самихъ себя. Мало того: вредятъ дѣлу, которому сами служатъ, и мы вамъ это докажемъ.

Посмотрите: вы утверждаете, что искусство для искусства дёлаетъ человека даже неспособнымъ понимать необходимость дёльнаго направленія въ литературів; вы сами говорили это художественному критику. Мало того: передразнивая художниковъ, которыхъ вы ставите всёхъ (вамътъте: всъхъ) на одну доску съ плантаторами, вы кричите, будто бы ихними словами, после прочтенія разсказа: Маша: "фантазія, идиллія! мечты волотого въка! Гдъ это видано, чтобы въ простой мужицкой натуръ могло въ такой степени развиться сознание своей личности? "Отвъчаемъ: Въ простой мужицкой натуръ развивались и не такія вещи, да и не въ видъ исключенія, а чуть не сподрядь; все это мы знаемъ и всему этому въримъ. Но въдь видимъ же мы, что вы сами чувствуете всю нелъпость того, какъ представлено дело въ разсказе Вовчка, иначе не стали бы вы пускаться въ такую горячую защиту разсказа, въ передразнивание художниковъ, которыхъ вы выругали плантаторами. Выслушайте-ка теперь насъ, -- не совъты, не приговоры наши, а просто наши соображенія при настоящемъ случав. Мы въ старинномъ спорв объ искусствв не участвовали, къ литературнымъ партіямъ досель не принадлежали, пришли съ вътру и люди свъжіе, по крайней мъръ безпристрастные. Благоволите же выслушать:

Во первыхъ, прежде всего увъряемъ васъ, что, не смотря на любовь къ художественности и къ чистому искусству, мы сами алчемъ, жаждемъ хорошаго направленія и высоко его цънимъ. И потому поймите наше главное; мы на Марко-Вовчка нападаемъ вовсе не потому, что онъ пишетъ съ направленіемъ; напротивъ, мы его слишкомъ хвалимъ за это и готовы бы радоваться его дъятельности. Но мы именно за то нападаемъ на автора народныхъ разсказовъ, что онъ не умълъ хорошо сдълать свое

дъло, сдълалъ его дурно и тъмъ повредилъ дълу, а не принесъ ему пользу. Поймите же насъ, — мы не хотимъ быть дурно понятыми и оклеветанными. Чему вы сами радуетесь въ этихъ разсказахъ? Что въ нихъ дельныя мысли; видень умъ, хорошій, правдивый взглядь на вещи? Такь? Но предположивъ только, что ваша идея справедлива, то есть что защитники настоящаго крестьянскаго быта, какъ говорите вы, не верують, что мужику хочется на свободу, повторяемъ: неужели вы убъдите ихъ этимъ разсказомъ? Вы прямо говорите, что этотъ разсказъ "залетаетъ въ ихъ последнее убъжище", следовательно верите въ его полезность. А между тъмъ ваши противники прямо отвътятъ вамъ: "Ви утверждаете, что это случай повсемьстный, и выходите изъ себя, чтобъ доказать это; то-то и есть, что онь разсказань такъ, что мы ясно видимъ его исключительность, доходящую до нелъпости, почти невозможную. Ужь если вы, для доказательства вашей идеи, не нашли способа выразить ее въ русскомъ духв и русскими лицами, то согласитесь сами, въдь позволительно заключить, что и факта такого нътъ въ русскомъ духъ и невозможенъ онъ въ русской дъйствительности". Воть что вамъ отвътять, а слъдственно разсказъ, вмъсто серьёзнаго, дъльнаго впечалльнія, возбудить только смъхъ и напомнить басню: "Медвёдь и Пустынникъ". "Вы даже не могли представить себъ русскаго человъка съ вашей идеей! прибавять ваши противники. Когда надо было указать, какъ осуществляется ваша мысль на дёле, въ жизни, русскій человінь ускользнуль оть вась. Вы принуждены были одъть въ русские кафтаны и сарафаны какихъ-то швейцарцевъ изъ балета; это пейзане и пейзанки, а не крестьяне и крестьянки. У вась почва выскользнула изъ подъ ногъ, только что вы шагъ первый ступили для доказательства вашего нел'япаго парадокса. И посл'я этого вы хотите, чтобъ мы вамъ поверили, когда вы сами, защитники дела, не въ состояніи представить себ'є такого діла между русскими людьми? Ніть, обманывайте себя, набинетные мечтатели, а насъ оставьте въ поков". Вотъ что вамъ скажутъ и по своему будутъ правы. А между тъмъ въдь мысльто автора разсказовъ върна. Представьте же себь, что вмъсто этой балаганной шутихи, вмёсто этой строки, Маши, вышло бы у автора разсказовъ яркое, върное лицо, такъ что вы бы сразу, на яву, увидали то въ дъйствительности, о чемъ такъ горячо спорите, — неужели вы бы отвергли такой разсказъ за то только, что онъ художественъ? Въдь такой разсказъ быль бы въ тысячу разъ полезние. Въ сущности вы презираете поэзію и художественность; вамъ нужно прежде всего дёло, вы люди пёловые. То-то и есть, что художественность есть самый лучшій, самый убъдительный, самый безспорный и наиболее понятный для массы способъ предста-

вленія въ образахъ именно того самаго діла, о которомъ вы хлопочете. самый доловой, если хотите вы, явловой человыкь. Слыственно хуложественность въ высочайшей степени подезна и полезна именно съ вашей точки зрвнія. Что же вы ее презираете и преследуете, когда ее именно нужно поставить на первый плань, прежде всякихъ требованій? "Прежде всякихъ требованій-недьзя, говорите вы, потому что прежде всего нужно дело": но ведь и о деле нужно говорить дельно, умеючи. Ведь и въ дъльномъ человъкъ немного пользы, если онъ не умъетъ высказаться. Это все равно, если у васъ, напримъръ, подъ командой куча солдатъ. нароль належный, хорошій: віругь тревога: всь вскакивають, нальвають рании. аммуницію, хватаются за оружів: "Скорве! Скорве! командуете вы. бросайте ранцы, патроны, не нужно: только опоздаемъ со всёми лишними сборами; и оружія не нужно, — кто что успаль захватить, съ тамь и маршъ! Вы дъйствительно поспъваете во время на мъсто, занимаете его, но въль ваши солдаты безъ оружія и безъ аммуниціи, куда они годятся? Лѣло-то сдѣлано, да вѣдь нехорошо сдѣлано. Или, напримѣръ, перелъ вами крепость; вамъ нужно ее атаковать, и вотъ вы требуете непременнымъ условіемъ, чтобъ ваши солдаты всё до одного были хромые. Писатель бевъ таланта — тотъ же хромой солдатъ. Неужели же вы предпочтете для выраженія вашей мысли заику?

Но вы улыбаетесь, вамъ смешно слушать, что васъ-же какъ-булто учать тому, что вы сами не только отлично знаете, но давнымъ давно уже въ своемъ мъстъ высказали. Въ одной изъ вашихъ статей вы говорите: "пожалий. пусть будет произведение художественное, но будь оно и современное". И въ другой статьъ: "Если вы хотите живымъ сбразомъ пъйствовать на меня, хотите заставить меня полюбить прасоту, — то умъйте уловить въ ней этотъ общій смысль, это вілніе жизни, умійте указать и растолковать его мнь; тогда только вы достигнете вашей цели". Коротко и ясно; вы не отвергаете художественности, но требуете, чтобъ художнивъ говориль о діль, служиль общей пользі, быль вірень современной дійствительности, ея потребностямь, ея идеаламь. Желаніе прекрасное. Но такое желаніе, переходящее вт требованіе, по нашему, есть уже непониманіе основныхъ законовъ искусства и его главной сущности — свободы вдохновенія. Это значить просто не признавать искусства, какъ органическаго цёлаго. Въ томъ-то вся и ошибка въ этомъ сбивчивомъ вопросв. которая привела насъ къ недоумъніямъ, несогласіямъ и, что всего хуже, къ врайностямъ. Вы какъ-будто думаете, что искусство не имъетъ само но себъ никакой нормы, никакихъ своихъ законовъ, что имъ можно помывать по произволу, что вдохновение у всякаго въ карманъ по нервому

востребованію, что оно можеть служить тому-то и тому-то и пойдти по такой порогѣ, по которой вы захотите. А мы въримъ, что у искусства собственная, цёльная, органическая жизнь и, слёдовательно, основные и неизмѣнимые законы для этой жизни. Искусство есть такая-же потребность для человека, какъ есть и пить. Потребность красоты и творчества. воплощающаго ее, неразлучна съ человъкомъ, и безъ нея человъкъ, можеть быть, не захотёль-бы жить на свёте. Человёкь жаждеть ел. нахопить и принимаеть красоту безь всяких исловій, а такь, потому только. что она красота, и съ благоговъніемъ преклоняется передъ нею, не спрашивал, къ чему она полезна и что можно на нее купить? И. можетъ быть. въ этомъ-то и заключается величайшая тайна художественнаго творчества, что образъ красоты, созданный имъ, становится тотчасъ кумиромъ. безъ всяних условій. А почему онъ становится кумиромъ? Потому что потребность врасоты развивается наиболже тогда, когда человъкъ въ разладъ съ дъйствительностью, въ негармоніи, въ борьбь, т. е. когда наиболое живеть, потому что человъкъ наиболье живеть именно въ то время. когда чего нибудь ищетъ и добивается; тогда въ немъ и проявляется наиболье естественное желание всего гармоническаго, спокойствия, а въ красоть есть и гармонія и спокойствіе. Когда-же находить то, чего добивается, то на время для него какъ-бы замедляется жизнь, и мы видёли даже примъры, что человъкъ, достигнувъ идеала своихъ желаній, не зная куда болье стремиться, удовлетворенный по горло, впадаль въ какую-то тоску, даже самъ растравляль въ себъ эту тоску, искаль другаго идеала въ своей жизни, и отъ усиленнаго пресыщенія, не только не ціниль того, чёмъ наслаждался, но даже сознательно уклонялся отъ прямаго пути, раздражая въ себъ посторонніе вкусы, нездоровые, острые, негармонические, иногда чудовищные, теряя такть и эстетическое чутье здоровой красоты и требуя вийсто нея исключеній. И потому красота присуща всему здоровому, т. е наиболье живущему, и есть необходимая потребность организма человъческаго. Она есть гармонія; въ ней залогъ успокоенія; она воплощаєть человіку и человічеству его идеалы. "Но позвольте, скажуть намь, про какіе пдеалы вы говорите? Мы хотимь действительности, жизни, вённія жизни. У насъ все общество, напримёрь, разрешаетъ какой нибудь современный вопрось, оно стремится къ выходу, къ идеалу, который оно само себъ поставило. Къ этому-то идеалу и поэты должны стремиться. Чёмъ бы воплощать и уяснять передъ обществомъ этотъ идеалъ, вы вдругъ восивваете намъ Діану-охотницу или Лауру у Клавира". Все это безспорно и справедливо. Но прежде чёмъ мы отвётимь на это возражение, позвольте намъ сдёлать одно постороннее, побочное замѣчаніе, такъ, чтобъ ужь разомъ, окончивъ со всёмъ постороннимъ, перейдти къ главному отвъту на ваше прекрасное и чрезвычайно справедливое замѣчаніе.

Мы уже сказали въ началѣ нашей статьи, что нормальные, естественные пути полезнаго намъ не совсемъ извёстны, по крайней мёрё, не исчислены до последней точности. Какъ, въ самомъ деле, определить, ясно и безспорно, что именно надо дёлать, чтобъ дойти до идеала всёхъ нашихъ желаній и до всего того, чего желаеть и къ чему стремится все человъчество? Можно угадывать, изобрътать, предполагать, изучать, мечтать и разсчитывать, но невозможно разсчитать каждый будущій шагъ всего человъчества, въ родъ календаря. Поэтому, какъ и опредълить совершенно егорно, что вредно и полезно? Но не только о будущемъ, мы даже не можемъ имъть точныхъ и положительныхъ сведений о всехъ путяхъ и уклоненіяхъ, однимъ словомъ о всемъ нормальномъ ходъ полезнаго даже и въ прошедшемъ нашемъ. Мы изучаемъ этотъ путь, догадываемся, строимъ системы, выводимъ слёдствія, но всетаки календаря и туть не составимъ, и исторія до сихъ поръ не можеть считаться точной наукой, не смотря на то, что факты почти всё передъ нами. И потому, какъ, напримёръ, вы опредълите, вымърдете и взвъсите, какую пользу принесла всему человъчеству Иліада? Гдв, когда, въ какихъ случаяхъ она была полезна, чвиъ, наконецъ, какое именно вліяніе она имёла на такіе-то народы, въ такойто моментъ ихъ развитія и сколько именно было этого вліянія (ну, хоть фунтовъ, пудовъ, аршинъ, километровъ градусовъ и проч. и проч.)? А вёдь если мы этого не можемъ опредёлить, то очень возможно, что можемъ отмбиться и теперь, когда будемъ строго и решительно определять людямъ занятія и указывать искусству нормальные пути полезности и настоящаго его назначенія. А только согласитесь, что можно ошибиться, воть уже и неизвъстно станетъ: можетъ быть, Лаура-то у Клавира и окажется на что нибудь полезна? Правда, красота всегда полезна; но мы объ ней теперь умолчимъ, а вотъ что мы скажемъ (впрочемъ, заранъе предувъдомляемъ, можеть быть, мы скажемь неслыханную, безстыднийшую дераость, но пусть не смущаются нашими словами; мы вёдь говоримъ только одно предположеніе), что скажемъ мы: а ну-ка, если Иліада-то полезнье сочиненій Марко-Вовчка, да не только прежде, а даже теперь, при современныхъ вопросахъ; полезнье какъ способъ достижения извъстныхъ целей, этихъ же самыхъ вопросовъ, разръшенія настольныхъ задачъ? Въдь и теперь отъ Иліади проходить трепеть по душт человтка. Втдь это эпопея такой мощной, полной жизни, такого высокаго момента народной жизни и, замътимъ еще, жизни такого великаго племени, что въ наше время, - время стремленій,

борьбы, колебаній и въры (потому что наше время есть время въры), однимъ словомъ, въ наше время наибольшей жизни, эта въковъчная гармонія, которая воплощена въ Иліадъ, можетъ слишкомъ рышительно подъйствовать на душу. Нашъ духъ теперь наиболъе воспріимчивъ, вліяніе красоты, гармоніи и силы можеть величаво и благодётельно подействовать на него. полезно подъйствовать, влить энергію, поддержать наши силы. Сильное любить силу; кто въруеть, тоть силень, а мы въруемь и, главное, хотимъ въровать. Въдь чемъ гнусно занятіе Иліадой и подражаніе ей въ искусствъ въ наше время, по взгляду противниковъ чистаго искусства? Темъ, что мы. точно мертвецы, точно все пережившіе, или точно трусы, боящіеся нашей будущей жизни, наконець-точно равнодушные измённики тёхъ изъ насъ. въ которыхъ еще осталась жизненная сила и которые стремятся впередъ, точно энервированные до отупенія, до непониманія, что и у насъ есть жизнь, — въ какомъ-то отчаянін, бросаемся въ эпоху Иліады и создаемъ себъ такимъ образомъ искусственную дъйствительность, жизнь, которую не мы создавали и не мы проживали, мечту, пустую и соблазнительную, - и, какъ низкіе люди, заимствуемъ, воруемъ нашу жизнь у давно-прошедшаго времени и прокисаемъ въ наслаждении искусствомъ, какъ никуда негодные подражатели! Согласитесь сами, что направление утилитаристовъ, съ точки зрвнія подобнихъ упрековъ, въ высшей степени благородно и возвышенно. Оттого-то мы имъ такъ и сочувствуемъ; оттого-то ихъ и хотимъ уважать. Бела только въ томъ, что это направление и эти упреки неверни. Не говоря уже о томъ, что мы говорили о потребности врасоты, и о томъ, что у человечества уже определились отчасти ея вековечные идеалы (такъ что все это уже стало всемірной исторіей и связано общечеловъчностью съ настоящимъ и съ будущимъ, навъки и неразрывно), — не говоря уже о томъ, замътимъ утилитаристамъ, что въдь можно относиться къ прошедшей жизни и къ прошедшимъ идеаламъ и не наивно, а исторически. При отысканіи врасоты человекъ жилъ и мучился. Если мы ноймемъ его прошелшій идеаль и то, чего этоть идеаль ему стоиль, то, во первыхь, мы выкажемь чрезвычайное уважение ко всему человечеству, облагородимъ себя сочувствіемъ къ нему, поймемъ, что это сочувствіе и пониманіе прошедшаго гарантируеть намъ-же, въ насъ-же присутствіе гуманности, жизненной силы и способность прогресса и развитія. Кром'в того можно относиться къ прошедшему и (такъ сказать) байронически. Въ мукахъ жизни и творчества бывають минуты не то чтобъ отчаннія, но безпредёльной тоски, какогото безотчетного позыва, колебанія, недовёрія и, вмёстё сь тёмь, умиденія перелъ прошедшими, могущественно и величаво законченными сульбами исчезнувшаго человъчества. Въ этомъ энтузіазмъ (байроническомъ, какъ

называемъ мы его), передъ идеалами красоты, созданными прошедшимъ и оставленными намъ въ въковъчное наслъдство, мы изливаемъ часто всю тоску о настоящемъ, и не отъ безсилія передъ нашею собственною жизнью, а, напротивъ, отъ пламенной жажды жизни и отъ тоски по идеалу, котораго въ мукахъ добиваемся. Вы знаемъ одно стихотвореніе, которое можно почесть воплощеніемъ этого энтузіазма, страстнымъ зовомъ, моленіемъ передъ совершенствомъ прошедшей красоты и скрытой внутренней тоской по такому же совершенству, котораго ищетъ душа, но должна еще долго искать и долго мучиться въ мукахъ рожденія, чтобъ отыскать его. Это стихотвореніе называется "Діана", вотъ оно:

### ДІАНА.

Богини дівственной округлыя черты, Во всемъ ведичін блестящей наготы. Я видёль межь деревь надь ясными водами Съ продолговатыми, безцвътными очами... Высоко поднялось открытое чело, Его недвижностью внималье облегло, -И девь моленію вь тяжелыхь мукахь чрева Внимала чуткая и каменная прва. Но вътеръ на заръ между листовъ проникъ; Качнулся на водъ богини ясный ликъ; Я ждаль,-она пойдеть съ колчаномъ и стрълами, Молочной бълизной мелькая межъ древами, Взирать на сонный Римъ, на въчный славы градъ. На желтоводный Тибръ, на групцы коллонадъ, На стогны длинные... Но мраморъ недвижимый Бѣлѣлъ передо мной красой непостижимой.

Последнія две строки этого стихотворенія полны такой страстной жизненности, такой тоски, такого значенія, что мы ничего не знаемь боле сильнаго, жизненнаго во всей нашей русской поэзіи. Это отжившее, прежнее, воскресающее черезь две тысячи лёть въ душе поэта, воскресающее съ такою силою, что онъ ждеть и верить, въ моленіи и энтузіазме, что богиня сейчась сойдеть съ пьедестала и пойдеть передь нимъ,

Молочной былизной мелькая межь древами...

Но богиня не воскресаеть и ей не надо воскресать, ей не надо жить; она уже дошла до высочайшаго момента жизни; она уже въ въчности, для нея время остановилось; это высшій моменть жизни, послѣ котораго она прекращается, — цастаеть олимпійское спокойствіе. Безконечно только одно будущее, вѣчно зовущее, вѣчно новое, и тамъ тоже есть свой высшій моменть, котораго нужно искать и вѣчно искать, и это вѣчное исканіе и называется жизнію, и сколько мучительной грусти скрывается въ энтузіазмѣ

поэта! Какой безконечный зовъ, какая тоска о настоящемъ въ этомъ энт узіазмѣ къ прошедшему!

Конечно, мы согласны, можеть существовать и такой гаденькій антологическій червячокь, который дійствительно потеряль все чутье дійсствительности, который не понимаеть, что у него тоже есть жизнь, который перебрался въ прошедшее и носелился тамь, гді нибудь въ антологіи, не подозрівая ни себя, ни вопросовь, ни жизненныхь мукь, ни здішняго прихода. Но, во первыхь, відь и червячку надо жить, а во вторыхь: лучше что ли его эти безчисленныя толпы грошовыхь прогрессистовь, съ убіжденіями напрокать, съ осклабленіемь надь тімь, чьего они праха не стоять, съ жалкимь умишкомь, вскочившимь на фразу и выйзжающимь на ней подбоченясь? Чтожь ділать! И тімь и этимь жить надо. Дійствительность слишкомь разнообразна. Чтожь ділать!

Теперь приступимъ къ нашему главному и окончательному отвъту на вашъ справедливый вопросъ о томъ, почему искусство не всегда совпадаетъ своими идеалами съ идеаломъ всеобщимъ и современнымъ; яснъе: почему искусство не всегда върно дъйствительности?

Отвътъ на этотъ вопросъ у насъ готовъ.

Мы сказали уже, что вопросъ объ искусствв, по нашему мивнію, не не такъ поставленъ въ настоящее время, дошелъ до крайности и запутался отъ взаимнаго ожесточенія объихъ партій. То же самое повторяемъ мы и теперь. Да, вопросъ не такъ поставленъ и по настоящему спорить не о чемъ, потому что:

Искусство всегда современно и дъйствительно, никогда не существовало иначе и, главное, не может иначе существовать.

Теперь постараемся отвётить на всё возраженія:

Во первыхъ, если намъ иногда кажется, что искусство уклоняется отъ дъйствительности и не служитъ полезнымъ цълямъ, то это только потому, что мы не знаемъ навърно путей полезности искусства (о чемъ уже мы говорили), и кромъ того, отъ излишняго жара въ нашихъ желаніяхъ немедленной, прямой и непосредственной пользы; т. е. въ сущности отъ горячаго сочувствія къ общему благу. Такія желанія, конечно, похвальны, но иногда неразумны и похожи на то, какъ еслибъ дитл, увидя солице, потребовалъ, чтобъ ему сейчась его сняли съ неба и дали.

Во вторыхъ, потому намъ иногда кажется, что искусство уклоняется отъ дъйствительности, что дъйствительно есть съумасшедшіе поэты и прозаики, которые прерываютъ всякое сношеніе съ дъйствительностью, дъйствительно умпраютъ для настоящаго, обращаются въ какихъ-то древнихъ

грековъ или средневъковыхъ рыцарей и прокисаютъ въ антологіи или въ средневъковыхъ легендахъ.

Такое превращеніе возможно; но поэтъ-художникъ, поступившій такимъ образомъ, есть съумасшедшій вполнѣ. Такихъ немного.

Въ третьихъ, наши поэты и художники действительно могутъ уклоняться съ настоящаго пути или вслёдствіе непониманія своихъ гражданскихъ обязанностей, или всибдствіе неимбнія общественнаго чутья, или отъ разрозненности общественныхъ интересовъ, отъ несозралости, отъ непониманія дійствительности, отъ ніжоторых в исторических причинь, отъ не совсвиъ еще сформировавшагося общества, оттого, что многіе кто въ лъсъ, кто по-дрова, и потому съ этой стороны призывы, укоры и и разъясненія г. — бова въ высочайшей степени почтенны. Но г. — бовъ идеть уже слишкомь далеко. То, что онь называеть погремушками и альбомными побрякушками, мы, съ другой точки зрвнія, признаемъ и нормальнымъ и полезнымъ, и такимъ образомъ антологические поэты не всё до единаго съумасшедшіе (какъ признаеть г. —бовъ), а только тъ изъ нихъ, которые совсемъ отрешились отъ современной действительности, въ родъ иныхъ нашихъ барынь, проживающихъ всю жизнь въ Парижъ и потерявшихъ употребленіе русскаго языка (на что, впрочемъ, ихъ добрая воля). "Побрякушки" же темъ полезны, что, по нашему мнёнію, мы связаны и исторической и внутренней духовной нашей жизнью и съ историческимъ прошедшимъ и съ общечеловъчностью. Чтожь дълать? Безъ того въдь нельзя; въдь это законъ природы. Мы даже думаемъ, что чъмъ болъе человъкъ способенъ откликаться на историческое и общечеловъческое, тъмъ шире его природа, тъмъ богаче его жизнь и тъмъ способиве такой человька ка прогрессу и развитію. Нельзяже така обстричь человъка, что вотъ, дескать, это твоя потребность, такъ-вотъ нътъ же, не хочу, живи этакъ, а не такъ! И какіе ни представляйте резоны, —никто не послушается. И знаете еще что: мы увърены, что въ русскомъ обществъ этотъ позывъ къ общечеловъчности, а слъдовательно и откликъ его творческихъ способностей на все историческое и общечеловъческое и вообще на всё эти разнообразныя темы, -- быль даже наиболёе нормальнымь состояніемь этого общества, по крайней мірів до сихь поръ, и, можеть быть, въ немъ въковъчно останется. Мало того: намъ кажется, что этотъ всечеловическій откликь въ русскомь народи даже сильние, чимь во всихь другихъ народахъ, и составляетъ его высшую и лучшую характерность. Всибдствіе петровской реформы, всибдствіе нашего усиленнаго переживанія вдругъ многихъ разнообразныхъ жизней, вслёдствіе инстинкта всежизненности, и творчество наше должно было проявиться у насъ такъ

характерно, такъ особенно, какънивъкакомъ народъ. Въдь вы возстаете почти противъ нормальнаго нашего состоянія. Всё литературы европейскихъ народовъ были намъ почти родныя, почти наши собственныя, отразились въ русской жизни вполнъ, какъ у себя дома. Вспомните: въдь и вы такъ воспитаны, г. — бовъ. Какъ вы думаете, въдь явленіе Жуковскаго невозможно, напримъръ, у Французовъ, а Пушкина и подавно. Откликнется-ли кто нибудь изъ европейскихъ самыхъ великихъ поэтовъ на все общечеловъческое такъ родственно, въ такой полнотъ, какъ отклик-нулся представитель нашей поэзіи—Пушкинъ? Поэтому-то отчасти мы и называемъ Пушкина величайшимъ національнымъ поэтомъ (а въ будущемъ и народнымъ, въ буквальномъ смыслъ слова), потому именно навываемъ, что онъ есть полижищее выражение направления, инстинктовъ и потребностей русскаго духа въ данный историческій моментъ. В'ёдь это отчасти современный типъ всего русскаго человъка, по крайней мъръ, въ историческомъ и общечеловъческомъ стремленіи его. Нельзя же говорить (потому что такъ задалось въ кабинетъ), что всъ эти стремленія всего русскаго духа и безполезны, и глупы, и незаконны. И неужели вы, напримъръ, думаете, что маркизъ Поза, Фаустъ и проч. и проч. были безполезны нашему русскому обществу въ его развити и не будутъ полезны еще? Вѣдь не за облава-же мы съ ними пришли, а дошли до современныхъ вопросовъ и, ето знаетъ, можетъ быть, они тому много способствовали. Вотъ почему коть-бы, напримъръ, всё эти антологіи, Иліады, Діаны-охотницы, Венеры и Юпитеры, Мадонны и Данте, Шекспиръ, Венеція, Парижъ и Лондонъ — можеть быть, все это законно существовало у насъ и должно у насъ существовать — во первыхъ, по законамъ общечеловъческой жизни, съ которою мы всё нераздёльны, а во вторыхъ, и по законамъ русской жизни въ особенности.

— Но что вы насъ учите! скажутъ намъ утилитаристы. Мы очень корошо и безъ васъ знаемъ, насколько все это намъ было полезно, какъ связь съ Европой, когда мы вдвигались въ общечеловъчество; знаемъ очень корошо, потому что мы сами изъ всего этого вышли. Но теперь намъ покамъстъ не надо никакого общечеловъчества и никакихъ историческихъ законовъ. У насъ теперь своя домашняя стирка, черное бълье выполаскивается, на-бъло передълывается; теперь у насъ повсюду корыта, плескъ воды, запахъ мыла, брызги и замоченный полъ. Теперь надо писать не про маркиза Пову, а про свои дъла, про извъстные вопросы, про гласность, про полезность, про Крутогорскъ, про темное царство. Мы отвътимъ на это такъ: во первыхъ, опредълить, что именно надо и что не надо, на въсъ или цифрами, довольно трудно; можно загадывать, можно

разсчитывать, позволительно и законно пробовать на дёлё: такъ-ли выйлеть по разсчету? желать, убъждать и увъщевать другихъ нь общей дъятельности, — все это законно и въ высшей степени полезно. Но писать въ "Современникъ" указы, но требовать, но предписывать — пиши, дескать, вотъ непремънно объ этомъ, а не объ этомъ, и ошибочно и безполезно (хотя ужь потому одному, что въдь не послушаются. Конечно, робкаго народу у насъ много; бъда какъ иные боятся критики! Да и самолюбіе: отстать отъ передовыхъ не хочется, -- вотъ и пишутъ съ направлениемъ, да такъ какъ пишутъ-то не по своему вдохновенію, то и выходить все почти дрянь; но деспотизмъ нашей вритики пройдеть; станутъ писать по охотъ, будутъ болъе сами по себъ и, можетъ быть, и въ обличительномъ родъ напишуть что нибудь прекрасное. Давай-то Богь!). Къ тому же въдь можно ошибиться. Въдь, можеть быть, именно то, что наши прогрессивные умы считаютъ несовременнымъ и неполезнымъ, и есть современное и полезное. Вольной не можеть быть въ одно и то же время и больнымъ и врачемь. Можно сознавать себя больнымъ, сознавать, что мив нужно лекарство, даже вообще можно знать, какое именно нужно лекарство, но рецепта до последней точности себе самому прописать нельзя. А если поэзія, слово, литература есть тоже лекарство, то вёдь отчасти есть и мёрка: что именно въ поэзім хорошо, а что неподходяще? Эта мърка въ томъ: чёмъ более симпатіи возбуждаеть въ массе поэть, темъ стало быть онъ наиболье оправдываеть свое явленіе. Конечно, туть могуть быть большія ошибки, капитальныя уклоненія; приміры были: масса иногда въ данный моменть и не знаеть, чего ей нужно, что именно надо любить, чему симпатизировать. Но эти уклоненія сами собою скоро проходять и общество всегда само отыскиваетъ потерянный путь. А главное въ томъ, что искусство всегда въ высшей степени върно дъйствительности, - уклоненія его мимолетныя, скоропроходящія; оно не только всегда върно дъйствительности, но и не можетъ быть невърно современной дъйствительности. Иначе оно не настоящее искусство. Въ томъ-то и признакъ настоящато искусства, что оно всегда современно, насущно-полезно. Если оно занимается антологіей, стало быть еще нужна антологія; уклоненія и ошибки могуть быть, но, повторяемъ, они преходящи. Искусства же несовременнаго, несоотвътствующаго современнымъ потребностямъ и совсъмъ быть не можетъ. Если оно и есть, то оно не искусство; оно мельчаетъ, вырождается, теряеть силу и всякую художественность. Въ этомъ смыслъ мы идемъ даже дальше г. - бова, въ его же идев: онъ еще признаетъ, что существуетъ безполезное искусство, чистое искусство, не современное и не насущное, и ополчается на него. А мы не признаемъ совствъ такого искусства, и спокойны, — не зачёмъ ополчаться; а если будуть уклоненія, то безпокоиться нечего: сами собою пройдуть, и скоро пройдуть.

— Но позвольте, спросять насъ, на чемъ-же вы основываетесь, изъ чего именно вы заключаете, что настоящее искусство никакъ и не можетъ быть несовременнымъ и невърнымъ насущной дъйствительности?

Отвѣчаемъ:

Во первыхъ, по всёмъ вмёстё взятымъ историческимъ фактамъ, начиная съ начала міра до настоящаго времени, искусство никогда не оставляло человёка, всегда отвёчало его потребностямъ и его идеалу, всегда помогало ему въ отыскиваніи этого идеала, — рождалось съ человёкомъ, развивалось рядомъ съ его историческою жизнію и умирало вмёстё съ его исторической жизнію.

Во еторых (и главное) творчество, основание всякаго искусства живеть въ человъкъ, какъ проявление части его организма, но живеть нераздъльно съ человъкомъ. А слъдственно творчество и не можеть имъть другихъ стремленій, кромъ тъхъ, къ которымъ стремится весь человъкъ. Еслибъ оно пошло другимъ путемъ, значитъ разъединилось бы съ нимъ. А слъдственно, измънило бы законамъ природы. Но человъчество еще понамъстъ здорово, не вымираетъ и не измънитъ законамъ природы (говоря вообще). А слъдственно, и за искусство опасаться нечего, — и оно не измънитъ своему назначенію. Оно всегда будетъ житъ съ человъкомъ его настоящею жизнію; больше оно ничего не можетъ сдълать. Слъдственно, оно останется навсегда върно дъйствительности.

Конечно, въ жизни своей человъть можеть уклоняться отъ нормальной дъйствительности, отъ законовъ природы; будеть уклоняться за нимъ и искусство. Но это-то и доказываеть его тъсную, неразрывную связь съ человъкомъ, всегдашнюю върность человъку и его интересамъ.

Но всетаки искусство тогда только будеть върно человъку, когда не будуть стъснять его свободу развитія.

И потому первое дёло: не стёснять искусства разными цёлями, не предписывать ему законовъ, не сбивать его съ толку, потому что у него и безъ того иного подводныхъ камней, много соблазновъ и уклоненій, неразлучныхъ съ исторической жизнію человёка. Чёмъ свободнёе будеть оно развиваться, тёмъ нормальнёе разовьется, тёмъ скорёе найдеть настоящій и полезный свой путь. А такъ какъ интересъ и цёль его одна съ цёлями человёка, которому оно служить и съ которымъ соединено нераздёльно, то чёмъ свободнёе будеть его развитіе, тёмъ болёе пользы принесеть оно человёчеству.

Поймите же насъ: мы именно желаемъ, чтобъ искусство всегда соот-

вътствовало цълямъ человъка, не разрознивалось съ его интересами, и если мы и желаемъ наибольшей свободы искусству, то именно въруя въ то, что чёмъ свободнёе оно въ своимъ развитіи, тёмъ полезнёе оно человъческимъ интересамъ. Нельзя предписывать искусству цълей и симпатій. Къ чему предписывать, къ чему сомнъваться въ немъ, когда оно, нормально развитое, и безъ вашихъ предписаній, по закону природы, не можеть идти въ разладъ потребностямь человъческимъ? Оно не потеряется и не собъется съ дороги. Оно всегда было върно дъйствительности и всегда шло на ряду съ развитіемъ и прогрессомъ въ человѣкѣ. Идеалъ красоты, нормальности у здороваго общества не можеть погибнуть; и потому оставьте искусство на своей дорогъ и довърьтесь тому, что оно съ нея не собьется. Если и собъется, то *тотчаст-же воротится назадт*, откликнется на первую же потребность человъка. Красота есть нормальность, здоровье. Красота полезна, потому что она красота, потому что въ человъчествъ всегдащия потребность красоты и высшаго идеала ея. Если въ народъ сохраняется идеаль красоты и потребность ея, значить есть и потребность здоровья, нормы, а следственно темъ самымъ гарантировано и высшее развитіе этого народа. Частный человікь не можеть угадать вполнів візчаго, всеобщаго идеала, -- будь онъ самъ Шекспиръ, -- а следственно не можетъ предписывать ни путей, ни цёли искусству. Гадайте, желайте, доказывайте, подзывайте за собой,—все это позволительно; но предписывать непозволительно; быть деспотомъ непозволительно; а въдь воть хоть бы съ г. Никитинымъ вы, г. — бовъ, обощнись почти деспотически. — Пиши про свои нужды, описывай нужды и потребности своего сословія, — долой Пушкина, не сиъй восхищаться имъ, а восхищайся вотъ тъмъ-то и тъмъ-то и описывай то-то. — Да Пушкинъ былъ мое знамя, мой маякъ, ное развитіе, восклицаетъ г. Никитинъ (или мы за г. Никитина); я мъщанинъ, — онъ протянуль мив руку оттуда, гдв светь, гдв просвещение, гдв не гнетуть оскорбительные предразсудки, по крайней мёрё такъ, какъ въ моей средё; онъ быль мой хлёбъ духовный. — Не надо, вздоръ! Пиши про свои нужды. — Но вёдь я самъ нуждающійся, продолжаеть г. Никитинъ, физическій хлёбь есть у меня, но мнё надобень хлёбь духовный. Не отнимайте же у меня этого хлёба, желая его всёмъ. Всёмъ-то желаете, а какъ къ дълу пришлось, у меня перваго и отнимаете. Вы хотите, чтобъ я описывалъ свой быть, свои нужды. Да я, можеть, и буду описывать! Только теперьто позвольте пожить высшей жизнью. Для вась она не высшая, вы ее уже презираете, а для меня — знаете, какъ она еще соблазнительна!..— Мы ручаемся за г. Никитина, прибавляемъ мы тутъ же съ своей стороны, дайте ему пожить теперь, какъ онъ хочетъ. Пушкинъ для него теперь

все. Въдь и мы въ современнымъ вопросамъ прошли черезъ Пушкина; въдь и для насъ онъ былъ началомъ всего, что теперь есть у насъ. А г. Никитину онъ больше чъмъ родной. Пушкинъ — знамя, точка соединенія всъхъ жаждущихъ образованія и развитія; потому что онъ наиболье художественъ, чъмъ всъ наши поэты, слъдовательно наиболье простъ, наиболье плънителенъ, наиболье понятенъ. Тъмъ-то онъ и народный поэть, что всъмъ понятенъ. Перейдетъ г. Никитинъ черезъ Пушкина, и если у него дъйствительно есть талантъ, — повърьте, г. — бовъ, дойдетъ, какъ и мы, до современныхъ вопросовъ и будетъ писать съ направленіемъ. А требовать отъ него теперь, въдь это... въдь это будетъ... какъ бы это выразиться: въдь это будетъ кабинетный скачокъ...

Но довольно! Мы не имѣемъ чести знать г. Никитина и соціальнаго его положенія; мы знаемъ только, что онъ мѣщанинъ, о чемъ онъ самъ публиковалъ при изданіи своихъ сочиненій. Если г. Никитинъ совсѣмъ не въ такомъ положеніи, въ которомъ мы его теперь представили, то просимъ у него извиненія. Въ такомъ случав, вмѣсто него, мы ставимъ лицо отвлеченное, сочиненное, г. N.

#### III.

# Книжность и грамотность.\*)

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.

Читать, читать, а послё — хвать! Фамусовъ. «Горе оть ума».

Въ прошломъ и въ нынъшнемъ году много говорили у насъ, и въ литературъ и въ обществъ, о необходимости книги для народнаго чтенія. Двлались попытки изданія такой книги, предлагались проекты, чуть-ли не назначались преміи. "Отечественныя Записки" напечатали въ своей февральской книжкъ проектъ "Читальника", т. е. книги для народнаго чтенія, и почти съ укоризною обращались къ нашимъ литераторамъ: — Вотъ, дескать, мы напечатали проектъ "Читальника", а кто отзовется на на этотъ проекть? Хоть-бы кто изъ литераторовъ сказалъ о немъ свое мивніе. — Мы именно хотимъ теперь заняться этимъ разборомъ. Но прежде чэмь мы приступимь къ нему, скажемь нъсколько словь и о любопытномъ общественномъ явленіи, именно о появленіи подобныхъ проектовъ и и о всеобщихъ хлопотахъ высшаго общества образовывать низшее. Мы говоримъ: "всеобщихъ", потому что настоящее высшее, т. е. прогрессивное общество, всегда увлекало за собой большинство всёхъ высшихъ классовъ русскаго общества, и потому, если и есть теперь несогласные на народное образование, то ихъ скоро не будеть: всв увлекутся за прогрессивнымъ большинствомъ, и если останутся крайніе упорные, то замолчатъ отъ безсилія.

Мы потому говоримъ объ этомъ такъ навтърно, что въ обществъ постиглась, наконецъ, полная необходимость всенароднаго образованія. Постиглась-же потому, что само общество дошло до этой идеи, какъ до необ-

<sup>\*)</sup> Напечатано въ журналъ "Время" за іюль 1861 г.

ходимости, увидёло въ ней элементъ и собственной жизни, условіе собственнаго ладынъйшаго существованія. Мы этому рады: мы говорили еще въ объявлени о нашемъ журналъ: "грамотность прежде всего, грамотность и образование усиленныя, --- вотъ единственное спасение, единственный передовой шагь, теперь остающійся и который можно теперь сділать. Мало того: даже при возможности и другихъ шаговъ грамотность и образование всетаки остаются единственнымъ первымъ шагомъ, который надо и должно сделать". Мы объщались особенно стоять за грамотность, потому что въ распространение ея заключается единственное возможное соединение наше съ нашей родной почвой, съ народнымъ началомъ. Мы сознали необходимость этого соединенія, потому что не можемъ существовать безъ него: ны чувствуемъ, что истратили всё наши силы въ отдёльной съ нароломъ жизни, истратили и попортили воздухъ, которымъ дышали, задыхаемся отъ недостатка его и похожи на рыбу, вытащенную изъ воды на песокъ. Но обо всемъ этомъ скажемъ подробнее после. Обратимъ сперва вниманіе на факть въ высшей степени поразительный и знаменательный, на факть, имвющій даже глубокое историческое значеніе въ русской жизни, поразившій нась уже давно, но проявившійся теперь въ чрезвычайно різкомъ явленіи. Мы говорили объ этомъ фактв и прежде. Теперь-же видимъ яркое доказательство того, что мы не ошибались въ его существованіи.

Этотъ фактъ—глубина пропасти, раздъляющей наше цивилизованное "по-европейски" общество съ народомъ. Посмотрите: какъ дошло до дъла, то и оказалось, что мы даже не знаемъ, съ чъмъ и подступить къ народу. Явилась идея о всенародномъ образованіи; вслъдствіе этой идеи явилась потребность въ книгъ для народнаго чтенія, и вотъ мы становимся совершенно втупикъ. Задача въ томъ: какъ составить такую книгу? Что именно дать народу читать? Не говоримъ уже о томъ, что мы всъ какъ-то ужь молча, безо всякихъ лишнихъ словъ, разомъ сознали, что все написанное нами, вся теперешняя и прежняя литература, не годится для народнаго чтенія. Върно это или нътъ, — другой вопросъ; ясно только то, что мы всъ какъ будто согласились, безъ спора, что народъ въ ней ровно ничего не пойметъ. А согласившись въ томъ, мы всъ безмолвно признали фактъ разъединенія нашего съ народомъ.

<sup>—</sup> Въ этомъ фактъ ровно ничего нътъ особенно поражающаго, могутъ намъ отвътить. Дъло ясное: одинъ классъ образованный, другой нътъ. Необразованный классъ не пойметъ образованнаго съ перваго разу.

Это случалось и случается всегда и вездё, и тутъ нётъ никакого особен-

Положимъ такъ, мы теперь не будемъ спорить объ этомъ. Но мы всетаки до сихъ поръ не придумали, что дать народу читать. Это какъ вамъ покажется? Въдь надо же согласиться, что промахи наши въ этомъ случав пресмъшные, удивительные. Посмотрите на всв проекты народныхъ "читальниковъ" (ужъ одно то, что объ этомъ пишутъ проекты!). Написаны они людьми умными и добросовъстными; а между тъмъ ошибка на ошибкъ. Нъкоторыя же ошибки доходятъ до комическаго.

А между тъмъ, опять повторяемъ, всё эти читальники, всё эти проекты пишутся у насъ литераторами опытными и талантливыми. Иные изъ нихъ пріобрёли себё славу знатоковъ народной жизни. Чтожь они до сихъ поръ сдёлали?

Скажемъ болве: мы, съ своей стороны, въ высочайшей степени увърены, что даже самые лучшіе наши "знатоки" народной жизни до сихъ поръ въ полной степени не понимають, какъ широка и глубока сдълалась яма этого раздъленія нашего съ народомъ, и не понимають по самой простой причинъ: потому что никогда не жили съ народомъ, а жили другою, особенною жизнью. Намъ скажуть, что смёшно представлять такія причины, что всё ихъ знаютъ. Да, говоримъ мы, всё знаютъ; но знають отвлеченно. Знають напримерь, что жили отдельной жизнью; но еслибъ узнали, до какой степени эта жизнь была отдъльна, то не повърили-бы этому. Не върятъ и теперь. Тъ, которые дъйствительно изучали народную жизнь, даже *эксили* съ народомъ, т. е. жили съ нимъ не въ особой помещичьей усадьов, а рядомъ съ нимъ, въ ихъ избахъ жили, смотръми на его нужды, видъли всв его особенности, прочувствовали его желанія, узнали его возэрвнія, даже складь его мыслей и проч. и проч. Они вли вмъстъ съ народомъ, его-же пищу; другіе даже пили съ нимъ. Наконепъ, есть и такіе, которые даже вийстй съ нимъ работали, т. е. работали его-же простонародную работу. Хоть мало такихъ, да есть. И чтожь? Эти люди вполнъ убъждены, что они знають народъ. Они даже засмъются, если мы будемъ имъ противоръчить и скажемъ имъ: Вы, господа, знаете одну вижшность; вы очень умны, вы много замътили, но настоящей жизни, сущности жизни, сердцевины ел вы не знаете. Простолюдинь будеть говорить съ вами, разсказывать вамъ о себъ, смъяться витстъ съ вами; будетъ, пожалуй, плакать передъ вами (хоть и не съ вами), но никогда не сочтетъ васъ за своего. Онъ никогда серьезно не сочтетъ васъ за своего роднаго, за своего брата, за своего настоящаго посконнаю земляка. И никогда, никогда не будеть онъ съ вами довърчивъ. Пусть

сами вы одінетесь (или судьба вась одінеть) во все посконное, пусть вы будете даже работать вмісті съ нимъ и нести всі труды его, онъ и этому не повірить. Везсознательно не повірить, т. е. не повірить, еслибъ даже и хотіль повірить, потому что эта недовірчивость вошла въ плоть и кровь его.

Разумъется, причина тому, во первыхъ, вся предыдущая наша исторія, во вторыхъ, взаимная слишкомъ долгольтняя отвычка другь отъ друга, основанная на разности интересовъ нашихъ. Довъренность народа теперь надо заслужить; надо его полюбить, надо пострадать, надо преобразиться въ него вполнъ. Умъемъ-ли мы это? Можемъ-ли это сдълать, доросли-ли до этого?

Нашъ отвътъ: доростаемъ и доростемъ. Мы оптимисты, мы въримъ. Русское общество должно соединиться съ народною почвой и принять въ себя народный элементъ. Это необходимое условіе его существованія; а когда что нибудь стало насущною необходимостью, то, разумъется, сдълается.

Да; но какъ это сделается?

Въ нынѣшнемъ году правительство высочайшимъ манифестомъ даровало народу новыя права. Такимъ образомъ призвало его къ наибольшей самостоятельности и самодѣятельности, однимъ словомъ— къ развитію. Мало того: оно до половины завалило ровъ, раздѣлявшій насъ съ народомъ, остальное сдѣлаетъ жизнь и многія условія, которыя теперь необходимо войдутъ въ самую сущность будущей народной жизни. Въ то же время высшее общество, проживъ эпоху своего сближенія съ Европой, свою эпоху цивилизаціи, почувствовало само собой необходимость обращенія къ родной почвѣ. Эта необходимость предчувствовалась уже задолго прежде, и при первой возможности выразиться — выразилась. Оба историческія явленія совершились вмѣстѣ и пойдутъ параллельно.

Кстати: наши журналы въ послѣднее время довольно много толковали о народности. Особенно выходили изъ себя "Отечественныя Записки". "Русскій Вѣстникъ", вступивъ благополучно на свою новую, булгаринскую дорогу, дошелъ, наконецъ, до того, что, по свидѣтельству "Отечественныхъ Записокъ", усомнился даже въ существованіи русской народности.

И кто-же вознегодоваль на "Русскій Вѣстникъ", кто серьезно началь защищать и отстаивать передъ нимъ дѣйствительность русской народности, т. е. доказывать ему, что она существуетъ? "Отечественныя

Записки", тъ самыя "Отечественныя Записки", которыя ничего не признають народнаго въ Пушкинъ. Что за комизмъ!

Между прочимъ "От. Записки" говорятъ:

...Мысль, сказанная нами годъ назадъ (т. е. что въ Пушкинѣ ничего нѣтъ народнаго), не была плодомъ того яраго журнальнаго раздраженія, которое многихъ заставляетъ говорить вещи дикія, лишь-бы обратить на себя вниманіе: этимъ промысломъ, слава Богу, мы не имѣемъ надобности заниматься.

О, Боже мой! въримъ, вполнъ въримъ. Вы такъ добродушно напали на Пушкина и съ такимъ добродушемъ, вотъ уже цълый годъ, попрекаете литераторовъ въ томъ, что на статью вашу не обращаютъ серьезнаго вниманія, что мы никакимъ образомъ не можемъ принять васъ за яраго Герострата или кого нибудь въ этомъ родъ. Такая слава вамъ не нужна. Вы люди "ученые", вамъ дороже всего "истина". По нашему — вы просто нъмецкіе гелертеры, переложенные на петербургскіе нравы, серьезно отыскивающіе съ фонаремъ въ рукахъ русскую народность, которая отъ васъ спряталась, и не видящіе, что у васъ происходитъ подъсамымъ носомъ.

А что, если въ довершению комизма, покамъстъ вы будете спорить съ "Русскимъ Въстникомъ" и доказывать ему, что есть русская народность, а онъ обратно, что нътъ русской народности,— что, если вдругъ русская народность возьметь да найдетъ васъ сама? Куда дънутся тогда всъ аглицкія теоріи "Русскаго Въстника" и аглицкіе масштабы, подъ которые не подходила русская народность! Воображаю я и защитника ея въ "Отеч. Запискахъ". Онъ будетъ чрезвычайно удивленъ.

- Но выдь это не русская народность? скажеть онъ, смотря ей прямо въ глаза.
  - Нътъ-съ, это русская народность, кто нибудь отвътить ему.
- Гм! "можеть быть—да, а можеть быть—нъть"; во всякомъ случав я не знаю ел.
  - Очень можетъ быть, но только это она.
  - Гм! Неужели?
  - Да.
- Какъ-то не върится... Во первыхъ, обусловлено-ли это явленіе? Совпадаетъ-ли оно съ извъстными и принятыми наукой принципами? Между прочимъ г. Буслаевъ говоритъ въ своей книгъ...

И такъ далее, и такъ далее. Однимъ словомъ, повторяется случай съ "метафизикомъ".

Да, они метафизики. Намъ говорятъ (и мы не одинъ разъ это слышали), что "Отечественнымъ Запискамъ" отвъчать стыдно. Почему? Что за аристократизмъ? Намъ говорятъ, что нельзя говорить съ тъми, которые самыхъ простыхъ вещей не понимаютъ, языка русскаго не понимаютъ, такъ какъ нельзя говорить съ слъпими о цвътахъ, съ глухими о музыкъ.

— Положимъ такъ: съ слъными трудно говорить о цвътахъ; но мы въдь вовсе не хотимъ разувърять и переубъждать ученый журналъ. Мы говоримъ для публики. Признаемся, мы намърены даже тиснуть особую статью въ отвътъ на всъ мнънія г. Дудышкина. Конечно, отвъчать г. Дудышкину чрезвычайно трудно, но въдь безъ труда ничего не дълается...

Вообразите, напримъръ, хоть бы образъ русскаго лътописца въ Борисъ Годуновъ. Вамъ вдругъ говорятъ, что въ немъ нътъ ничего русскаго, ни малейшаго проявленія народнаго духа, потому что это лицо выдуманное, сочиненное; потому что никогда не бывало у насъ, при царяхъ московскихъ, такихъ уединенныхъ, независимыхъ монаховъ-лётописцевъ, которые умерли для свъта и для которыхъ истина въ ихъ елейномъ смиренно-мудромъ прозрвніи стала дороже всего; летописцы, говорять намь, были люди чуть не придворные, любившіе интригу и тянувшіе въ извъстную сторону. Да хоть бы и такъ, вскрикиваете вы въ удивленіи: неужели пушкинскій літописець, хоть бы и выдуманный, — перестаеть быть върнымъ древне-русскимъ лицомъ? Неужели въ немъ нътъ элементовъ русской жизни и народности, потому что онъ исторически невъренъ? А поэтическая правда? Стало быть поэзія игрушка? Неужели Ахиллесь не двиствительно греческій типь, потому что онь, какъ лицо, можеть быть никогда и не существоваль? Неужели Иліада не народная древнегреческая поэма, потому что въ ней всё лица явно пересозданныя изъ народнихъ легендъ и даже, можетъ быть, просто выдуманныя?

А вёдь "Отечественныя Записки" сплошь да рядомъ щеголяють подобными доказательствами. Ну что послё этого имъ отвёчать, когда главнаго-то дёла, сердцевины-то дёла онё не понимають?

Онъгинъ, напримъръ, у нихъ типъ не народный. Въ немъ нътъ ничего народнаго. Это только портретъ великосвътскаго шалопая двадцатыхъ годовъ.

Попробуйте поспорить.

— Какъ не народний? говоримъ, напримъръ, мы. Дагдъ-же и когда такъ вполнъ виразилась русская жизнь той эпохи, какъ въ типъ Онъ-гина? Въдь это типъ историческій. Въдь въ немъ до ослъпительной

яркости выражени именно всё тё черты, которыя могли выразиться у одного только русскаго человёка въ извёстный моменть его жизни,— именно въ тотъ самый моменть, когда цивилизація въ первый разъ ощутилась нами какъ жизнь, а не какъ прихотливый прививокъ, а въ то же время и всё недоумёнія, всё странные, неразрёшимые по тогдашнему вопросы, въ первый разъ, со всёхъ сторонъ, стали осаждать русское общество и проситься въ его сознаніе. Мы въ недоумёніи стояли тогда передъ европейской дорогой нашей, чувствовали, что не могли сойти съ нея какъ отъ истины, принятой нами безо всякаго колебанія за истину, и въ то же время, въ первый разъ, настоящимъ образомъ стали сознавать себя русскими и почувствовали на себё, какъ трудно разрывать связь съ родной почвой и дышать чужимъ воздухомъ...

- Да съ какой стати вы находите это все въ Онъгинъ прерываютъ насъ ученые. Развъ это въ немъ есть?
- А какъ-же? Разумвется, есть... Онвгинъ именно принадлежитъ къ той эпохв нашей исторической жизни, когда чуть не впервые начинается наше томительное сознаніе и наше томительное недоумвніе, всявдствіе этого сознанія, при взглядъ кругомъ. Къ этой эпохъ относится и явленіе Пушкина, и потому-то онъ первый и заговориль самостоятельнымъ и сознательными русскимъ языкомъ. Тогда мы всё вдругъ стали прозирать и увидели въ окружающей русской жизни вліянія странныя, не подходящія подъ такъ называемый европейскій нашъ элементь и въ то же время не знали, хорошо-ли это или дурно, уродливо или прекрасно? Это было первымъ началомъ той эпохи, когда наши передовые люди ръзко раздълились на двъ стороны и потомъ горячо вступили въ междоусобный бой. Славянофилы и западники въдь тоже явление историческое и въ высшей степени народное. Въдь не изъ книжекъ же произошла сущность ихъ появленія? Какъ вы думаете? Но при Онъгинъ все это еще только едва сознавалось, едва предугадывалось. Тогда, т. е. въ эпоху Онъгина, мы съ удивленіемъ, съ благоговъніемъ, а съ другой стороны чуть не съ насмъшкой стали впервые понимать, что такое значить быть русскимъ, и, къ довершенію странности, все это случилось только тогда, когда мы только что начали настоящимъ образомъ сознавать себя европейцами и поняли, что мы тоже должны войдти въ общечеловъческую жизнь. Цивилизація принесла плоды, и мы начали кое-какъ понимать, что такое человъкъ, его достоинство и значение, — разумъется, по тъмъ понятіямъ, которыя выработала Европа. Мы поняли, что и мы можемъ . быть европейцами не по однимъ только кафтанамъ и напудреннымъ головамъ. Поняли и — не знали что дълать. Мало по малу стали понимать,

что намъ и нечего дёлать. Самод'яятельности для насъ не оставалось нивакой, и мы бросились съ горя въ скептическое саморазсматриваніе, саморазглядыванье. Это уже не быль колодный, наружный, кантемировскій или фонъ-визинскій скептицизмъ. Скептицизмъ Онъгина въ самомъ началь своемь носиль въ себь что-то трагическое и отзывался иногла здобной проніей. Въ Онвгинв въ первый разъ русскій человекъ съ горечью сознаеть или, по крайней мірів, начинаеть чувствовать, что на світь ему нечего делать. Онъ европеецъ: чтожь принесеть онъ въ Европу, и нуждается-ли еще она въ немъ? Онъ русскій: что-же сдёлаеть онь для Россін, да еще понимаетъ-ли онъ ее? Типъ Онъгина именно долженъ былъ образоваться впервые въ такъ называемомъ высшемъ обществъ нашемъ, въ томъ обществъ, которое наиболъе отръшилось отъ почвы и гдъ внъшность цивилизаціи достигла высшаго своего развитія. У Пушкина это чрезвычайно върная историческая черта. Въ этомъ обществъ мы говорили на всёхъ языкахъ, праздно ездили по Европе, скучали въ Россіи и въ то же время сознавали, что темъ есть дело, а намъ никакого, они у себя, а мы — нигдъ.

Онъгинъ — членъ этого цивилизованнаго общества, но онъ уже не уважаеть его. Онъ уже сомнъвается, колеблется; но въ то же время въ недоумъніи останавливается передъ новыми явленіями жизни, не зная, поклониться-ли имъ, или смъяться надъ ними. Вся жизнь его выражаеть эту идею, эту борьбу.

А между тъмъ, въ сущности, душа его жаждетъ новой истины. Кто знаетъ, онъ, можетъ быть, готовъ броситься на колъна предъ новымъ убъжденіемъ и жадно, съ благоговъніемъ принять его въ свою душу. Этому человъку не устоять; онъ не будетъ никогда прежнимъ человъкомъ, легкомысленно несознающимъ себя и напвнымъ; но онъ ничего и не разръшитъ, не опредълитъ своихъ върованій; онъ будетъ только страдать. Это первый страдалецъ русской сознательной жизни.

Русская жизнь, русская природа нахнула на него всёмъ обаяніемъ своимъ. Прошла передъ нимъ и русская дёвушка, — типъ единственный до сихъ поръ во всей нашей поэзіи, передъ которымъ съ такою любовью преклонилась душа Пушкина, какъ передъ роднымъ русскимъ созданіемъ. Онёгинъ не узналъ ея, и, какъ слёдуетъ, сначала поломался надъ ней, отчасти оказалси и хорошимъ человёкомъ, и самъ не зналъ, что сдёлалъ: хорошо или дурно? Зато онъ очень хорошо зналъ, что сдёлалъ дурно, застрёливъ Ленскаго... Начинаются его мученія, его долгая агонія. Проходитъ молодость. Онъ здоровъ, силы просятся наружу. Что дёлать? За, что взяться? Сознаніе шепчетъ ему, что онъ пустой человёкъ, злобная

иронія шевелится въ душт его, и въ то же время онъ сознаетъ, что онъ и не пустой человъкъ: развъ пустой можетъ страдать? Пустой занялся бы картами, деньгами, чванствомъ, волокитствомъ. Чего-жь онъ страдаетъ? Оттого, что нельзя ничего дълать? Нътъ, это страданіе достанется другой эпохъ. Онъгинъ страдаетъ еще только тъмъ, что не знаетъ что дълать, не знаетъ даже что уважать, хотя твердо увъренъ, что есть что-то, которое надо уважать и любить. Но онъ озлобился, и не уважаетъ ни себя, ни мыслей, ни мнъній своихъ; не уважаетъ даже самую жажду жизни и истины, которая въ немъ; онъ чувствуетъ, что хоть она и сильна, но онъ ничъмъ для нея не пожертвовалъ — и онъ съ ироніей спрашиваетъ: чъмъ же ей жертвовать, да и зачтомъ? Онъ становится эгоистомъ и между тъмъ смъется надъ собой, что даже и эгоистомъ быть не умъетъ. О, еслибъ онъ былъ настоящимъ эгоистомъ, онъ бы успокоился!

Чего мив ждать? Тоска, тоска!

восклицаеть это дитя своей эпохи среди неразръшенных в сомниній, странныхъ колебаній, невыяснившихся идеаловъ, погибшей въры въ прежніе идолы, детскихъ предразсудковъ и неутомимой веры во что-то новое, неизвъстное, но непремънно существующее и никакимъ скентицизмомъ, никакой ироніей неразбиваемое. Да! Это дитя эпохи, это вся эпоха, вз персый разг совнательно на себя взглянувшая. Нечего и говорить, до какой полноты, до какой художественности, до какой обаятельной красоты все это — русское, наше, оригинальное, непохожее ни на что европейское, народное. Этотъ типъ вошелъ, наконецъ, въ сознание всего нашего общества и пошелъ перерождаться и развиваться съ каждымъ новымъ поколиніемъ. Въ Печорини онъ дошель до неутолимой, желчной злобы и до странной, въ высшей степени оригинально-русской противоположности двухъ разнородныхъ элементовъ: эгоизма до самообожанія и въ то же время злобнаго самонеуваженія. И все та же жажда истины и деятельности, и все то же въчное роковое нечего долать! Отъ злобы и какъбудто на смъхъ, Печоринъ бросается въ дикую, странную дъятельность, которая приводить его въ глупой, смешной, ненужной смерти.

И все въдь это дъйствительная правда, повторялось дойствеительно въ нашей жизни. Явилась потомъ смъющаяся маска Гоголя, съ страшнымъ могуществомъ смъха, — съ могуществомъ, не выражавшимся такъ сильно еще никогда, ни въ комъ, нигдъ, ни въ чьей литературъ съ тъхъ поръ, какъ создалась земля. И вотъ послъ этого смъха Гоголь умираетъ предъ нами, уморивъ себя самъ, въ безсили создать и въ точности опредъить себъ идеалъ, надъ которымъ бы онъ могъ не смъяться. Но время идетъ впередъ и послъдняя точка нашего сознанія достигнута. Рудинъ и

Гамлетъ Щигровскаго увзда уже не смвются надъ своей двятельностью и своими убъжденіями: они вврують, и эта ввра спасаеть ихъ. Они только смвются иногда надъ самими собою, они еще не умвють уважать себя, но они уже почти не эгоисты. Они много, безкорыстно выстрадали... Въ наше время прошли ужь и Рудины...

- Да помилуйте! восклицаеть ученый журналь: гдё-же, въ чемъ туть народность?
  - Какъ народность? говоримъ мы, разинувъ ротъ отъ недоумънія.
- Ну да, русская народность! говорить г. Краевскій, стараясь помочь г. Дудышкину: ну, тамъ сказки, пъсни, легенды, преданія... ну и все прочее...
- То есть не совсёмъ то, посиёмно прерываеть г. Дудышкинь своего достойнаго сотрудника по критической части; а воть что: "вся-ли Русь исповёдуеть элементы поэзіи Пушкина, или только мы одни, образованные? Вёдь народный поэть носить въ себё и политическія, и общественныя, и религіозныя, и семейныя убёжденія народа". Ну, чтожь это за народный поэть, если ничего изъ его поэзіи не проникло въ народь, въ настоящій народь?
- А вотъ и договорились! Такъ стало быть вы ужь не признаете и за народъ висшее общество, такъ называемыхъ, "образованныхъ?" Чтожь они, по вашему, — ужь и не Русскіе? Да что за дёло во этомо случать, что народъ, государственнымъ переворотомъ, такъ рёзко раздёдился на двъ половины? Вся разница въ томъ, что одна половина образованная, другая ньть. — Въдь образованная половина доказала же, что она тоже русская, тотъ же народъ; въдь дошла же она до мысли о соединеніи съ народнымъ началомъ. А такъ какъ эта образованная половина болъе развита, болъе сознаетъ, чъмъ необразованная, то въ ней и явился народный поэть. А вамъ бы хотёлось такого народнаго поэта, который заговориль бы прямо народнымь языкомь, прежде совершившагося въ народъ процесса развитія и сознанія? Да когда же и гдъ это бывало? Трудно и представить себъ такого поэта. Если у Францувовъ есть, напримъръ, Беранже, то развъ онъ для всего народа поэтъ? Онъ поэтъ только парижанъ: огромное большинство Французовъ и не знаетъ, и не понимаетъ его, потому что неразвито и не можетъ понять, а сверхъ того, исповъдуеть и другіе интересы. А если Беранже всетаки не такъ далекъ отъ сознанія непонимающаго его большинства, какъ у насъ Пушкинъ отъ простонародья, то это потому, что подобнаго историческаго раздвоенія народа, какъ у насъ, во Франціи не было. Да позвольте, наконець: вы, кажется, прямо опредъляете народность — простонародностью?

Неудивительно послё того, что васъ никто не понимаетъ. Почему, съ какой стати народность можеть принадлежать только одной простонародности? Развъ съ развитіемъ народа исчезаеть его народность? Развъ мы, "образованные", ужь и не русскій народъ? Намъ кажется даже напротивъ: съ развитіемъ народа развиваются и крищнуть вси дары его природы, всё богатства ея, и духъ народа еще ярче выступаеть наружу. Развъ во времена Перикла Греки были уже не Греки, какъ триста лътъ назадъ? Вы думаете, мы себъ противоръчимъ, доказывая необходимость возвратиться къ народному началу, то есть сами признаемся, что мы Нѣмцы, а не Русскіе? Ничуть; мы именно тѣмъ-то и доказали, что мы Русскіе, что признаемъ необходимость воротиться на родную почву. Мы сознали только, что мы разъединились чисто внёшними обстоятельствами. Эти вившия обстоятельства не давали остальной массв народа следовать за нами и такимъ образомъ привнесть въ нашу дъятельность всть силы русскаго народнаго духа. Мы сознаемъ только то, что мы слишкомъ уединенная и маленькая кучка, и если народъ не пойдеть вследъ за нами, по той же дорогъ, то намъ нельзя будетъ вполнъ себя выразить, и мы выразимъ себя слишкомъ односторонне, слабосильно и даже — смело можно сказать — даже не такъ, какъ выразили бы мы себя, еслибъ весь русскій народь быль сь нами. Но изъ этого еще не следуеть, чтобъ мы потеряли народный духъ, чтобъ мы переродились. Почему же мы не народъ? Почему вы лишаете насъ этого почетнаго названія?

Нъть, вы неправы. Вы правы только въ одномъ: что мы не весь народь, а только часть его; но Пушкинъ, бывши поэтомъ этой части народа, быль въ то же время и народный поэть: это безспорно. Вамъ это непонятно? Но скажите, повторяемъ мы опять, гдъ-же вы видъли такого народнаго поэта, какъ вамъ онъ представляется? Былъ-ли онъ когда нибудь, возможенъ-ли онъ по вашему идеалу? Разсудите: если явится такой поэтъ, какъ вы воображаете, объ чемъ-же онъ будетъ говорить? Онъ выразить всё политическія, общественныя, религіозныя и семейныя убъжденія народа", говорите вы. Такъ; Веранже вотъ и выражаль это же, но выразиль все это только для небольшой части Французовъ, сравнительно съ массой всего народонаселенія, именно для тъхъ, которые жили, которые заинтересованы были въ политическомъ, общественномъ, религіозномъ и семейномъ движеніи націи. Остальные-же Французы даже, можетъ быть, и не слыхали о Беранже, потому что еще ни въ какомъ движеніи не участвовали. Когда же будутъ участвовать, то хотя у нихъ и будеть свой

новый Беранже (непремённо), и выразить онь что нибудь новое, что нибудь такое, что старому Беранже и не грезилось, но, не смотря на то, и старый Беранже поймется ими. Они не могуть его обойти: во первыхь, онь будеть имёть для нихь историческое значеніе, а во вторыхь, потому что онь народень, потому что онь всетаки выражаль мнёнія, вёрованія и убёжденія французскаго-же народа. Точно такь и Пушкинь. Одна часть (и самая большая) русскаго народа почти совсёмь не участвовала въ томь, въ чемь участвовала другая, и разъединеніе продолжалось чрезвычайно долго. Пушкинь быль народный поэть одной части; но эта часть, во первыхь, была сама русская, во вторыхь, почувствовала, что Пушкинь первый сознательно заговориль съ ней русскимь языкомь. Русскими образами, русскими взглядами и воззрёніями, почувствовала въ Пушкинь русскій духъ.

Она очень хорошо поняла, что и лътописецъ, что и Отрепьевъ, и Пугачевъ, и патріархъ, и иноки, и Бълкинъ, и Онъгинъ, и Татьяна все это Русь и русское. Не одно современное, слегка офранцуженное и отръшившееся отъ народнаго духа увидъло въ немъ общество. Общество знало, что такъ можетъ писать только Булгаринъ. Разумъется, смъшно отвъчать на такіе вопросы: гдь-же это русское семейство, которое хотьль изобразить Пушкинъ, въ чемъ его русскій духъ, что именно изобразилъ онъ русскаго? Отвътъ ясенъ: надобно хоть немножно понимать поэзію. Отбросимъ все, самое колоссальное, что сдёлалъ Пушкинъ; возымите только его пёсни западныхъ Славянъ, прочтите "Видёніе короля"; если вы Русскій, то вы почувствуете, что это въ высочайшей степени русское, не поддълка подъ народную легенду, а художественная форма всъхъ легендъ народныхъ, форма уже прошедшая черезъ сознаніе поэта, и главное-въ первый разъ намъ поэтомъ указанная. Въ первый разъ—это не шутка! Да, почти въ первый разъ вся красота, вся таинственность и все глубокое вначеніе народной легенды было достигнуто массою нашего общества. Вы говорите, что въ простонародьи не отразился Пушкинъ? Да, потому что простонародье не двигалось въ своемъ развитіи, а не двигалось потому, что не могло двигаться. Оно и грамота не умаеть. Но чуть только развитіє коснется народа, Пушкинь тотчась-же получить и для этой массы свое народное значеніе. Мало того, будеть имѣть для нея историческое значение и будеть для нея однимь изъ главивишихъ провозвестниковъ общечеловъческих началь, такъ гуманно и такъ широко развившихся въ Пушкинъ: а это-то самое и нужное, потому что раздвоение наше заключалось въ томъ, что одна часть общества пошла въ Европу, а другая осталась дома. Съ общечеловъческимъ элементомъ, къ которому такъ жадно

склоненъ русскій народъ, онъ, мы увърены, наиболье познакомится черезъ Пушкина.

Скажемъ болве: мы готовы признать, что можетъ явиться народный поэть и въ средв самаго простонародья, — не Кольцовъ, напримеръ, который быль неизміримо выше своей среды по своему развитію, но настоящій простонародный поэть. Такой поэть, во первыхь, можеть выражать свою среду, но не возносясь надъ ней отнюдь, а принявъ всю окружающую действительность за норму, за идеаль. Его поэзія почти совпадала-бы тогда съ народными пъснями, которыя сочинялись какъ-то созерцательно въ минуту самого пънія. Могъ-бы онъ явиться и въ другомъ видъ, т. е. не принимая за норму все окружающее, а уже отчасти отрицая ее, и изобразить какой нибудь моменть народной жизни, какое нибудь движение народное, какое нибудь желание его. Такой поэтъ могъ-бы быть очень силень, могъ-бы выразить неподдельно народъ. Но, во всякомъ случав, онь быль-бы не глубокь и кругозорь его быль-бы очень узокъ. Во всякомъ случав, Пушкинъ быль-бы неизмвримо выше его. Что нужды, что народъ, на теперешней степени своего развитія, не пойметь всего Пушкина? Онъ пойметъ его потомъ, и изъ его поэзіи научится познавать себя. И зачёмь народный поэть должень быть непремённо ниже развитіемъ, чёмъ высшій классъ народа? По вашему, вёдь непременно выходить такъ. Пушкинъ на той степени своего развитія, на которой онъ стояль, никогда-бы не могь быть понять простонародьемь. Неужели ему, для того, чтобъ его понимало простонародье, следовало непременно идти къ нему и, заговоривъ его языкомъ (что онъ очень-бы съумвлъ сдвлать), скрыть отъ народа свое развитіе? Народъ почти всегда правъ въ основномъ началъ своихъ чувствъ, желаній и стремленій; но дороги его во многомъ иногда невърны, ошибочны и, что плачевнъе всего, форма идеаловъ народныхъ часто именно противоръчитъ тому, къ чему народъ стремится, конечно, моментально противорфчить. Въ такомъ случаф Пушкину пришлось-бы скрывать себя, вфровать предразсудкамь, чувствовать ложно. Какимъ же хитрецомъ представляете вы себъ народнаго поэта и даже какимъ пейзаномъ съ фарфоровой чашки!

Но положимъ, наконецъ, что совсемъ не надо скрывать свое развитіе и надевать маску. Что можно прямо и просто говорить народу истину, безъ лжи и безъ фальши, благородно и смел. Что народъ все пойметь и оценитъ, будетъ благодаренъ за правду, что стоитъ только выговорить эту правду простымъ и понятнымъ народу языкомъ.

Не будемъ спорить. Во всякомъ случав такой поэтъ быль-бы: не сильнъе Пушкина и далеко-бы не выразилъ того, что выразилъ Пушкинъ.

Для такой деятельности Пушкину надо-бы было бросить настоящее свое дело и свое великое назначение, часть силь своихъ оставить втуне, намеренно съузить свой кругозоръ и сознательно отказаться отъ половины своей великой деятельности.

А въ чемъ состояла его великая двятельность? Опять-таки повторяемъ: чтобъ судить объ ней, нужно прежде всего хоть немножко понимать поэзію.

"Русскій Въстникъ", между прочимъ, не отдаетъ чести Пушкину потому, что онъ неизвъстенъ въ Европъ; потому что Шекспиръ, Шиллеръ, Гёте, проникли всюду въ европейскія литературы и много принесли въ общечеловъческое европейское развитіе, а Пушкинъ нътъ. Какое дътское требованіе!

Не говоримъ ужъ о томъ, что и самый фактъ во многомъ невъренъ. Въ самомъ дълъ, дъйствительно-ли Шиллеръ и Гёте извъстны во Франціи? Они извъстны во Франціи нъсколькимъ ученымъ, нъсколькимъ серьезнымъ поэтамъ и литераторамъ, да и то большею частью по переводамъ; въ оригиналъ-же и того меньше. Шекспиръ тоже: развъ въ Германіи, и то только въ образованномъ кругу, Шескпиръ извъстенъ; но во Франціи его слишкомъ мало знаютъ. Не ихъ вина разумвется, но, конечно, они до сихъ поръ немного сдёлали для общечеловеческого европейского развитія, а были полезны каждый у себя дома \*). "Русскій Въстникъ" кажется, безсознательно впаль въ ощибку: онъ, вероятно, судиль объ общечеловъческомъ вліяніи вышепоименованныхъ великихъ поэтовъ по русскому обществу. Да, Шиллеръ действительно вошель въ кровь русскаго общества, особенно въ прошедшемъ и въ запрошломъ поколъніи. Мы воспитывались на немъ, онъ намъ родной и во многомъ отразился на нашемъ развитіи. Шекспиръ тоже. Даже Гёте извъстенъ у насъ несравненно болъе, чъмъ во Франціи, а можеть быть и въ Англіи. Англійская-же литература безспорно несравненно намъ извъстиве, чъмъ во Франціи, а можетъ быть и въ Германіи. Но "Русскій Въстникъ" только плюеть на эти факты; для него они не факты, потому что не подходять подъ его мерочку. Ему указывають на факть необыкновеннаго общечеловъческаго стремленія русскаго племени, указывають на одного изъ провозвёстниковъ этого стремленія-Пушкина, говорять ему, что явленіе это неслыханное и безпримърное между народами, что оно можетъ свидътельствовать о чрезвычайно оригинальной чертё русскаго характера, что оно, можеть быть, есть глав-

<sup>\*)</sup> Мић разсказывали достовърно о существовании въ Парижъ такихъ литераторовъ, которые не знаютъ Барбье. Не то что не читали, а даже имени-то не знаютъ. Гдъ-жь имъ послъ этого знать Шиллера?

ная сущность русской народности. Но "Русскій В'єстнивъ" не слушаеть, а говорить, что и самой-то народности н'єть...

А главное, чёмъ виноватъ Пушкинъ, что его покамъстъ не знаетъ Европа? Дъло въ томъ, что и Россію-то еще не знаетъ Европа: она знала ее досель только по тяжелой необходимости. Другое дъло, когда русскій элементъ войдетъ плодотворной струей въ общечеловъческое развитіе: тогда узнаетъ Европа и Пушкина, и навърно отыщетъ въ немъ несравненно больше, чъмъ до сихъ поръ могъ отыскать "Русскій Въстникъ". А въдь тогда стидно будетъ передъ иностранцами-то!..

Россія еще молода и только что собирается жить; но это вовсе не вина.

"Отечественныя Записки", отстаивая передъ "Русскимъ Въстникомъ" русскую народность, указывають, какъ на доказательство ея дъйствительнаго существованія, на чрезвычайное развитіе въ Россіи государственнаго начала.

По нашему, не этимъ однимъ, да и вообще не этимъ можно доказать дъйствительность и особенность русской народности. Особенность ея: бевсознательная и чрезвычайная стойкость народа въ своей идеъ, сильный и чуткій отпоръ всему, что ей противоръчить, и въковъчная, благодатная, ничъмъ не смущаемая въра въ справедливость и въ правду.

Великъ былъ тотъ моментъ русской жизни, когда великая, вполив русская воля Петра решилась разорвать оковы, слишкомъ туго сдавившія наше развитіе. Въ дёлё Петра (мы ужь объ этомъ теперь не споримъ) было много истины. Сознательно-ли онъ угадывалъ общечеловеческое назначеніе русскаго племени, или безсознательно шелъ вёрно. А между тёмъ форма его деятельности, по чрезвычайной резкости своей, можетъ быть, была ошибочна. Форма-же, въ которую онъ преобразовалъ Россію, была безспорно ошибочна. Фактъ преобразованія былъ вёренъ, но формы его были не русскія, не національныя, а нерёдко и прямо, основнымъ образомъ противоречившія народному духу.

Народъ не могъ видёть окончательной цёли реформы, да врядъ-ли кто нибудь понималъ ее даже изъ тёхъ, кто пошелъ за Петромъ, даже изъ такъ называемыхъ "птенцовъ гнёзда Петрова"; они пошли за преобразователемъ слёпо и помогали власти для своихъ выгодъ. Если не всё, то почти такъ. Гдё-же было тогда народу угадать, куда ведутъ его? До него и теперь-то достигла только одна грязная струя цивилизаціи. Конечно, невозможно, чтобы хоть что нибудь не прошло въ народъ живо и плодотворно, хоть безсознательно, хоть только въ возможности. Но то,

что было въ реформъ нерусскаго, фальшиваго, ошибочнаго, то народъ угадалъ разомъ, съ перваго взгляда, однимъ чутьемъ своимъ, и такъ какъ — повторяемъ — не могъ видъть хорошей, здоровой стороны ей, то весь, однимъ разомъ отъ нея отшатнулся. И какъ стойко и спокойно онъ умълъ сохранить себя, какъ умълъ умирать за то, что онъ считалъ правдой!

Но идея Петра совершилась и достигла въ наше время окончательнаго развитія. Кончилось тѣмъ, что мы приняли въ себя общечеловѣческое начало и даже сознали, что мы-то, можетъ, и назначены судьбою для общечеловѣческаго міроваго соединенія. Если не всѣ сознали это, то многіе сознаютъ. Но, по крайней мѣрѣ, всѣ сознаются, что цивилизація привела насъ обратно на родную почву. Она не сдѣлала насъ исключительно европейцами, не перелила насъ въ какую нибудь готовую европейскую форму, не лишила народности. "Русскій Вѣстникъ" безконечно неправъ, говоря, что "тамъ, гдѣ идетъ споръ о народности, тамъ значитъ ен нѣтъ", и "Отечественныя Записки" совершенно правы, отвѣчая ему на это:

На это отвътить вамъ исторія литературы въ Германіи въ началь XIX въка и во Франціи, гдъ тъ-же споры составили цълий періодъ литературы, только назывались не спорами о народности, а спорами о романтизмъ. Эти споры были занесены и къ намъ, но слишкомъ преждевременно, и мы не были готовы принять ихъ и понять во всей глубинъ. Извъстенъ результать этихъ споровъ на западъ: крутой повороть европейскихъ литературъ къ самостоятельности, къ народности...

Цивилизація не развила у насъ и сословій: напротивъ, замѣчательно стремится къ сглаженію и къ соединенію ихъ воедино. Можетъ быть, "Русскому Вѣстнику" это очень досадно, но англійскихъ лордовъ у насъ нѣтъ; французской буржуазіи тоже нѣтъ, пролетаріевъ тоже не будетъ, мы въ это вѣримъ. Взаимной вражды сословій у насъ тоже развиться не можетъ: сословія у насъ, напротивъ, сливаются; теперь покамѣстѣ еще все въ броженіи, ничто вполнѣ не опредѣлилось, но зато начинаетъ уже предчувствоваться наше будущее. Идеалъ этого слитія сословій воедино выразится яснѣе въ эпоху наибольшаго всенароднаго развитія образованности.

Образованность и теперь уже занимаеть у насъ первую ступень въ обществъ. Все уступаетъ ей; всъ сословныя преимущества, можно сказать, таютъ въ ней... Въ усиленномъ, въ скоръйшемъ развитіи образованія — вся наша будущность, вся наша самостоятельность, вся сила, единственный, сознательный путь впередъ и, что важнъе всего, путь мирный, путь согласія, путь къ настоящей силъ.

Настоящее высшее сословіе теперь у насъ — сословіе образованное. Но безъ настоящаго, серьезнаго, правильнаго образованія тотчасъ-же является въ обществъ феноменъ въ высшей степени вредный и пагубный: это наука енть науки. Такъ какъ жажда знаній и науки никакимъ обра-

вомъ не можеть уничтожиться въ обществъ, тъмъ болье въ теперешнемъ нашемъ, то при маломъ развити настоящаго, правильнаго обученія, желающіе учиться начинають учиться самоучкой, безъ системы, безъ правиль, неръдко выбирая себъ учителей неудачно или, что еще хуже, односторонне знакомыхъ съ наукой. Такимъ образомъ ложныя идеи прививаются въ обществу, особенно молодому и неопытному, укореняются въ немъ и приносятъ впослъдствіи, а иногда и въ скорости, непріятные, вредные результаты. Совершенно напротивъ происходить при правильномъ, широкомъ развитіи образованія. У настоящей науки есть свои пріемы, преданія, системы. Настоящій хранитель такой науки не даетъ молодому уму сбиться на ложную дорогу. Онъ предохранитъ учащагося отъ заблужденія, потому что дъйствуетъ на него всей силой науки, всъмъ преданіемъ ея, всъмъ тёмъ, до чего правильно и стойко дошелъ умъ человъческій.

Только образованіемъ можемъ мы завалить и глубокій ровъ, отдѣляющій насъ теперь отъ нашей родной почвы. Грамотность и усиленное распространеніе ея— первый шагъ всякаго образованія.

Когда-то "Отечественныя Записки" жестоко сміндись надъ нами, что мы, провозглашая о необходимости соединенія общества съ народнымъ началомъ, несемъ ему ту-же самую европейскую цивилизацію, которую сами-же отвергаемъ.

## Отвъчаемъ:

Мы возвращаемся на нашу почву съ сознательно выжитой и принятой нами идей общечеловъческаго нашего назначенія. Къ этой-то идев привела насъ сама цивилизація, которую въ смыслъ исключительно европейскихъ формъ мы отвергаемъ. Возвращеніе наше свидътельствуетъ, что изъ русскаго человъка цивилизація не могла сдълать Нъмца и что русскій человъкъ всетаки остался Русскимъ. Но мы сознали тоже, что идти далье намъ однимъ было нельзя; что въ помощь нашему дальнъйшему развитію необходимы намъ и всъ силы русскаго духа. Мы приносимъ на родную нашу почву образованіе, показываемъ прямо и откровенно, до чего мы дошли съ нимъ и что оно изъ насъ сдълало. А затъмъ будемъ ждать, что скажетъ вся нація, принявъ отъ насъ науку, будемъ ждать, чтобъ участвовать въ дальнъйшемъ развитіи нашемъ, въ развитіи народномъ, настояще-русскомъ, и съ новыми силами, взятыми отъ родной почвы, вступить на правильный путь.

Знаніе не перерождаєть человіка: оно только изміняєть его, но изміняєть не вы одну всеобщую, казенную форму, а сообразно натурі того человіка. Оно не сділаєть и русскаго не русскимь; оно даже нась не переділало, а заставило воротиться къ своимь. Вся нація, конечно, скоріє скажетъ свое новое слово въ наукъ и жизни, чъмъ маленькая кучка, составлявшая до сихъ поръ наше общество. Мы только отвергаемъ исключительно-европейскую форму цивилизаціи и говоримъ, что она намъ не по мъркъ.

Но перейдемъ къ народнымъ книжкамъ и преимущественно къ "Читальнику".

### IV.

# Книжность и грамотность.\*)

СТАТЬЯ ВТОРАЯ.

Пожалуй можно выписать длиннъйшій рядь заглавій всъхъ сочиненій, составленныхь для народнаго чтенія. Мы хоть и объщали въ прошлой стать в поговорить о всъхъ этихъ книжкахъ особенно, но такъ какъ игра почти не стоитъ свъчъ, то и хотимъ прямо перейти къ разбору "Читальника", какъ единственно сколько нибудь серьезнаго проекта для народной книги. Мыслъ нашу о "народныхъ книгахъ" читатель можетъ увидъть и изъ этого разбора; слъдственно онъ лишился только одного длиннаго перечня пустыхъ книжонокъ, существующихъ теперь для "народнаго чтенія". Въ иномъ книгопродавческомъ объявленіи можно ихъ всъ найдти, а въ лавкахъ онъ всъ лежатъ особо, на отдъльныхъ столахъ, не исключая и неудавшихся книжекъ г. Григоровича и "Краснаго яичка" г. Погодина.

Есть у насъ и еще одинъ "народный" писатель, г. Погосскій. Онъ, правда, пишетъ преимущественно для солдатъ. Но объ немъ мы намѣрены говорить особенно. Г. Погосскій довольно исключительное явленіе въ нашей "народной литературь". Объ остальныхъ же "народныхъ" книжкахъ можно сказать, что онъ числятся десятками, но помянуть ихъ добрымъ словомъ нельзя. Объ одномъ только онъ свидѣтельствуютъ: о необыкновенной потребности книги для народнаго чтенія; но объ этомъ свидѣтельствуетъ и "Читальникъ", а потому перейдемъ уже прямо къ "Читальнику".

"Читальникъ" не книга, а проектъ книги для народнаго чтенія, сочиненный г. Щербиною и представленный публикъ въ "Отечественныхъ

<sup>\*)</sup> Напечатано въ журналѣ "Время" за августъ 1861 г.

Запискахъ" нынашняго шестьдесять перваго года, въ феврала масяца. Статья называется: "Опыть о книга для народа".

Взгляды автора, цёльность его проекта, даже тонъ его статьи,—все это намъ показалось очень замёчательно, во первыхъ ужь потому, что умнёе его проекта ничего еще у насъ въ этомъ родё и не было, сколько намъ помнится. "Отечественныя Записки" замёчаютъ, что "Опытъ" г. Щербины и обсужденіе этого "Опыта" въ нашей литературё принесло бы пользу для составителей народныхъ книгъ. Ну, и то дёльно.

Г. Щербина начинаетъ свою статью тѣмъ, что сердится на одну брошюрку для народнаго чтенія, появившуюся въ концѣ прошлаго года подъ названіемъ "Хрестоматіи" и стоющую пять копѣекъ серебромъ. Похваливъ книжонку за то, что она не стоитъ болѣе пяти копѣекъ серебромъ, г. Щербина увѣряетъ, что ему "немыслимо", почему на первомъ планѣ ея напечатана сказка Пушкина о "Кузъмю Остолопо" и басня Крылова "Демьянова Уха".

Впрочемъ, такъ какъ мы хотимъ разобрать весь проектъ г. Щербины въ подробности (сообразно, разумъется, силамъ нашимъ), то и вынишемъ изъ начала статъи его всю эту исполненную негодованія тираду на недальновидныхъ и простодушныхъ издателей "Хрестоматіи".

"Намъ просто немыслимо, почему на первомъ планъ ея напечатана сказка Пушвина О Кузьмъ Остолопъ или, далъе, басня Крылова Демьяюва Уха. Не говоримъ уже о названіи "Хрестоматія", непонятномъ народу: это могло произойти и отъ нъкоторыхъ постороннихъ причинъ, независящихъ отъ издателя; но зачёмъ было помъщать сназку Пушкина? Она имъетъ свой смислъ и значеніе въ кругу нашемъ, но народу она покажется дурашного и скомпрометтируетъ, нъкоторымъ образомъ, въ глазахъ его и самое ученіе грамотъ. Попадись эта брошюрка въ руки ученика воскресныхъ школъ, то хозяинъ его, степенный шорникъ, мѣдникъ мяи слесарь, вѣроятно, со вздохомъ сказалъ бы: "чему ихъ тамъ въ школъ учатъ!.. Только баловство одно..."

"Муживъ услышитъ подобную свазку и въ кабакв, и на площади, маль-чикъ—въ своей мастерской и отъ дворнива. Книга, такъ зря составленная, не внушитъ уваженія къ грамотв и не придастъ ей серьезнаго и полезнаго значенія... А къ чему, напримъръ, послужитъ для народа знаніе басни "Демьянова Уха?" Она, по содержанію своему, понятна только въ литературномъ и артистическомъ быту, существованія котораго народъ и не подозрѣваетъ... Да и что въ ней занимательнаго или поучительнаго собственно для народа?.. Что за большое зло добродущная назойливость тароватаго Демьяна!... Этого-ли народу нужно? Это-ли въ немъ воніющая отрицательная сторона, которую нужно преслѣдовагь сатирическою солью и насмѣшкою, выраженною въ образѣ?.. Подумаешь, что такая "Хрестоматія" издана не въ Петербургѣ, а гдѣ нибудь въ Аркадіи—такъ отъ нея вѣетъ мазденческимъ незпаніемъ жизни, наивными понятіями, букопическимъ простодушіемъ; такъ и ждешь, что увидишь на заглавномъ листкѣ брошюры слога изданіе Меналка или Тирсиса... Понятно, что болѣе распространяться о ней логически-невозможно; но, за всѣмъ тѣмъ, появденіе ея наталкиваетъ на мысль о книгѣ для народа, которая въ настоящее время болѣе, чѣмъ когда либо, оказывается крайне-необходимою.

"Опыть показаль, что книги, писанныя исключительно для народа, не уда-

лись и не распространились въ немъ. Можно думать, что это отчасти произошло и оттого, что не было принято практическихъ мъръ къ распространенію ихъ, но, главное, потому, что Россія для всёхъ насъ terra incognita. Мы относилнсь къ книгѣ для народа только а priori. Непосредственное наблюденіе, жизнь съ народомъ, проникновеніе его средой — были далеки отъ насъ!...

"Мы любимъ", по словамъ поэта:

Въ роскомно убранной палатѣ Потолковать о бѣдномъ братѣ, Погорячиться о добрѣ...

"И поэть, послё этого, могь невольно воскливнуть:

0, слово старое поэта: Слова, слова, одни слова!".

Слова благородныя и сильныя; негодованіе тоже благородное. Нікоторыя изъ этихъ разсужденій, пожалуй, и очень дільны; замівчаніе о томъ, что сказка о "Кузьмів Остолопів" писана для господъ и примется народомъ съ пренебреженіемъ — очень вірно, такъ что даже вчужів начинаешь сожаліть о благородныхъ, но близорукихъ составителяхъ "Хрестоматіи". Но съ разсужденіями о "Демьяновой Ухів" им уже не такъ согласны. То есть, собственно говоря, намъ до самой "Демьяновой Ухи" и діла нівть, а діло есть до нівкоторыхъ взглядовъ г. Щербины, такъсказать, до нівкоторыхъ основныхъ его воззрівній. "Что за большое зло добродушная назойливость тароватаго Демьяна!" говорить онъ. "Этоголи народу нужно? Это-ли въ немъ вопіющая отрицательная сторона, которую нужно пресліддовать сатирическою солью и насмінькою, выраженною въ образів!"

То-то и есть. "Демьянова Уха", конечно, имъетъ у Крылова значеніе частное; а безъ этого значенія, до котораго народу и дѣла нѣтъ, она не только для него не интересна, но даже могла бы быть усиѣшно замѣнена тысячью другихъ басенъ. Въ этомъ мы совершенно согласны, да вѣдь главное-то не въ томъ, а въ томъ именно, какъ увѣряетъ г. Щербина, что въ книгѣ для народа и по возможности въ каждой статейкѣ такой книги надо преслъдовать разныя "отрицательныя стороны народа", преслъдовать ихъ "сатирическою солью и насмѣшкою, выраженною въ образъ". А "Демьянова Уха" ничего не преслъдуетъ въ народъ, слѣдственно "Хрестоматія", помѣстившая ее на свои страницы, до того невинна, до того, видите-ли, вѣетъ отъ нея "младенческимъ незнаніемъ" жизни, наивными понятіями и буколическимъ простодушіемъ, что такъ и ждешь на заглавномъ листкъ словъ: "изданіе Меналка и Тирсиса".

Мы вовсе не хотимъ здёсь защищать ни "Демьяновой Ухи", ни "Меналковъ и Тирсисовъ", хотя "сіи послёдніе" и были намъ когда-то полезны и даже милы. Но для насъ то важно, что намъ нужно соли, и непремённо "сатирической соли"; что непремённо надобно "преслёдовать

насмъшками, ниспровергать предразсудки". Надобно, такъ сказать, карать... Учить надобно, гласное учить...

Опять повторяемъ: цёль во всякомъ случай возвышенная и прекрасная, и соотвътствуетъ вполиъ благородству нашего духа. Просвъщенные должны учить непросвещенныхъ. Это обязанность, не такъ-ли? Но вотъ что странно, и даже пожалуй скверно: мы и подойдти не можемъ къ народу безъ того, чтобъ не посмъяться надъ нимъ "безъ сатирической соли", а главное безъ того, чтобъ не учить его. И вообразить не можемъ, какъ это можно намъ появиться передъ этимъ посконнымъ народонаселеніемъ не какъ власть им'вющими, а запросто? Конечно, мы нашими солями и насмъшками прежде всего имъемъ въ виду принести пользу (хотя иногда и сами-то хорошо не знаемъ того, надъ чёмъ въ народе насмехаемся. Ну, да это между нами). Мы только хотели скромно заметить, благо пришлось къ слову, что прежде непремвнной, немедленной пользы народныхъ книжекъ, кромв всвхъ солей, искорененій и нравоученій, очень бы нехудо было имъть въ виду просто распространение въ народъ чтенія, постараться заохотить народъ къ чтенію занимательностью книги, и потому пусть вещь будеть хоть и безь соли, да если чуть-чуть занимательна и положительно невредна (надъюсь, поймутъ, что мы подразумъваемъ подъ словомъ: невредна), такъ и спасибо за нее...

"Придирка, да еще смѣшная!" скажуть намъ просвѣтители. "Будто мы противъ занимательности, а, главное, противъ распространенія любви въ чтенію! Да о немъ-то мы и хлопочемъ! Только вмѣсто "Демьяновой Ухи" всетаки можно помѣстить пресмѣшную, презанимательную, а вмѣстѣ съ тѣмъ и преполезную, пренасмѣшливую вещь, "убивающую отрицательныя сторони"... Такимъ образомъ всѣ цѣли будутъ достигнуты. Чѣмъ же дурна полезность! Или, можетъ быть, вы противъ полезности, говорите вы намъ, противъ искорененія предразсудковъ и разогнанія мрака невѣжества?

— Ничуть, отвъчаемъ мы, да и Боже насъ сохрани! Кому пріятны невъжество и предразсудки, да еще не просто невъжество, а "мракъ невъжества"? Только вотъ что: исключительное напираніе на невъжество и предразсудки и исключительная забота поскорте какъ можно искоренять ихъ въ народъ, — по нашему мнёнію (въ нёкоторомъ смысль, разумьется) — тоже невъжество и предразсудокъ. Не знаемъ, какъ бы намъ яснъе выразиться. Вотъ, напримъръ, мы знаемъ, что народъ предубъжденъ противъ насъ, господъ; до того предубъжденъ, что даже хорошее-то будетъ слушать отъ насъ недовърчиво. Ну, а мы, несмотря на это, всетаки хотимъ подходить къ нему не иначе, какъ власть имъющіе, какъ

ть же господа, — однимъ словомъ, даже и не можемъ иначе поступить, т. е. поступить пообиходнъе, помягче, получше узнавъ, въ чемъ дъло. "Народъ глупъ, слъдственно его надо учить" — вотъ только это одно мы и затвердили, и если ужь господами намъ предстать передъ нимъ не удастся, то, по крайней мъръ, мудрецами предстанемъ... Впрочемъ прервемъ на время наши разсужденія. Мы никакъ не можемъ отказать себъ въ удовольствіи выписать тутъ же сужденіе самого г. Щербины о нъкоторыхъ нашихъ прогрессистахъ и умникахъ и вообще о такъ называемыхъ "знатокахъ" нашей народной жизни, готовящихъ себя въ ея руководители. Это золотыя слова!

"Иная книга и была составлена, повидимому, весьма умно, но въ народѣ все таки не прививалась, оттого, то какъ-то невольно сбивалась на нѣмца или Француза, переодѣтаго по-мужицки, а между тѣмъ на чувство простолюдина скорѣй подѣйствовали переводы "Потеряннаго Рал" или "Франциля Венеціяна", чѣмъ книги, писанным соотечественниками собственено для народа, его языкомъ и почерпнутыя изъ его исторіи и быта. На это стоитъ обратить вниманіе. Мы были неспособны инстинктивно, прямодушно и, вмѣстѣ съ тѣмъ, практически статъ твердою ногою на его почву, поставить себя на его мѣсто, перенестись на степень его развитія, сердцемъ и умомъ уразумѣть его понятія, вкусъ и наклонности. Въ этомъ намъ не помогли ни таланты, ни познанія, ни наше европейское образованіе, и это оттого, что Россію знаемъ мы всего менѣе, что начало національности почти не еходить стание воспитаніе; отсюда у насъ недостатокъ практичности, физіономіи, самодѣятельности мысли. Примемся-ли мы за самихъ практичности, физіономіи, самодѣятельности мысли. Примемся-ли мы за самихъ на нихъ єъ какія либо изпътния стемьщихи, купленныя нами или въ Палероялѣ, или на лейпцитской ярмаркѣ, или на отечественномъ толкучемъ рынкѣ.

"Къ тому-жъ, мы сами, не замъчая того, люди рутины по преимуществу, и всякаго небольшаго періода времени есть своя рутина. Попробуй-ка кто отнестись безъ предубъжденія, не съ низкопоклоннымъ анализомъ къ какой нибудь модной и находящейся во всеобщемъ употребленіи идейкѣ, пли къ какому ни на есть кумерчику, которымъ мы крвпки въ данную минуту, онъ будеть смв-шанъ съ грязью... Зато ужь, когда прорвется—намъ и гиганты нипочемъ: мы представляемъ собою, съ одной стороны, раболене, находись въ крепостномъ состоянія у идеекъ и кумирчиковъ, съ другой, нетерпимость и деспотизмъ: у насъ тотъ, кто разнится съ нами въ убъжденіяхъ-или умственно-ограниченный, или недобросовестный человекъ. Слова нетъ, у насъ много благородныхъ идеаловъ, просвътленныхъ европейской наукой, но нътъ знанія многихъ условій, самомалъйшихъ данныхъ, духа и обстановки нашей народной и мъстной жизни. Мы въ практической жизни идеологи, и это частію и потому, что туть не требуется большаго труда. Мы не воспринимаемъ знанія всецьло, органически, не начинаемъ своего изученія ав очо; съ насъ довольно последнихъ результатовъ мысли верхушекъ знанія. Большинство изъ насъ не болье, какъ "начетчики". У насъ очень легко сдёлаться умниками и передовыми людьми, попасть въ литературные или другіе какіе либо общественные деятели. У насъ только и существують что двъ крайности: или свой собственный, доморощенный "глазомъръ", или безусловное, безотносительное, рабски догматическое принятіе какого либо ученія извить. У насъ еще считають образованнымъ, благороднымъ, современнымъ и, главное, умнымъ человъкомъ того, кто пріобръть кое-какія знанія во абсолютном смысль, вт абсолютной сторонь и сущности вещей и кто, имы самый обиходный разсудокъ, формулируетъ ихъ, при случаъ, и разводитъ модными фразами и европейскими общими мъстами. Притомъ же, подобныя добродътели даже

и лично выгодны въ наше время. Мы еще далеки отъ того убъеденія, что истинный разумъ только у того, кто въ каждый извёстный моменть найдется и сможеть понять отмосительную сторону и значеніе вещей—этоть омуть безпрестанно вращающихся, измѣняющихся и возникающихъ данныхъ, кто въ состояніи схватить и невидимую связь ихъ съ идеаломъ, и связь между собою... Да, тутъ ужъ требуется самостоятельность, самодѣятельность мысли и прочная крѣпость знанія. Этого ужь не у кого вычитать... Но что-же дѣлать? Таковъ общій и, можеть быть, не совсѣмъ зависящій оть насъ недостатокъ нашего воспитанія..."

Истинно золотыя слова, благородныя и золотыя! Туть что ни слово, то правда. То, что отмічено вы этой выпискі курсивомь, — отмічено самимь г. Щербиною. Мы было сь своей стороны хотіли тоже отмітить нівоторыя, наиболіве мітвія и правдивыя его выраженія курсивомь, — да и не отмітили, потому что туть что ни фраза, то и отмічай ее крестомь. Такі мітко и истинно, что мы різдко читали что нибудь умніве этого сужденія. Жаль только, что немного отвлеченно высказано. Мы и такія-то истины не умівемь каків-то высказать ві боліве близьомь приложеній кіз дійствительности, т. е. и умівемь, да у нась это не принято. У нась все боліве сбивается на теорію, на знаніе віз абсолютном смыслю, віз абсолютной сторонгів вещей, говоря словами самого г. Щербины. Даліве, продолжая свою тираду, г. Щербина даже увлекается слишкомь сильнымь гнівомь. Гнівь его конечно благородень, но не совсімь справедливь, потому что ужь слишкомь силень. Воть что говорить г. Щербина.

"Подобныя, повидимому, ничтожныя явленія невольно наводять на мысль о необходимости кореннаго преобразованія въ нашемъ воспитаніи и просвѣщеніи. Несостоятельность, пустота и безплодность ихъ очевидны: нѣть въ нихъ корней своей народности, себязнанія, нѣть въ нихъ прочной и строгой науки. Мы еще просты до того, что пустозвонство модныхъ современныхъ фразъ принимаемъ за обравованность: мы благонамѣренны до того, что слово прогрессь не сходить у насъ съ языка, а на самона дѣлѣ это слово у насъ не имѣетъ никакого значенія. Чтобъ дѣйствовать, нужно любить, чтобъ любить, необходимо знать то, что любишь... Мы же не знаемъ того... И вотъ, всѣ наши благородныя стремленія, что называется, "съ вѣтру" привились модою, приняты извнѣ за догматъ, по силѣ всеобщаго авторитета, и самое чувство любви къ нашему дѣлу мы на себя "напустили".

"То кровь кипить, то силь избытокъ"—ибо любить невозможно не зная".

Г. Щербина тутъ слишкомъ строгъ. Не можетъ быть, что тутъ одна "кровь кипитъ и силъ избытокъ", чтобъ мы чувство любви къ нашему дѣлу на себя "напустили". Мы не вѣримъ въ строгость такого приговора. Настоящее движеніе идей будетъ имѣть современемъ свою строгую и безпристрастную исторію. Тогда, можетъ быть, дѣло объяснится поглубже и поотраднѣе. Если посмотрѣть на дѣло не такъ отвлеченно, а нѣсколько попрактичнѣе, основываясь на нѣкоторыхъ фактахъ, то между фактами, противными нашему мнѣнію, мы навѣрно найдемъ нѣсколько и благо-

пріятствующихъ. Къ чему "одно худое видъть?" Можно безпристрастно смотръть на дъло и, не будучи заклятымъ оптимистомъ, смиными оптимистомъ, потому что у насъ, при обнаружении каждаго мивнія, чрезвычайно боятся смешнаго. Оттого-то тако и много людей, держащихся инфній болье общих, взглядовь наиболье раздыляемых. Походить на всёхъ — самое лучшее средство радикально избёгнуть смёшнаго. Мы вовсе не хотимъ этимъ сказать, что г. Щербина тоже несколько наклоненъ придерживаться общих мнюній, походить на всёхъ. Взглядъ г. Щербины действительно разделяется большинствомо наших в людей, наиболъе благородныхъ и передовыхъ, а наши передовые естественно не могуть, въ взглядахъ своихъ на наше поколеніе, значительно разниться съ думою Лермонтова, хотя эта дума предупредила насъ четвертью стольтія. Конечно, между передовыми людьми еще не положено теперь принимать, чтобъ въ двадцать пять летъ между нами произошелъ хоть какой нибудь прогрессъ; но невозможно, чтобъ его совершенно и не было. Мы увърены, что г. Щербина не потребуетъ отъ насъ именныхъ фактовъ для доказательства мизній нашихъ. Представимъ ему хоть, напримъръ, одинъ случай, - именно следующій: тамъ, где самъ г. Щербина, въ своей тирадъ, которую мы выписали, говоритъ: "мы не знаемъ", "мы не въдаемъ"... "мы не любимъ"... "мы чувство любви на себя напустили"... "У наст кровь кипить, у наст силь избытокъ", — это словцо мы у г. Щербины вёроятно вездё поставлено для учтивости. Вёдь не считаетъ-же онъ себя въ самомъ дёлё въ этой-же категоріи, то есть нелюбящимъ, недозръвшимъ, любить неумъющимъ, напустившимъ и проч. и проч. Иначе не сталъ-бы онъ такъ горячиться, такъ укорять, презирать, давать такіе сов'яты. Ну, а если такъ, то воть ужь одинь и есть, ум'яющій и любить, и цінить, и дібствовать...

- Но вы какъ будто неискренни, скажуть намъ: говорите какъ будто иронически, критикуете... Воть давеча вы, кажется, замътили, что ненадобно учить, что исключительное напираніе на невъжество и предразсудки и исключительная забота, какъ можно скорте искоренять ихъ въ народъ, тоже своего рода невъжество и предразсудокъ. Какая дичь!
- То есть мы было и осмёлились замётить, отвёчаемъ мы, но теперь даже и раскаеваемся, что сдёлали это замёчаніе. Для насъ оно ужасно щекотливо. "Попробуй-ка кто отнестись безъ предубёжденія, не съ низкопоклоннымъ анализомъ въ какой нибудь модной и находящейся во всеобщемъ употребленіи идейкё, и къ какому ни на есть кумирчику, которымъ мы крёпки въ данную минуту: онъ будеть смёшанъ съ грязью".

Вотъ собственныя слова г. Щербины и ин именно чувствуемъ себя теперь въ этомъ положеніи. — Какъ! закричать намъ: не учить народъ, то есть распространять предразсудки, невъжество, безграмотность!.. Обскуранты! Преступники!

Ужасно трудно иногда объясняться!

Воже насъ сохрани! Мы вовсе не про то говоримъ, что учить не надо. Сами-же мы только одно и кричимъ, только объ одномъ и возвъщаемъ: трамотность! Грамотность! Учить, напротивъ, надо. Только много, слишкомъ много надо имъть, по нашему мнънію, самоувъренности, чтобъ думать, что народъ такъ вотъ и разинетъ ротъ слушая, какъ мы будемъ его учить. Въдь народъ не совсъмъ-же стадо. Мы даже увърены, что онъ самъ про себя смекаетъ, а если не смекаетъ, то хоть чувствуетъ, что мы, господа, сами еще чего-то не знаемъ, идя къ нему въ учителя, такъ что намъ самимъ прежде надо-бы кой-чему у него-же поучиться, а оттого и дъйствительно не уважаетъ и всю нашу науку, по крайней мъръ, не любитъ ее.

Всякій, имъвшій когда нибудь дело съ народомъ, можеть проверить на себъ это впечатлъніе. Въдь чтобъ народъ дъйствительно слушаль нась разиня ротъ, надо прежде всего это заслужить отъ него, т. е. войти къ нему въ довъріе, въ уваженіе; а въдь легкомысленное убъжденіе наше, что стоить намъ только разинуть ротъ, такъ мы и все побъдимъ — вовсе не заслужить его довърія, тъмъ болъе уваженія. Въдь онъ это понимаеть. Ничего такъ скоро не понимаетъ человъкъ, какъ тона вашего обращения съ нимъ, вашего чувства къ нему. Наивное наше сознание въ нашей неизиъримой передъ народомъ мудрости и учености покажется ему только смъшнымъ, а во многихъ случаяхъ даже оскорбительнымъ. Вотъ вы, г. Щербина, кажется, совершенно увърены, что народъ этого не замътитъ, то есть того необыкновеннаго нашего превосходства передъ нимъ, съ которымъ мы приступаемъ къ составленію для него книги по вашей программъ. Вы, г. Щербина, любите народъ— мы въ этомъ увърены— и изъ любви къ нему работаете. Но въдь любить-то просто мало; надо умъть виказать любовь. Вы воть и хотите выказать вашу любовь темь, что будете учить народъ, хвалить его за добро и смъяться надъ его зломъ, особенно стараясь преследовать насмешкою его "отрицательныя стороны" и проч. и проч. Э! мало-ли кто его не училь и не учить, мало-ли кто не смънлся надъ нимъ и не смъется! Въдь этимъ любви не докажешь, по крайней мере неудобно, да и надобсть, наконецъ, столько учителей! А вдругъ къ тому-же, если народъ узнаетъ (а не узнаеть, такъ какъ нибудь почувствуеть), что въдь и насъ,

обратно, онъ могъ-бы многому научить, а мы-то и ухомъ не ведемъ и не подозръваемъ этого, даже смъемся надъ этой мыслью и подступаемъ къ нему свысока съ своими указками. А научить-то народъ насъ могъ-бы право, многому; вотъ хоть-бы тому напримерь, какъ намъ его-же учить. Въдь между нами попадаются иногда удивительные учителя. Иной, знаете, этакъ отъ почвы-то давно ужь отдёлился, еще прадёдушка его администраторомъ быль, съ народомъ никакихъ общихъ интересовъ не имълъ, и за стыдъ почиталъ имъть; развитіе-то у внучка вышло по преимуществу свысока, общечеловъческое, научно-теоретическое, истины пошли идеальния, - однимъ словомъ, человъкъ вышелъ благороднъйшій, но необывновенно похожій на стертый пятиалтынный: видно, что серебро, а ни влейма, ни года, никакой націи, французская-ли, годландская-ли, русская-ли монета — неизвъстно. Иной изъ такихъ станетъ вдругъ фертомъ середи дороги, и ну искоренять предразсудки. Всв эти господа чрезвычайно и какъ-то особенно любять искоренять предразсудки, напримёръ, суесвятство, дурное обращение съженщинами, поклонение идоламъ и проч. и проч. Многіе изъ нихъ уже написали объ этомъ цёлые травтаты, другіе изучали эти вопросы въ университетахъ, иногда заграничныхъ, у ученыхъ профессоровъ, по прекраснымъ книжкамъ. И вдругъ этотъ "деятель" сталкивается, наконецъ, съ дъйствительностью, замечаетъ какой нибудь предразсудовъ. Онъ до того воспламеняется, что тотчасъ-же обрушивается на него всёмъ своимъ хохотомъ и свистомъ, преследуетъ его насмъшками, и, въ благородномъ негодованіи своемъ, харкаетъ и плюетъ на этотъ предразсудовъ, тутъ-же при всемъ честномъ народъ, забывая и даже не думан о томъ, что вёдь этотъ предразсудокъ покамёсть всетаки дорогь для народа; мало того, - что низокъ быль-бы народъ и недостоинъ ни малейшаго уваженія, еслибъ онъ слишкомъ легко, слишкомъ по научному, слишкомъ вдруг способенъ-бы быль отказаться отъ дорогаго и чтимаго имъ предмета. "Ты, баринъ, не смейся и не плюй, скажутъ ему мужики: въдь это намъ отъ отцовъ и дедовъ досталось; это мы любимъ и это чтимъ". - Темъ скорее надо искоренять въ васъ этотъ предразсудокъ! кричитъ просвътитель: значитъ тъмъ глубже онъ въ васъ сидить; воть я и плюю на вашь предразсудокь, во первыхъ потому, что онь мои благородныя чувства возмущаеть, а во вторыхь, чтобъ вамъ-же, дуракамъ, показать, какъ я его мало ценю; вы и учитесь на меня глядя. - Ну, что съ такимъ дълать? Въдь этотъ господинъ не только неспособенъ смотрёть на предметь исторически, въ связи съ почвой и съ жизнью, но и человеколюбиво-то смотреть неспособень, потому что и человеколюбивъ-то онъ теоретически, по книжному. А ужь о томъ. чтобъ быть

почтительные къ народу, съ нимъ и говорить нечего. Ему дыла нытъ, что этотъ предметъ только для него одного ничего не значитъ, а для другихъ онъ свидътель и знамение прошлой жизни, что онъ и теперь, можетъ быть, жизнь и знамя этой жизни. Да что говорить! Мы въдь совершенно увърены, что г. Щербина знаетъ все это гораздо лучше и основательнъе насъ. Съ его умомъ какъ не знать. Да въдь одного знанія мало; не мъшало-бы быть и поосторожнъе. А въдь слишкомъ исключительное и посившное желаніе — прежде всего "обучить", "осмвять насмъшками" и "напасть на отрицательныя стороны" тоже своего рода неосторожность. Не лучше-ли подступить къ народу на болъе ровныхъ основаніяхь? Когда онъ увидить въ васъ по-менте исключительного желанія учить, то скорве вань поверить. Учить дёло превосходное, да выть не всякаго учителя любять. А ужь если на то пошло, чтобъ учить и болъе ничего, такъ не лучте-ли-бы прямо, съ перваго раза объявить откровениће: "Вотъ смотри, народъ: я ученый, а вы всё дураки. Васъ учить пришель: слушайте и слушайтесь? "Въдь это, право, лучше. А то вы даже и тутъ подступаете съ подвохомъ и даже скрываете, что вы исключительно хотите учить и больше ничего. Хитрите вы очень и слишкоми ужь считаете народъ глупымъ; а вёдь это для него обидно. Впрочемъ, вамъ наши слова навърно покажутся непонятными и даже придирчивыми. Мы и сами видимъ, что нечего разсуждать а priori. Приступимъ лучше прямо къ разбору вашего проекта. А для этого намъ необходимо саблать изъ вашей-же статьи значительныя выписки.

"Хрестоматія, о которой мы упомянули, какъ бы вызываеть каждаго, думавшаго о книгъ для народнаго чтенія, изложить и свой планъ изданія ел. Разумъется, такая книга назначается только для извъстнаго времени, и потому на планъ ел должно смотръть не иначе, какъ относительно... но, во первыхъ, назоветь ее:

## "Читальникъ".

"Предполагается, что эта книга должна распространиться и войти въ народъ, какъ нѣкогда извъстный *Письмовникъ Курганова*, почему редакція "Читальника" отчасти имъетъ его въ виду по предмету содержанія и расположенія статей въ книгъ. Назначеніемъ для народа обусловливается также внѣшній видъ, объемистость и дешевизна изданія.

"Относительно самаго названія книги *Читальникт* можно сказать, по крайнему нашему разумѣнію, то, что оно составлено въ духѣ русскаго языка и простонародья, какъ, напримѣръ, отъ молитва "Молитвенникъ", отъ поминать "Поминальница", отъ пѣсня "Пѣсенникъ", отъ письмо "Письмовникъ" и т. д. \*).

<sup>\*)</sup> Въ русской литературѣ до петровскаго періода встрѣчаются названія книгъ въ такой же формѣ: "Травникъ", "Мысленникъ", "Громникъ", "Волховникъ", "Колядникъ" и проч.

Авт.

"Къ тому-жь, какъ намъ кажется, это название легко запечатлеется въ народной памяти и сознании по форме своей и по внутреннему смыслу... Не называть же стать "Хрестоматией" или прямо "Клигой для народнаго чтения и воскресныхъ школт": это было бы не практически и показало бы недостатокъ знания народа: не следуетъ ему говорить, что, молъ, эту именно книгу онъ читать ложженъ.

"Сперва слъдуетъ сказать о внутреннемъ содержаніи книги и расположеніи статей. составляющихъ ее.

"При составленіи "Читальника", издатель им'веть въ виду: 1) основываясь на психологических соображеніях, онъ такъ располагаеть отділы и статьи въ внигів, чтобъ одинь отділь, развивая понятія и подстрекая любопытство въ читающемь, подготовляль его незам'ятно къ другому отділу; прочтеніе другаго отділа подготовляєть къ третьему и такъ далее, въ психической постепенности.

"Начиная со случаевъ повседневной жизни простолюдина, выраженныхъ рядомъ басенъ, притчей, пословинъ и т. п. (что всего ближе къ его собственной личности), и переходя отъ нихъ къ предметамъ видимой, окружающей его природы (земль, воздуху, небу), онъ совожупностью этихъ и другихъ статей послыловательно приходить въ конце книги къ чтенію о духовно-нравственныхъ предметахъ: положимъ, отъ басни Крылова Крестьянинъ въ биди до стихотворенія Хомякова: По прочтеніи Псалма. 2) Основывансь на практических соображеніях, издатель, принявъ къ свёденію, какіе именно коренные недостатки существують въ народъ, недостатки общіе или свойственные въ особенности только нашему народу, такъ и подбираетъ содержаніе статей въ своей книгъ. Издатель, сверхъ того, должень замечать, какія именно знанія необходимы въ условіяхь народнаго быта и чёмъ народъ интересуется. Въ последнемъ случае ему укажуть на это предметы, упоминаемые въ народныхъ стихахъ, песендахъ, въ древне русской народной письменности, изъ чего онъ увидить, что можеть быть любо народу въ книгъ. Тутъ также необходимо издателю принять въ разсуждение успъхъ у народа книжекъ въ ролъ: Битвы рисских съ кабардинцами. Милорда Георга, Анекдотовъ о Балакиревъ, Старичка-Весельчака, Новъйшаго Астрономическаго и Астрологическаго Телескопа. Мамаева побоища и т. п.

"Въ статъяхъ, назначенныхъ для духовно-нравственнаго развитія, берется содержаніе, выражающее гуманизмъ, или содержаніе, направленное противъ жизни спустя-рукава, противъ бездушнаго своекорыстія, самодурства, безобщественности, неуваженія къ человъческой личности, къ праву другаго и тому подобнаго, замъчаемаго исключительно въ нашемъ народъ, какъ слъдствіе, независящихъ отъ него, разныхъ историческихъ обстоятельствъ. Все это по большей части и по возможности берется для книги представленнымъ въ образахъ, а не въ дидактическомъ и догматическомъ изложеніи, принимая во вниманіе, что нашъ народъ находится еще почти въ эпическомъ состояніи.

"Ясно, что вся книга должна быть направлена къ двумъ главнымъ цёлямъ:

1) чтобъ доставить народу, при развитіи понятій, познанія, необходимыя, какъ воздухъ, каждому человѣку вообще и русскому простолюдину въ особенности;

2) чтобъ содѣйствовать въ народѣ къ большому развитію нравственнаго, человѣчественнаго чувства, въ строгомъ соображеніи съ духомъ, нравами, обичаями, исторіею, обстановкой и бытомъ русскаго простонародья. Притомъ же, для народа нужно такъ составить книгу, чтобъ было въ ней: "чего хочешь — того просишь".

И кромѣ того вы приписываете, по поводу вашего мнѣнія, что нужно говорить съ народомъ простымъ, яснымъ и отчетливымъ языкомъ, а не поддѣлываться подъ тонъ народный и не стараться заговаривать маленько-мужицкимъ слогомъ, слѣдующее:

"Всякая подделка въ книге подъ народний тонъ, всякое балагурство, ло-

манье передъ народомъ компрометтирують какъ извёстную книгу, такъ и грамоту вообще въ глазахъ народа. Нашъ народъ уменъ и тотчасъ смекнеть, кто подходить къ нему не спроста, а съ подвохомъ; это въ глазахъ его нѣкоторымъ образомъ сбивается на переодѣтыхъ по мужичъи господъ, собирающихъ народныя пѣсни, или на баръ, читающихъ мужику-сиволапу наставленіе, которое, какъ обыкновенно всякое наставленіе, всегда и всёми пропускается мимо ушей".

Остановимся хоть здёсь. Воть видите, — вы сами противъ всякаго полвоха и говорите объ этомъ превосходно, особенно тамъ, гдф упоминаете про переодътыхъ по мужичьи господъ и про наставленія, пропускаемыя мимо ушей. Теорія у вась иногда выходить очень хорошо, но на практикъ вы тотчасъ же себъ противоръчите. Будто вы сами подходите безъ подвоха, будто все, что мы теперь выписали — не своего рода подвохъ, начиная съ самаго названія книги: Читальникъ? Почему Читальникъ? Потому, дескать, что въ прежней литературъ до-петровскаго періода встречаются названія: Травникъ, Мысленникъ, Громникъ, Волховникъ, Колядникъ и проч. Но въдь то было въ до-петровской литературъ. Тогда названіе это произошло наивно, тогда всв эти книги (назначаемыя и для сословія высшаго) иначе и не назывались. Теперь же книги называются иначе для всёхъ иначе, а для народа такъ вотъ по старому: "Читальникъ". Эта особенность можеть поразить народь: "значить-де для нась и составлена особая книга, потому тв книги, знать, не про нашу честь "... Въдь послъ такого разсужденія не прибавится уваженія въ "Читальнику", да и любящіе чтеніе изъ народа захотять скорве барскихъ книгъ, запрещеннаго плода, и будуть уважать ихъ не въ примъръ больше своей обиходной холопской, посконной книги. "Народъ не замътитъ", скажете вы. Врядъ-ли. А ну, какъ замётить? Ну, да положимъ, не замётить; но согласитесь въ томъ, что ужь излишнее, исключительное, до мелочи доходящее стараніе сдівлать книгу какъ можно больше народною даже самымъ названіемъ ея — ужь рекомендуеть отчасти все изданіе. Мы уже предчувствуемъ его дальнъйшій характеръ и — не обманываемся. Сейчасъ же послв этого вы говорите: "Не называть же стать (книгу) "Хрестоматіей " или прямо "Книгой для народнаго чтенія и воскресныхъ школъ ": это было бы неправтически и показало бы недостатокъ знанія народа: не следуеть ему говорить, что, моль, эту именно книгу онь читать долженъ". Вотъ вы ужь и обманываете народъ, положимъ, съ благородною и возвышенною цёлью; но не говоря уже о томъ, что самое это излишнее и мелочное стараніе ваше скрыть обмань и наведеть народь на догадку объ обманъ (названіе "Читальникъ" до того необыкновенное и маленько-мужищкое, что онъ тотчась догадается, потому что онъ гораздо умиве и догадливве, чемь, кажется, вы предполагаете) — не говоря

уже о томъ, опять-таки это стараніе скрыть отъ народа истину и подобмануть его, выказываеть, не смотря на все благородство цёли, что-то непріятное для народа. Вёдь говорите же вы дальше въ одномъ мёсть, что хоть статьи о физической природё и надо выбирать изъ дётскихъ книгъ, но такъ, чтобы не по чему было замётить, что первоначально это писано для дётей. "Народъ съ одной стороны тоже дитя", говорите вы.

Разсмотримъ далъе вашу выписку. Вы пишете:

"Основываясь на исихологических соображеніяхь, издатель такъ располагаеть отдёлы статьи въ книгѣ, чтобы одинь отдёль, развивая понятія и подстрекая любопытство въ читающемъ, подготовляль его незамѣтно къ другому отдёлу; прочтеніе другаго отдёла подготовляеть къ третьему и т. д., въ психической постепенности".

#### или:

"Основываясь на практических соображеніяхъ, издатель, принявь въ свъдънію, какіе именно коренные недостатки существують въ народъ-недостатки общіе или свойственные въ особенности только нашему народу, такт и подбираетт содержаніе статей въ своей книгъ". (Это такт и подбираетт — верхъ совершенства!).

#### И далве;

"Издатель, сверхъ того, долженъ замъчать, какія именно знанія необходимы въ условіяхъ народнаго быта и чъмъ народъ интересуется..."

Кромѣ того, что довольно поздно замѣчать это уже при составленіи самой вниги, — а надо бы знать по раньше, кромѣ этого, — что я за особенный такой человѣкъ, подумаетъ про себя простолюдинъ, что мнѣ и знанія-то надо особенныя? Да я вотъ хочу знать, на чемъ свѣтъ стоитъ.

— Врешь! Рано тебѣ это знать, отвѣчаетъ благоразумный опекунъ: — ты мужикъ, а потому и долженъ знать про свое, про мужичье. Вотъ мы тебѣ тутъ подобрали...

Отвётъ, конечно, благоразумный и справедливый, и мужикъ, конечно, долженъ съ нимъ согласиться, но вёдь слишкомъ-то явно высказивать это обидно. Вёдь извёстно, за что люди иногда обижаются. Вонъ у Гоголя одинъ герой назвалъ другаго поповичемъ. Тотъ хотя и дёйствительно былъ поповичъ, а неизвёстно почему обидёлся. А за что-бы, кажется?

Правда, мужикъ не догадается, вы вёдь на это разсчитываете (я все забываю). Но въ самомъ дёлё: что за щенетильность, что за предосторожности! Вёдь, пожалуй, бросится въ глаза. Старанья-то подбиранія слишкомъ ужь много. Право, поменьше бы съ вашей стороны этой исключительной заботливости и даже какой-то подозрительности—и ей-Богу было бы лучше. Вы были бы тогда болёе за-просто, болёе на равныхъ

основаніяхъ къ вашему будущему ученику-народу. — Ему бы вотъ что могло тогда придти въ голову: что вы для денегъ, для спекуляціи составили вашу книжку, и самый-то подборъ вашъ, который всетаки въ книгъ остался бы, хоть и въ меньшей степени, — послужилъ бы тогда на пользу. Народъ бы сказалъ: "Вишь хитрецы! Какъ хорошо про все расписали: заманивають, чтобъ книжку раскупить! " И пусть бы онъ такъ думаль и прекрасно бы вышло, потому что книжку-то онъ тогда бы купилъ. Конечно, тогда ужь народъ не догадался бы обо всехъ нашихъ великодушныхъ стремленіяхъ, о нашемъ безкорыстіи, о томъ, что иы добровольно убытокъ приняли, чтобъ только его научить; но въдь и къ чему это? Во первыхъ, ужь, конечно, лучше приготовить себъ награду на небеси, а во вторыхъ, еслибъ народъ догадался, то и книжку-то пожалуй бы не купилъ. Въдь народъ глупъ; пожалуй еще махнетъ рукой на всъ наши труды, да и скажетъ: "Та же опека!" Въдь онъ тоже ужасно какъ мнителенъ. Спекуляція лучше; въ видимомъ желаніи выманить у народа деньги, право, было бы больше съ нимъ панибратства и равенства, а въдь оно-то въ этомъ случав и нужно, потому что народъ это любитъ и ужь, конечно, скоръе довъритъ своему брату, чъмъ опекуну. А вашъ "Читальникъ" точно какой-то заговоръ. По крайней мъръ, объ закладъ побысь, что книга, составленная по вашей программв, не имъла бы успъха въ народъ, т. е. можеть и распространилась бы опекунскими средствами, но самъ-то народъ ценить ее много не будетъ. Даже, сдается мив, будеть смотрыть на нее съ ивкоторымъ страхомъ, особенно когда бы давали ему ее въ награду за хорошее поведеніе и прилежаніе, приговаривая, какъ сказано у вась въ програмив, что онь ножетъ ее потерять, истрепать и проч... Но объ этомъ послъ.

Воображаю я себѣ иную нянюшку: сядеть она въ саду на лавочку съ нянюшками другихъ дѣтей, и начнутъ всѣ эти нянюшки про свое разговаривать, а чтобъ по покойнѣе быть на счетъ дѣтей, то имъ предварительно острастку зададутъ: "Слышь, Петя, вотъ ты здѣсь гуляй, а туда въ кусты не ходи, тамъ окалиный сидитъ, тебя въ мѣшокъ возьметъ и съ собой унесетъ". Мальчишка слушаетъ, и хоть онъ всего еще ияти лѣтъ, а можетъ ужь и понимаетъ, что нянька-то вретъ, что никакого тамъ нѣтъ окаяннаго, а напротивъ, есть гдѣ поразгуляться, и маленькимъ своимъ умишкомъ уже смѣется надъ своей нянькой. Еслибъ я былъ мужикъ, право, мнѣ бы ужасно было досадно, что меня считаютъ еще такимъ маленькимъ мальчикомъ и что обо мнѣ пѣлымъ секретнымъ комитетомъ заботятся, чтобъ меня на помочахъ водить: ей-Богу мнѣ-бы тогда (на мужичьемъ мѣстѣ) сдуру это представилось. Разумѣется, этого

бы ничего въ сущности не было. Напротивъ, любили бы меня искренно, желали бы мив счастья, но мив-то бы тогда такъ представилось. Впрочемъ, я въдь только по себъ сужу, и можетъ быть потому такъ сужу, что я ужь такое дурное и неблагодарное существо. Я бы и самъ зналътогда (то есть на мъстъ мужика), что учиться мив надо и что я еще ничего не знаю, да въдь и опека-то надобдлива. Ишь: все сообразно моимъ порокамъ и недостаткамъ такъ и подобрано, даже отмъчено, какія мив знанія необходимы и чъмъ я интересуюсь. Это, дескать, знай, а это не знай, потому рано, обожжешься. Прибавлю еще, что кромъ всъхъ моихъ дурныхъ качествъ, я еще ужасно мнителенъ и подозрителенъ, и никакъ не могу теперь и на мужичьемъ мъстъ представить себя безъ мнительности и подозрительности. Я бы очень задумался и непремънно подумаль бы про себя: "Такъ чтожь, что обожгусь? Обожгусь я, а не ты, моя забота". Однимъ словомъ, поступилъ бы самымъ неблагодарнымъ образомъ.

— Да вёдь для твоей же нользы, сиволаный! закричаль бы мнё благодётельный опекунь.

Я бы, разумѣется, не могъ-бы съ такимъ ученымъ человѣкомъ говорить и тутъ же согласился бы съ нимъ во всемъ. Даже, пожалуй, самъ бы отъ себя прибавилъ, изъ политики: "Посѣки, батюшка; мужикъ балуется, такъ ты его и посѣки", — а книжку всетаки бы не купилъ. Въ нутро бы она мнѣ не пошла.

— Баринъ мой добрый человѣкъ, продолжалъ бы я думать про себя: — и проказникъ большой. Возлюбилъ ужь онъ меня очень за что-то, ужь совсѣмъ и не знаю за что, кажется: ничего ему не сдѣлалъ... такъ, вдругъ, ни съ того ни съ сего возлюбилъ, ажно жутко становится. Вонъ книжку для меня сочинилъ... сколько труда-то небось принялъ, сердечный! "Поди, дескать, обучись, чтобъ мнѣ было съ тобой о чемъ разсуждать и чтобъ я могъ съ тобой дѣла имѣть; а выучишься по одной книжкъ всѣмъ наукамъ, другую такую же дадутъ, тоже со всѣми науками". И имя ей "Читальникъ": прямо стало быть объяснено, что читать ее надо. Вотъ тутъ-то и штука: У господъ книги, а у меня еще только "Читальникъ". Это значитъ до настоящей, заправской книги ты, братъ, еще не доросъ. И "Читальникъ"-то отъ тебя по тихоньку, цѣлымъ комитетомъ сочиняли, чтобъ ты не догадался, что для тебя нарочно его сочиняютъ, да еще, чтобъ милѣй тебѣ былъ этотъ самый "Читальникъ", справлянись, розыскивали и въ разсужденіе брали: почему тебѣ нравится "Милордъ Георгъ", да "Витва русскихъ съ кабардинцами". Ишь сколько объ тебѣ заботы было, о простомъ мужикъ́! Чувствуешь-ли это? — Спа-

сибо господамъ, продолжаю я думать про себя: хорошо, что я вотъ, сиводаный мужикъ, ни объ чемъ объ этомъ не могу теперь догадаться; потому гдё-жь мнё, безъ университетскаго образованія, объ этомъ догапаться? А то, пожалуй, при университетскомъ-то образованіи, я бы и отиочилъ такую штуку опекунамъ: "Неужели, дескать, вы, православные опекуны, думаете, что ужь если я не знаю кто такой графъ Кавуръ, или про то, что въ болотной водъ водятся инфузоріи, такъ ужь совсвиъ я и глупъ и ужь больше ничего не пойму? Неужели-жь вы вправду думаете, что народъ не пойметь, что вы хоть и ужасно хотите обучить его чему-то, но въ то же время и ужасно хотите скрыть отъ него что-то, по той причинъ, что онъ до того не доросъ? Нътъ, подлинно счастье, что я не получилъ университетскаго образованія (это я все продолжаю про себя думать), и потому ничего этого теперь не понимаю. А то бы, при университетскомъ-то образованіи, помянуль бы вамь одно словечко князя Талейрана: "Pas de zèle, messieurs, surtout pas de zèle!" Ну, да въдь вы знаете анекдотъ лучше меня, мужика"...

Написали мы все это теперь и сами испугались: что, если разсердятся на насъ читатели и закричать намъ: "Неужели вы всё эти "хитрости" признаете за г. Щербиной? Неужели онъ не хлопочеть объ настоящемъ образовании народа? Неужели-жь необходимую осторожность его вы признаете за умышленно-злонамёренную скрытность? Да! Такъ всегда бываетъ у насъ въ литературё! Чуть только благородно-мыслящій и ищущій добра челов'ясь примется за какое нибудь полезное дёло, тотчасъ-же заскрипятъ на него рецензенты, какъ ищейки начнутъ искать недостатковъ, начнутъ искать къ чему-бы придраться, что-бы такое обругать, — и вовсе не для общественной пользы, а просто рука зудитъ, хочется колкихъ словъ насказать, свое остроуміе показать, безъ дёла свое знаніе дёла выставить. La critique еst аізе́е, mais ¡l'art est difficile. Напишите-ка лучше сами свой проектъ, да прямо дёломъ и разуб'ёдите насъ, а не голословными рецензіями. Тогда можетъ обратятъ и на васъ вниманіе..."

Вотъ этихъ-то критиковъ мы и боимся. Главное, боимся того, чтобы не сказали, что мы хотимъ обругать проектъ г. Щербины. Въ томъ-то и дъло, что нътъ! Искренно говоримъ, что мы невиноваты ни въ чемъ передъ г. Щербиной и, при взглядъ на превосходный трудъ его, кромъ самой искренней благодарности и чувствовать ничего не можемъ. Мы только невольно перенесли себя въ темную и недовърчивую массу народа и намъ показалосъ, что все, что мы выше написали, можетъ какимъ нибудь процессомъ придти

ему на умъ, такъ что онъ встретитъ книгу г. Щербины (когда онъ издасть ее) не съ надлежащей симпатією, а даже, можеть быть, съ недов'врчивостью. Повторяемъ: намъ это такъ показалось, а въдь мы, разумъется, можемъ ошибиться (чего въ настоящемъ случав и желаемъ себъ). Приступимъ же опять, оговорившись нёсколько передъ публикой, къ продолженію подробивитаго и обстоятельнайшаго изложенія всего проекта г. Щербины. Весь этотъ проектъ "Читальника" предюбопытивитая вещь, по цали своей необыкновенно замвчательная. Объ чемъ же болве значительномъ и занимательномъ и говорить, если ужь это не занимательно? Предупреждаемъ заранве: все это такъ умно, такъ хитро составлено, такъ подобрано, подведено, разсчитано, разлиневано, до такихъ мелочей обдумано и предусмотръно, что нътъ возможности не признать самаго совъстливаго труда въ проэктъ г. Щербины, нътъ возможности не благодарить за этотъ трудъ и даже не полюбоваться новольно этой отделкой, отчеканкой труда, его последовательностью и огчетливостью. Впрочемъ, еще разъ повторяемъ: если намъ что и не нравится въ этомъ проектъ, если что и смущаетъ насъ, такъ именно — это излишняя старательность; именно то, что это такъ излишне умно, излишне предусмотрено и разлиневано; то есть не нравится именно то, что ужь все это слишкомъ хорошо: — впечатлъніе, конечно, нельшое, но въ природъ иногда случающееся. Даже самыя исихологическія основанія проекта, и ті точно пиркулемь выміряны, точно изъ души нашего мужичка извлеченъ квадратный корень. И все это

Такъ спокойно, съ такимъ полнымъ убъжденіемъ извлечено... Но къ дълу.

Проектъ раздъляется на собственно проектъ и на предварительныя соображенія. Мы уже представили начало этихъ соображеній, этихъ основныхъ возэрьній, на которыхъ зиждется все зданіе проекта, а вмъсть съ тьмъ представили и впечатльніе, произведенное на насъ этимъ началомъ. Далье г. Щербина, продолжая свои соображенія, говорить, что отъ книги народъ менье всего требуетъ паясничества и скоморошничества, какъ-то завитковъ, прибаутокъ, простонародныхъ шутливыхъ реченій и проч. и что печатное слово для него какъ бы святыня, а не гаерскій балаганъ, и что, наконецъ, ему по сердцу такъ называемый высокій чувствительный слогъ, вслъдствіе чего "Битва русскихъ съ кабардинцами" и расходится у него въ тысячахъ экземпляровъ. Сдълавъ это превосходное и даже довольно върное замъчаніе (хотя и не всегда, потому что настоящая остроумная шутка тоже понимается народомъ и онъ отлично способенъ оцънить ее), г. Щербина предлагаетъ помъщать въ "Читальникъ" статьи серьезныя и важныя, въ родъ "покоренія Казани" изъ исторіи Карамзина. И чтеніе важное и познаніе одного изъ событій отечественной исторіи у

народа останется. Но на фантастическое и сверхъестественное г. Щербина обрушивается всёмъ своимъ гийвомъ и рёшительно изгоняетъ изъ "Читальника" все "фантастическое", потому что у народа и безъ того много суевърій (и не смотря на то, замічаемъ мы отъ себя, что народъ страшно любить фантастическое и съ жадностью читаеть его, или слушаеть какъ читають). По нашему, все это прекрасно, но опять то же, что и прежде, т. е. страшная заботливость, страшная разлиневанность, въ томъ что надо и чего не надо, подозрительность и опасенія, доходящія до бользни. "Не подходи, не подходи! Ты съ вътру! " кричитъ Обломовъ. Конечно, книга для народа авторитетъ, автосъ-эфа, какъ выражается г. Щербина, но въдь и не такой же народъ ипохондрикъ, какъ ипохондрикъ г. Писемскаго всего боится: дунеть вётерокь, такь сейчась и смерть. Фантастическаго, конечно, отнюдь не надо. Но г. -то Щербина смотритъ на свою "книгу для народа" ужь слишкомъ преувеличенно, точно воображаетъ, что въ ней начало и конецъ всей народной будущности, его образование, его университеть, его счастье на тысячу льть впередь; воображаеть, что если народъ чуть-чуть прочтетъ и услышить хоть одну строчку неладную туть ужь тогчась ему и капуть. Г. Щербина до того мнителень, что даже басенъ Крылова не хочетъ назвать баснями, а предлагаетъ прямо выставить одно названіе, наприм'връ: Крестьянинг и работникт, Два мужика и подписать подъ ними "Крыловъ". Все это на томъ основании, что басня, будто-бы, принимается въ народъ какъ пустяки и что "это даже можно заключить изъ пословицы и поговорки: "соловья баснями не кормятъ", или "бабьи басни". Ну, ужь это слишкомъ, да и басни-то вовсе не въ такомъ неуважении у народа. Сколько ихъ между нимъ ходитъ, да еще преостроумныхъ, съ намеками. Въдь народъ понимаетъ, что такое басня. Иначе вы хоть и скроете отъ него, что это басня, но ужь однимъ стихотворнымъ разсказомъ собъеть его съ толку. Въ этомъ даже было бы больше опасности. Въ самомъ дълъ, еслибъ народъ былъ до такой степени недоумокъ, какъ вы о немъ предполагаете, то, конечно, остановился бы на стихахъ: скоморошничество, дескать, не по человъчески писано, въ рифму. Вы предполагаете даже выбирать басни, гдв двиствуютъ люди, а не животныя. "Говорящія животныя и деревья покажутся народу бахарьствомъ, мороченіемъ, чёмъ-то шутовскимъ, въ ущербъ кредиту и авторитету книги", говорите вы. Будто? Да развъ басия-то не изъ народа вышла? Народъ разберетъ, что это форма искусства, не безпокойтесь. Право, онъ не такъ глупъ и не до такой степени ограниченъ, какъ вы предполагаете.

Далъе г. Щербина предполагаетъ изложение нужныхъ и общелюбо-

пытныхъ предметовъ, особливо изъ физической природы, но съ тъмъ, что издатель книги хотя и можетъ почернать всъ эти изложения изъ дътскихъ книгъ, написанныхъ для старшаго возраста, но долженъ избирать такія мъста, чтобъ не по чему было замътить, что писано для дътей. Ибо "народъ съ одной стороны то же дитя", замъчаетъ г. Щербина.

Какую щепетильную обидчивость сами вы предполагаете въ народъ и какъ вы боитесь его! Какая микроскопическая предусмотрительность!

Далъе долженъ слъдовать отдълъ историческій. Отъ народной исторической пъсни и легко понятнаго по языку сказанія льтописи должно постепенню и послюдовательно перейти къ мъстамъ почерпнутымъ изъотечественныхъ историковъ".

Во первыхъ, къ чему такая осторожная постепенность и послодовательность? Что вы, въ университеть, что ли народъ, готовите? Ну, а если онъ возьметь да развернеть книгу наразбивъ и "отечественныхъто историковъ" прочтеть прежде литописей и народныхъ писенъ? Чтожь онъ, туть же сейчасъ и пропадеть отъ этого? Всв ваши труды тогда пропадутъ! Развъ ужь на заглавномъ листъ книги напечатать, что книгу сію нельзя читать наразбивъ. Всего бы лучше черезъ земсьое начальство дъйствовать и начальствомъ приказать непремънно читать сподрядъ, въ строгой постепенности и послидовательности, начиная отъ народной исторической пъсни до отечественныхъ историковъ включительно и т. д.

Конечно, народу не по душт отрывочность, но для чего непремтино приводить въ "Читальникъ" подлинную грамоту о призвании на царство дома Романовыхъ? Къ чему подлинную грамоту? Если вамъ кочется разсказать народу это событие, то можно разсказать своими словами, теперешнимъ языкомъ, а не употреблять въ дъло грамоту, собственно потому, что "она написана языкомъ народнымъ (какимъ это народнымъ?), въ смъшении съ церковно-славянскимъ, уважаемымъ народомъ". Для чего это? И почему церковно-славянский языкъ будетъ милъе народу? Развъ тъмъ, что непонятнъе? Но г. Щербина замъчаетъ:

"Подобнаго рода составъ книги способенъ воспитывать народъ на положительной, коренной почвъ его народности и исторіи, развивать и направлять его здорово и органически, чего, къ сожальнію, недостаеть и намъ, освыщаемымъ даже солицемъ съ запада".

Вотъ то-то и есть, что вы, кажется, всего разомъ хотите достигнуть однимъ нашимъ "Читальникомъ": и воспитанія, и образованія, и развитія народнаго—и все это одной вашей книжкой. Вы не для того составляете ее, чтобъ просто доставить пріятное и полезное чтеніе народу. Нътъ, вы разомъ хотите достигнуть чуть не университетскаго образова-

нія. Мы не клевещимъ на васъ: это просто въ глаза бросается. Иначе не стали бы вы такъ щенетильничать, выдумывать такія послюдовательности, чтобъ одно выходило изъ другаго и изъ себя выпускало третье. Не боялись бы, что народъ прочтетъ одну статью прежде другой. Нітъ, для такой ціли не составляются Читальники, и непремінное желаніе достичь этой ціли невольно придастъ вашей книгіть педантизмъ, сбивчивость и, главное, нестерпимую сушь.

Мы вовсе не противъ вашихъ стремленій; им восхищаемся вашимъ умомъ и вашей старательностью искренно. Вотъ вы, напримеръ, далее требуете, чтобъ въ "Читальникъ" вошли и юридическія статьи, для просвътленія народа и даже для поднятія его нравственности, и недицинскую статью "гигіеническаго содержанія", на томъ основаніи, что у насъ слишкомъ много "мретъ и калъчится понапрасну народа отъ совершеннаго отсутствія самыхъ простыхъ, общихъ и необходимыхъ гигіеническихъ свъдъній". (Изъ этого слъдуеть, что народь, прочтя "Читальнивъ", тотчасъ же перестанетъ умирать и калвчиться понапрасну", ибо будеть уже имъть гигіеническія свъдънія. Мы не глумимся, мы понимаемъ, что и сами вы не разсчитываете на такое немедленное вліяніе на народъ вашего "Читальника", но какъ будто вы ожидаете этого вліянія: такое именно впечатление производить "Читальникъ"). Далее у вась предположено пом'єстить календарныя св'єдівнія, словарь иностранных словь, вошедшихъ во всеобщее употребление (NB: когда еще множество русскихъ словъ, употребляемихъ въ образованномъ обществъ, неизвъстно народу), и, наконець, къ довершению всего, вы предполагаете растолковать народу: "какія есть науки?", то есть разомъ растолковать ему сущность всёхъ наукъ на свъть.

"Заключительнымъ отдъломъ книги — говорите вы — будетъ отдълъ прасственнаго содержанія, къ послъдовательному и психически-постепенному воспріятію которыхъ будеть предпосланъ отдълъ беллетристическій, нѣчто въ родъ антологіи для народа, въ которой, впрочемъ, по извъстнымъ практическимъ соображеніямъ, не можетъ быть принята исключительно одна эстетическая цѣль. Въ пьесахъ, мъстахъ и отрывкахъ этого отдъла, подъ болъе или менъе художественной оболочкой, всегда будетъ заключаться или какое либо историческое и другаго рода свъдъніе, фактъ или гуманическая и духовно-нравственная идея, нужная въ особенности нашему народу".

Все это прекрасно и полезно, умно и великолѣпно; одно предшествуетъ другому, одно истекаетъ изъ другаго, однимъ отдѣломъ "душа простолюдина" подготовляется въ другому отдѣлу и т. д. Чего лучше? Начинается формулированіе нашего проекта. Вы говорите:

"Чтобъ ясиче представить содержаніе, расположеніе, организмъ книги, необходимо здёсь сформулировать ее въ отделя, чёмь ясиче можно усмотрёть су-

щественныя свойства логики, практическихъ и исихологическихъ соображеній, которыя издатель кладеть вы основу состава своего "Читальника". Здёсь, разумжется, указаны будуть всю отдельи и ипкоторыя, на первый случай, статьи вънихъ".

Начинаются отделы:

Первый отдотля. "Настоящее жизни. Житейская иудрость, собственно практика жизни обиходной, изображенная въ художественныхъ формахъ".

Подъ такимъ иминимъ заглавіемъ помѣщаются басни Крылова, Хемницера, Дмитрієва, Измайлова, сказки въ родѣ "О правдѣ и кривдѣ" (NВ: можно бы и позанимательнѣе, и посовременнѣе) далѣе изъ "Памятниковъ старинной русской литературы" Н. Костомарова. "О мудрецѣ Керимѣ" Жуковскаго, небольшіе разсказы Даля, какъ-то "Ось и чека", анекдоты (самые незамысловатые), притчи въ родѣ "Притча о хмѣлѣ", изъ "Памятниковъ" Костомарова, народныя пословицы, самыя стереотипныя (т. е. вѣроятно тѣ, которыя народъ и безъ "Читальника" знаетъ) загадки для гимнастики ума, изреченія и т. п.

"Этоть отдёль помёщень въ началё книги съ разсчетомь, чтобы завдечь на первый разъ читателя художественной приманкою поучительной мысли, съ перваго раза понимаемой, непосредственнымь простодушіемь формы, любопытною занимательностью, цёлостною краткостью выраженія мысли и факта и, вмёсть съ' тёмь, въ неискушенную душу заронить нравственно-практическія правида жизни въ повседневныхъ ея явленіяхъ".

Ну, чёмь это, кажется, не отдёль? Народь зачитается, да и только. Правда, на первый случай къ чему бы, кажется, столько "памятниковъ" старинной русской литературы? Что нибудь по свёжее было-бы пріятнёе. Но какъ вспомнимъ, что безъ этого народъ "не будетъ воспитанъ на положительной, коренной почвё его народности и исторіи", то и увидимъ, что памятники эти необходимы.

Все это отлично хорошо; но всего лучше имель г. Щербины, что какъ только народъ прочтетъ этотъ первый отдёлъ, то тотчасъ же въ неискушенную душу его и заронятся нравственно-практическія правида жизни въ повседневныхъ ея явленіяхъ, а вмёстё съ тёмъ и приготовятъ ее ко второму отдёлу. Съ этимъ-то разсчетомъ и помёщенъ между прочимъ этотъ отдёлъ, какъ увёряетъ самъ г. Щербина. Ну, какъ-же не поблагодарить за такое стараніе и не пожелать успёха?

Кстати замѣтимъ кое-что о "неискушенной душѣ" народа, благо къ слову пришлось. Вообще душу народа какъ-то ужь давно принято считать чѣмъ-то необыкновенно свѣжимъ, непочатымъ и "неискушеннымъ". Намъ-же, напротивъ, кажется (т. е. мы въ этомъ увѣрены), что душѣ народа предстоитъ поминутно столько искушеній, что судьба до того ее починала, и нѣкоторыя обстоятельства до того содержали ее въ грязи,

что пора бы пожалёть ее бёдную и посмотрёть на нее поближе, съ болёе христіанскою мыслью, и не судить о ней по карамзинскимъ повёстямъ и по фарфоровымъ пейзанчикамъ.

Вев эти "отдёлы" — рёшительные "подвохи" и "подходы".

За этимъ первымъ отдёломъ слёдуетъ еще пять отдёловъ, въ стройномъ порядке, одинъ вызывая другаго. Но мы, для короткости, разскажемъ объ нихъ своими словами.

Второй отдоля, это—прошедшее жизни, т. е. историческія свіднія, картины, разсказы, статьи географическаго содержанія. Онъ начинается русскими историческими пъснями, затімь слідують міста изъ літописей, хронографовь и проч. Затімь Акты и грамоты. (Вы не вірите?—рішительный университеть!). Затімь... какъ вы думаете, что? "Слово о полку Игоревів" въ переводії Дубенскаго! Это ужь изъ рукъ вонь! Да чімь можеть быть занимательно "Слово о полку Игоревів" теперь народу? Відь оно занимательно для однихъ ученыхъ и, положить, для поэтовъ; но и на поэтовъ-то наиболіве дійствуєть древняя форма поэмы. Народь не имість ни малійшаго понятія объ исторіи: чтожь пойметь онь въ "Словів"? Відь онъ найдеть въ немь одну смертельную скуку, да бездну непонятнаго, необъясненнаго. Воть что значить жертвовать всімь для ученаго образованія народа! "Иначе какъ-бы онь воспитался на положительной коренной почвів его народности и исторіи?" Точно не было для этого чего нибудь несравненно занимательнійе и не такъ страннаго!

Затвиъ следуютъ историческія стихотворенія русскихъ поэтовъ, какъ-то: "Малое слово о Великомъ (Петра I)" Бенедиктова, и проч. Намъ кажется, лучше бы сперва сообщить что нибудь народу о Петра, а потомъ уже воспевать его.

Отсюда переходъ къ историческимъ разсказамъ и мѣстамъ изъ писателей отечественной исторіи (ну, это хорошо), нотомъ біографіи: Ермакъ, Мининъ, Ломоносовъ, Кулибинъ; потомъ статьи русско-географическаго содержанія: Петербургъ, Москва, Кіевъ, Сибирь и проч. Наконецъ, разсказы изъ всеобщей исторіи и географіи (въ гораздо меньшемъ количествъ статеекъ), въ родъ: Александръ Македонскій, Наполеонъ, Колумбъ, Царьградъ.

Этимъ кончается второй отдёлъ и наступаетъ третій: Видимость, т. е. среда жизни, окружающая человька природа.

Въ этомъ отдълъ: о землъ, о воздухъ, о небъ и—объ инфузоріяхъ! Къ чему смущать народъ безъ нужды инфузоріями? Къ чему прежде времени всъ эти тайны нъмецкой науки? Къ чему это нестериимое желаніе учить—поскортой, всему научить? Не любить народь такихь учителей, прямо становящихся передь нимь его воспитателями и владътелями-про-свътителями. Не въ инфузоріяхь діло, а въ этомъ желаніи скоросивлаго обученія. Народъ исторически навлонень къ недовірчивости, къ подобрительности; не повірить онь доброму въ вашихь желаніяхъ и не полюбить васъ: а відь прежде всего надо бы стараться заставить себя полюбить. Сущь, предписанія, ученость, система, инфузоріи; это, дескать, знай, это не знай—воть вашь "Читальникъ"!

Въ IV отделе — энциклопедія и справочное место. Туть номещено: какія есть науки? Словарь иностранных словь, вошедшихь въ составь русскаго языка (что необходимо, замечаеть г. Щербина, при чтеніи газеть и ег повседневноми быту... для народа-то? и теперь?). Затемь излагаются юридическія сведенія, необходимыя для крестьянина, затемь гигіеническія, затемь календарныя, однимь словомь — употреблены рёшительно всевозможныя средства, чтобъ народь немедленно спросиль: зачёмь всё другія книги не такь написаны, а эта воть такь написана? — особенно задумался бы надь этимъ.

За этимъ IV отдёломъ начинается вторая часть книги. Во второй части являются матеріалы для духовно-нравственнаго развитія. Предполагается, что она будетъ напечатана болёе ёмкимъ, убористымъ шрифтомъ. Начинается она

V отдёломъ, Антологіей для народа, который, кажется, самый лучшій отдёль во всей книгѣ, хотя бы по тому одному, что всёхъ занимательные. Въ немъ, видите-ли, будутъ "систематически" (непремынно систематически) расположены цылыя пьесы и миста изъ народной словесности и русскихъ писателей, способныя развивать и направлять народъ гуманически"). Однимъ словомъ, все будетъ расположено съ ужимкой, да и самый отдёль этотъ устроенъ тоже не самъ по себъ, а чтобъ "подготовить" читателя къ последнему, заключительному въ книгъ отдёлу. Въ него входять нёсни и стихи, но болье проза. Для характеристики отдёла обозначаются даже нёкоторыя изъ выбранныхъ мёстъ и стихотвореній. Замьчено тоже, что изъ народныхъ пёсенъ должно помыщать только ть, которыя "выражаютъ гуманическое чувство, или горько-осуждающія какой либо коренной недостатокъ въ народныхъ правахъ и обычаяхъ". Вотъ подходъ, такъ подходъ! Даже и пьсни-то веселыя на запрещеніи.

Всябдъ затемъ и помещаются: Кольцова — какъ вы думаете, что?

<sup>\*)</sup> Подчеркнуто у автора.

Ужь разумбется: "Что ты спишь, мужичекъ", или: "Ахъ, зачёмъ неня силой выдали".

Пъсни, разумъется, прекрасныя, полныя самой свъжей поэзіи, безсмертныя произведенія Кольцова. Да въдь развъмы здъсь пъсни хулимъ?

Ну ужь, разумъется, затъмъ и Никитина стихотворенія, и графа А. Толстаго, и Цыганова, и Шевцова, и Некрасова—всъ подобранныя подъ одинъ тонъ; а "также стихотворенія въ этомъ родъ" Пушкина, Языкова, Майкова, Мея, Берга и проч., а вмъстъ съ тъмъ считается необходимымъ помъстить и Лермонтова "Пъсню про купца Калашникова"... неужели не догадались, зачъмъ? А затъмъ, что "въ ней выражено чувство чести по отношенію къ женъ, чего большею частію не достаетъ нашему простонародъю".

Затёмъ переводы въ стихахъ разныхъ сербскихъ, болгарскихъ и проч. пъсенъ; затёмъ проза: народные славянскіе разсказы и преданія изъ книги Боричевскаго, изъ памятниковъ старинной русской литературы Костомарова; анекдоты изъ жизни Петра Великаго, Суворова, Наполеона; отрывки изъ романовъ Загоскина, Лажечникова, изъ разсказовъ Л. Толстаго.

Это, разумвется, очень хорошо.

И затёмъ переходъ къ VI и послёднему отдёлу. Этотъ отдёлъ представляетъ чтение для необходимых духовных потребъ и высшаго развитія (собственно въ народномъ смысло)". Онъ состоитъ изъ частей "догматической", "исторической", "практически-нравственной" и "духовнонравственной" и заключаетъ въ себъ, для примъра, слъдующія вещи:

Символъ въры, Молитву Господню и Десять заповъдей. (Должно быть напечатано церковно-славянскимъ шрифтомъ, для ознакомленія народа съ церковно-славянскимъ шрифтомъ и "чтобъ придать книгъ болъе въса и авторитета").

Ватьмъ: разсказы изъ священной исторіи, изъ "книги премудрости Іисуса, сына Сирахова, мъста изъ Евангелія, переведеннаго на русскій языкъ, послъдніе дни Іисуса Христа изъ книги Иннокентія, мъста изъ объясненій на литургію, изъ сочиненій Гоголя и другихъ, изъ "Начертанія христіанскихъ обязанностей" Кочетова, изъ поученій Иродіона Путятина, слово о пьянствъ Тихона Задонскаго. Затъмъ слъдуютъ статьи "церковно-историческаго и священно-географическаго содержанія", какъто: принятіе христіанства Константиномъ Великимъ, принятіе христіанства на Руси Владиміромъ, житіе нъкоторыхъ мучениковъ, житіе св. Ольги, Кирилла и Меєодія, Нестора-лътописца. Описаніе святыхъ мъстъ: Іерусалима, Виелеема, Аеона, — извлеченіе изъ путешествій Варскаго,

инока Пароенія, *Муравьева* и проч. Затімь стихотворенія духовнонравственнаго содержанія и даже ода "Богь" Державина.

Опять-таки повторяемъ: все это, разумъется, превосходно и отлично подобрано. Авторъ въ заключение говоритъ:

"Такъ представлялись пишущему эти строки содержаніе и строй книги для народа и воскресныхъ школъ. Все, что написано здѣсь, взято изъ непосредственнаго наблюденія и опыта въ средѣ народной и изъ многообразія относительныхъ данныхъ и явленій насущной, практической жизни, возведено въ мысль, которая, можетъ быть, еще далека отъ надлежащаго требованія, но зато высказана по крайнему разумѣнію и убѣжденію нашему. Никто не можетъ отрѣшиться вполнѣ отъ своей среды, отъ своего воспитанія и потому и статья эта, вѣроятно, ниѣетъ свойственные ей недостатки".

Что сказать на это? Мы, кажется, уже все высказали. Приномнимъ, впрочемъ, здёсь нёсколько словъ, сказанныхъ объ "Читальнике" нашимъ фельетонистомъ, въ майскомъ номере нашего журнала. Намъ кажется, что эти нёсколько строкъ могутъ послужить хорошимъ заключительнымъ словомъ и къ нашей теперешней статье.

..., Изъ смъси двухъ старыхъ жизней можетъ выйти новая. Отврывайте свою жизнь мужикамъ и изучайте жизнь ихъ, и, конечно, отъ этого будете ближе къ желаемому нами примиренію, ближе къ уничтоженію сословной нашей раздельности; но передавайте народу тайны жизни нашей во всей ихъ полнотъ, оставляя на его выборъ худое и хорошее, и тогда онъ помирится съ вами, потому что повърить вамъ: иначе онъ зачувствуетъ сознаваемое нами превосходство надъ нимъ и будетъ последнее горше перваго. Нужно уважить вкусь и любопытство народа; нужно ему дать то, чего онъ просить, чего хочеть онъ, и не раздражать его статейками экономического содержанія объ артели, трудъ, домоводство... Если мы своихъ женъ не можемъ еще заставить интересоваться такими статейками, то съ какого горя станетъ ихъ читать мужикъ, онъ, которому трудъ еще, быть можеть, противень по некоторымъ историческимъ воспоминаніямъ? Пусть для него чтеніе будеть сначала забавою, наслажденіемъ; потомъ онъ изъ него выжметъ пользу. Свобода на первомъ мъстъ! Зачъмъ-же навязывать?"

Но знаете-ли что? Я въдь не кончиль статью мою. Мнъ вдругъ представилось, что я самъ составляю "Читальникъ" для народа и вмъстъ съ тъмъ мнъ пришло въ голову столько соображеній, что ужасно захотълось сообщить ихъ всъмъ будущимъ составителямъ "Читальнивовъ". Разумъется, это только итъкоторыя соображенія. Я вовсе не претендую на

такую отдълку и отчеканку работы, какимъ отличается "Опытъ" г. Щербины.

Я-бы вотъ какъ сделаль:

Прежде всего я-бы поставилъ передъ собой на первый планъ слъдующую мысль (которую призналъ-бы за основную и которой слъдовалъбы неуклонно). Именно:

- 1) Что прежде чёмъ хлопотать о немедленном образовании и обученіи народа, нужно просто за просто похлопотать сначала о быстрейшемъ распространеніи въ немъ грамотности и охоты къ чтенію.
- 2) Такъ какъ хорошая книга чрезвычайно развиваетъ охоту къ чтенію, то надо хлопотать преимущественно о доставленіи народу какъ можно болье пріятного и занимательного чтенія.
- 3) И ужь потомъ, когда народъ полюбитъ читать книги, тогда уже и приняться за образованіе и обученіе его. И хотя въ первыхъ "Читальникахъ", изданныхъ для народа, никто и не мёшаетъ мнё подбирать статьи такъ, чтобъ они принесли народу всевозможную пользу, но всетаки занимательность стояла-бы у меня на первомъ планѣ, потому что прежде всего нужно достичь одной цѣли, а потомъ уже другой, т. е. сначала распространить въ народѣ охоту къ чтенію, а потомъ уже приступить къ его обученію; ибо гоняться за двумя зайцами разомъ не слѣдуетъ и одно могло-бы повредить другому.

Примпчание. Разумъется, нечего и сомнъваться въ томъ, что упорное и усиленное желаніе прежоде всего учить и перевоспитывать повредить книгь въ ся занимательности и пріятности для народа; ибо она будеть слишкомъ выдъланная, слишкомъ подобранная, суха до педантизма, со статьями скучными для народа (какъ, напримеръ, "Слово о полку Игоревъ", помъщенное въ "Читальникъ" г. Щербины для того, "чтобъ воспитывать народъ на положительной и коренной почвв его народности"... другими словами, чтобъ народа сделать народныма), съ отделами, помъщенными съ разсчетомъ, "чтобъ завлечь на первый разъ читателя художественною приманкою поучительной мысли" и расположенными такъ, чтобъ одинъ отделъ выпускалъ изъ себя второй, а второйтрегій... Все это естественно придастъ книгѣ чрезвычайную тяжеловѣсность, обнаружить передь народомь ея заднюю мысль и этипь можеть ей очень повредить съ перваго раза. Однимъ словомъ, все это мы уже высказали. И потому, право, было-бы не гръхъ на первый разъ пожертвовать ученостью занимательности.

Скажутъ мев, пожалуй, умене люди, что въ моей книжкв будетъ мало долонаго, полезнаго? Будутъ какія-то сказки, повёсти, разная фан-

тастическая дичь, безъ системы, безъ прямой цёли, однимъ словомъ тарабарщина, и что народъ съ перваго разу мою книжку и отъ "Прекрасной магометанки" не отличитъ.

Пусть съ перваго разу не отличить, отвъчаю я. Пусть даже задумается, которой изъ нихъ отдать преимущество. Значить она ему поправится, коли онъ ее съ любимой книгой будеть сличать. Требовать отъ
него тотчасс-же точной критики невозможно. Но въдь онъ книжку мою
полюбить, замътить чъе изданіе (потому что я непремънно выставлю это
на оберткъ), и когда я издамъ вторую такую-же книжку, съ обозначеніемъ: "изданіе такого-то, выпускъ второй", то онъ не обинуясь, съ удовольствіемъ купить и вторую книжку, помня занимательность первой. А
такъ какъ я всетаки буду помъщать хоть и мобопытитойшія, завлекательнюйшія, но вмъстъ съ тъмъ и хорошія статьи въ этой книжкъ, то
мало по малу достигну слъдующихъ результатовъ:

- 1) Что народъ за моими книжками забудетъ "Прекрасную магометанку".
- 2) Мало того, что забудеть; онь даже отдасть моей книжкв положительное преимущество передъ нею, потому что свойство хорошихъ сочиненій—очищать вкусь и разсудокь, и это свойство естественное; потому-то такъ и на него и надъюсь. И, наконець,
- 3) вследствие удовольствия (премущественно удовольствия), доставленнаго моими книжками, мало по малу распространится въ народъ и охота къ чтенію. Какъ вы думаете: важныхъ или не важныхъ результатовъ я такимъ образомъ достигну? Заохотить из итенію — я считаю первымъ, главивищимъ шагомъ, настоящей цвлью; а ввдь въ способности и умъньи сдълать первый шаго и заключается, по моему, настоящая практичность и дъловитость всякаго полезнаго двятеля. Намъ не до жиру, а быть-бы живу; только-бы первое-то дёло сдёлать, а жиру-то потомъ наживемъ. А какъ это сделать, не стараясь удалить отъ народа всякую мысль о нашей господской опекъ? Вы, конечно, справедливы, что для мужика книга важное дело; отъ книги онъ требуетъ серьезнаго, поучительнаго. Это такъ. Но господскаго-то обученія онъ не любить; не любить, чтобъ глядвии-то на него свысока, чтобъ въ опеку его брали даже и тогда, когда онъ полное право имъетъ самъ по своей воль и охотъ поступать. "Вотъ, дескать, мужичекъ, поучись по моей книжкъ; что "Магометанку"-то читать! Это дрянь; вотъ у меня, для твоего развлеченія, въ концѣ книжки изъ романа Ла-жечникова выписано, изъ "Ледянаго Дома", такъ ужь не "Магометанкъ" чета: "Ледяной Домъ!" Ну, слыхаль-ли ты, чтобъ была когда такая ди-

ковинка: домъ изо льда? Слогъ-то какой! А то я слыхалъ, что ты про божественное любишь читать; ну, воть тебё туть и объ Аеоне написано, какъ тамъ иноки, божіи люди, живутъ, молятся. Ну, вотъ и поразвлечешься, и поиграешь этими статейками послё серьезнаго обученія въ первыхъ отдёлахъ. А то смотри: и игры-то у тебя какія неблагонравныя. Вотъ я слышаль, ты еще до сихъ поръ въ бабки играешь, а я тебъ вотъ журналь "Учитель" принесь; посмотри, какія здісь все благонравныя и поучительныя игры: вотъ уточки нарисованы, — видишь, плаваютъ? А воть туть охотникь ихъ застрёлиль; воть подписана и загадка: плавало на водъ иять уточекъ, охотникъ выстрълилъ, трехъ убилъ, много-ль изъ пяти останется? Ну, воть ты и угадай, милое дитя... то бишь, милый мужичекъ, — чемъ въ бабки-то играть". — Я не буду тоже уверять себя при составленіи моей книги, что мужикъ не узнаетъ, къ чему я клоню, не догадается объ опекъ. Я знаю навърно, что у него есть такое чутье, что онъ всв ваши подходы тотчасъ узнаетъ, а не узнаетъ, такъ почувствуеть ихъ. Я не сталь-бы также прибъгать къ начальству для распространенія моей книги. Вёдь отъ этого, право, недалеко до того, что черезъ начальство начнутъ, пожалуй, и вытёснять изъ употребленія всё прежнія негодныя книжки, которыя читаеть народь. А что, въ самомь дёль, чего смотрёть-то: собрать-бы ихъ всё да сжечь! Нёть, кромё шутокъ, какъ такой умный человекъ, какъ г. Щербина, можеть разсчитывать при распространении своего Читальника на следующи средства:

"Въ видахъ средствъ распространенія вниги приглашать чрезъ газеты, какъ благотворителей и ревнителей духовно правственнаго просвещенія народа, пом'єщиковъ, фабрикантовъ, заводчиковъ и всёхъ, у кого есть заведенія, тді бываеть сборъ простолюдиновъ, покупать "Читальникъ" для подарка грамотнымъ изъ нихъ".

### Или въ другомъ мъстъ:

"Нужно постановить, что каждый ученикь, поступающій или находящійся въ воскресной или сельской школь (въдомства министерствъ государственныхъ имуществъ и удѣловъ, а также и солдатскихъ полковыхъ школь), долженъ непремѣнно получить одинъ экземпляръ "Читальника" въ полную собственность, въ полное свое распоряженіе, безконтрольно. Это будетъ какъ бы "свидѣтельствомъ" или юридическимъ актомъ, утверждающимъ въ дѣйствительности поступленія въ число учениковъ школы. То же можно было бы постановть и въ приходскихъ училищахъ министерства народнаго просвѣщенія \*). "Читальникъ" можетъ произвольно мѣняться, продаваться, дариться учениками, и, такимъ образомъ, переходить изъ рукъ въ руки, слѣдовательно, всетаки оставаться въ народѣ же".

<sup>\*)</sup> Такъ какъ почетные попечители училищъ пользуются всёми правами гражданской службы, не употребляя на нее личнаго труда, и бываютъ вообще люди со средствами, то и можно было бы вмёнить имъ въ обязанность пріобрётать на ихъ счетъ эти книги для учениковъ училища, что составить, во всякомъ случав, небольшую сумму ежегодно.

Авт.

Да помилуйте! Вёдь это вёрнёйшее средство придать книге видь оффиціальный: а вёдь этого бёгуть; вёрнёйшее средство, чтобъ она опошлилась, потеряла цёну. И, наконець, ваши слова: "всетаки останется въ народё же" показывають, что вы признаете лучшимь одинь только способъ распространенія: обязательный, чуть не насильственный, по крайней мёрё, насязмисый, т. е. рёшительно худшій изъ всёхъ возможныхъ способовъ распространенія. Такимъ способомъ ничего не сдёлаете. Ужь пробовали. Распространялись чуть-ли еще не двадцать лёть тому назадъ книжки оффиціальнымъ способомъ: да развё ихъ читаетъ народъ? Сдёлались онё популярными? Но, положимъ, еще съ этимъ вы не согласитесь, будете спорить. Но ужь нижеслёдующее мёсто вашей статьи верхъ самаго невозможнаго незнанія дёйствительности. Посудите:

"Есть еще способъ широкаго распространенія "Читальника" въ народѣ чрезъ посредство администраціи,—именно предложить волостнымъ головамъ и сельскимъ старостамъ въ волостныхъ правленіяхъ и сельскихъ расправахъ, покупая на экономическія деньги, дарить "Читальникъ" грамотнымъ мужикамъ въ селахъ и деревняхъ, какъ бы въ награду за ихъ грамотность. Дареніе происходитъ на мірской сходкѣ самымъ патріархальнымъ способомъ, безъ всякаго контроля со стороны начальства и бюрократической процедуры. Est modus in rebus.

"Можно предположить, что еслибь въ этомъ последнемъ распространения книги поручено было непосредственно чиновникамъ земской полици, то пожалуй, иные мужики и не сказались бы грамотными. Сельскіе старшины должны объяснить на сходке, что, моль, "книга тебе дарится въ награжденіе за то, что ты научился грамоте, отдается тебе на всю волю: затерай, продай, променяй, подари кому хочешь—твое добро... начальство тебя о томъ никогда не спросить". Во всякомъ случае, книга не уничтожается, но всетаки остается въ народе, и тёмъ еще более распространяеть свою известность, что переходить изърукь въ руки... Тогда будеть запросз на книгу и въ городахъ, у площадныхъ книгопродавцевъ и у коробейниковъ по деревнямъ".

Точно на лунв или въ "Марев Посадницв" Карамзина. Какая двйствительность! Да тутъ всв, рвшительно всв — Фроль Силины, благодвтельные человвки! "Предложить волостнымъ головамъ и сельскимъ старостамъ въ велостныхъ правленіяхъ и сельскихъ расправахъ, покупая на
экономическія деньги (эво-на!), дарить "Читальникъ" грамотнымъ мужикамъ, "какъ бы въ награду за ихъ грамотность". То есть прежде распространенія образованія предположить въ мужикъ такую любовь къ
образованію, такое ясное сознаніе необходимости его, что онъ добровольно
согласится на жертву деньгами. Потомъ, прежде распространенія "Читальника" и узнанія, что онъ такое, предположить такое огромное къ
нему уваженіе, что его ужь въ награду дарятъ (въдь вы не силою же хотите заставить дарить, а по доброй волъ). Наконецъ, главное: такое необычайное, неслыханное происшествіе совершенно не въ привычкахъ и не
въ правахъ народа: это что-то чудовищно-нъмецкое. Да не лучше-ли ужь

пришивать бантики къ правому плечу мужика, изъ розовыхъ ленточекъ, за грамотность! Да въдь мужики будутъ ровно тридцать лътъ и три года стоять и думать на сходкъ: что это такое? — когда ви имъ предложите "Читальникъ", да еще на экономическія деньги. Какъ приказъ, они, конечно; исполнятъ: но по доброй волго... они и не поймутъ этого. И посмотрите, какое при этомъ тонкое, какое удивительное знаніе народа въ глубокоюмористическомъ замъчаніи г. Щербины, что еслибъ такое распространеніе книги поручено было непосредственно чиновникамъ земской полиціи, то пожалуй иные мужики не сказались бы грамотными. Ну, а вы такъ непремѣнно увърены, что дареніе на мірской сходкъ, безъ непосредственнаго участія полиціи, произойдетъ у васъ самымъ патріархальнымъ, самымъ благонравнымъ образомъ?

"Сельскіе старшины, по вашему, должны объяснить на сходків, что, моль, "книга тебів дарится въ награжденіе за то, что ты научился грамотів, отдается тебів на всю волю: затеряй, продай, промівняй, подари кому хочешь — твое добро... начальство тебя о томъ никогда не спросить".

Намъ случилось прочесть въ рукописи одинъ проектъ распространенія въ народъ грамотности. Тамъ прямо представлялось, какъ самое лучшее средство: запретить мужикамъ жениться до тъхъ поръ, пока они не выучатся грамотъ. (До какого деспотизма можетъ дойдти иной либералъ!) Нечего и говорить, что этимъ способомъ, въ сущности совершенно неисполнимымъ, произвелось бы только озлобленіе и отвращеніе къ грамотности; но не смотря на то, этотъ неисполнимый и драконовскій способъ, кажется, намъ всетаки дъйствительнъе невиннаго и дезульеровскаго способа г. Щербины. Воображаю я мужичка, только что получившаго въ награжденіе "Читальникъ" на мірской сходкъ. Смущенный и встревоженный такой небывальщиной, бережно донесеть онъ его домой, осторожно, даже со страхомъ положитъ книгу на столъ, сурово отгонить отъ стола всъхъ домашнихъ, которые разбредутся въ страхъ по угламъ, сядетъ на лавку, подопреть объими руками голову, и въ недоумъніи уставится глазами на "Читальникъ". Затъмъ тотчасъ же наберутся любопытные сосъщи и кумовья, въ свою очередь тоже озадаченные происшествіемъ на сходкъ.

- Награда, говорятъ. Отъ начальства, что-ли? скажетъ одинъ.
- Отъ начальства.
- Изъ Петербурха, слышно, пришла.
- Да какая-жь тугъ награда, глупый ты человъвъ! ввижется самъ хозяинъ. Награда за то, что грамотъ знаю! Миъ же лучше: за чтожь награждать?

- А зато, чтобъ, на тебя глядя, и другіе старались награду получить: такъ ономясь Гришка говориль, скажетъ кумъ.
- "Читальникъ". Цена 30 коп., прочтеть другой сосёдъ. А поди-ка продай, пятака, пежалуй, не дадуть; лучше-бъ они тебъ, Гаврила Матвенчъ, эти самыя тридцать копекть деньгами бы дали.
- Гм! не то ты говоришь, перебьеть кумъ. Значить, понимай: то тридцать копъекъ, ты ихъ пойдешь и въ кабакъ пропьешь, а тутъ тебъ книга дается, "Читальникъ", въ которой вся, какая ни на есть, премудрость описана...
- Стой, кумъ, не такъ! кричитъ опять хозяинъ. А зачёмъ мив Григорій Савичъ на сходке сказалъ: затеряй, продай, променяй, подари кому хошь, никто съ тебя не спроситъ, твое добро! Кабы значитъ эта книга нужна мив была, зачёмъ бы я сталъ ее терять, аль продавать? Нётъ, тутъ не то.. Тутъ начальство!..
  - Начальство, отзовутся другіе, въ еще большемъ смущеніи.
  - Бѣда!
- Къ становому, ребята! Съдлай коней, Митька! закричалъ мужикъ, ръшительно вскакиван съ мъста.

А туть еще и насмёшки найдутся:

- Ишь какую Гаврюх модель подвели!
- Значитъ все одно, что медаль получилъ.
- Опека, ребята!

"Часто распространеніе книги въ народѣ зависить отъ случайности", добавляетъ г. Щербина: "иногда на книгу, подходящую подъ его вкусъ и требованія, онъ вовсе не набредетъ и не наткнется. Эти случайности могутъ прямо вытекать изъ указанныхъ нами мѣръ и представляться несравненно чаще".

Нъть, г. Щербина, отвъчаемъ мы на это. Изъ такихъ мъръ, какъ вы предлагаете, ничего не вытечетъ. Только развъ упадетъ кредитъ книги. Безъ администраціи у васъ ни на шагъ! Даже чтобъ книги народу поправились, и то прибъгаете къ администраціи. А какъ вы думаете: отчего это бываетъ, что книга нравится народу? Въдь что нибудь должна же заключать въ себъ "Магометанка", что нравится и расходится. Вы вотъ приписываете тому, что она написана высокимъ и чувствительнымъ слогомъ, который народу по сердцу и въ его вкусъ. Тутъ есть крошечное зернышко правды. Дъйствительно, высокій и чувствительный слогъ можетъ нравиться, потому что заключаетъ въ себъ и облекаетъ собою дъйствительность, хоть и невозможную, хоть и безсмысленную, но совершенно противоположную скучной и тягостной обыденной дъйствительности простолюдина. Но въдь это не все, тутъ далеко не вся

причина. Главная и первая причина по нашему та, что эта книга не барская или перестала быть барскою. Очень можеть быть, что авторь писалъ и назначаль ее, въ простотъ своей, для самаго высшаго общества. Но литература наша встрътила ее съ насившкой. Издалась она у маленькаго книгопродавца-спекулятора, который пустиль ее по рынкамь, за дешевъйшую цъну. Отвергнутая "господами", книжка тотчасъ же нашла кредить въ народъ, и, можетъ быть, ей очень помогло въ глазахъ народа именно то, что она не господская. Разумъется, она не между мужиками расходилась сначала, а покалась горничнымъ, писарямъ, лакеямъ, приказчикамъ, мъщанамъ и тому подобному народу. Попавшись разъ, укоренилась и начала распространяться по казармамъ, а наконецъ, даже и по деревнямъ. Только по деревнямъ всетаки очень мало. Мы для того дълаемъ это замъчаніе, что наши составители нородныхъ книжекъ прямо мътять на мужика-пахаря. Это глубоко отпостно. Крестьянинъ-пахарь еще далеко не ощущаеть такой потребности въ чтеніи, какъ городской простолюдинъ, мъщанинъ, писарь, приказчикъ и даже какъ деревенской же дворовый человькь. Къ крестьянину и книжки-то заходять черезт этоть, высшій классь простолюдиновь, и смёшивать характеры и потребности этихъ двухъ классовъ народа — невозможно, а у насъ ихъ часто смішивають, оттого и рождается у нась ошибочная мысль дійствовать при распространеніи книги прямо черезъ сельскія общества. Книга, которая сельскому народу понравится, дойдеть къ нему сама собою, отъ городскихъ простолюдиновъ и отъ дворовыхъ, и вотъ покамъсть существующій въ дійствительности у насъ способъ распространенія книгъ въ народъ. Этотъ-то способъ распространенія и надо бы преимущественно имъть въ виду. Этотъ высшій классь простолюдиновь, заключающій въ себъ лакеевъ, мъщанъ, писарей и проч., граничитъ даже съ иными чиновниками и помъщиками включительно. Многіе и изъ благородныхъ и изъ служащихъ, недоученые и малообразованные, тоже читаютъ и цѣнятъ "Магометанокъ": "Зефироты" же, напримъръ, дѣйствуютъ не только на низшій классь, но захватывають чрезвычайную массу и изъ высшаго, т. е. даже и не изъ очень мало-образованнаго высшаго. Тоть, который уже не станеть читать и "Магометанку", съ наслажденіемъ прочтеть "Зефиротовъ", равно какъ и всё толки о свётопреставленіи и прочихъ тавихъ же предметахъ. Въ человъкъ, лишенномъ всевсзможной самодъятельности и принявшемъ и (по обычаю, и по невозможности принять иначе) предстоящую действительность за нечто крайне нормальное, невообразимо непреложное и установившееся, естественно рождается нъкоторое влечение, ивкоторый соблазить къ сомивнию, къ философствованию,

къ отрицанію. "Зефироты" и проч., представляя собою факты или возможность фактовъ, прямо противоположныхъ насущной дъйствительности и глубоко отрицающихъ ея непреложность и ея гнетущее спокойствіе, — чрезвычайно нравятся этой отрицательной точкой зрънія средней массъ общества и, написанные популярно, даютъ превосходный способъ волноваться умамъ, пофилософствовать и насладиться хоть какимъ нибудь скептицизмомъ. Вотъ почему и простолюдинъ, и даже пахарь любятъ въ книгахъ наиболье то, что противоръчитъ ихъ дъйствительности, всегда почти суровой и однообразной, и показываетъ имъ возможность міра другаго, совершенно непохожаго на окружающій. Даже сказки, т. е. прямыя небылицы, правятся простому народу, можетъ, отчасти по этой же самой причинъ. Каково же будетъ дъйствовать на него все мистическое? А такъ какъ всь эти книги не выходятъ изъ народныхъ воззръній и не превышаютъ его философію, то и признаются своими, и съ накопленіемъ этихъ книгъ, высшая, господская литература все ръзче и глубже отдъляется отъ народной. И потому ужасно смъшно, котда г. Щербина предлагаетъ народу "Слово о полку Игоревъ" и, еще лучше, пословицы. То есть то, что изъ народа же вышло, что составляеть его обыденную дъйствительность, — пословицы — предлагаются народу же отъ насъ. Ну, къ чему ему пословицы? Чтобъ быть еще народнъе? Не безпокойтесь, онъ ихъ не забудеть и безъ вашихъ напоминаній; вы-то сами ихъ не забудьте.

что изъ народа же вышло, что составляеть его обыденную двиствительность, — пословицы — предлагаются народу же отъ насъ. Ну, къ чему ему пословицы? Чтобъ быть еще народнъе? Не безпокойтесь, онъ ихъ не забудеть и безъ вашихъ напоминаній; вы-то сами ихъ не забудьте.

Въ книгъ г. Щербины не все совершенно неинтересное для народа. Но тонъ книги, барское происхожденіе ея, подступы и подходы ея — все это будетъ несносно для народа. Онъ инстинктивно отвергнетъ ее. Кътому же вышеприведенный способъ распространенія ея убъеть ея успъхъ окончательно.

Повторяемъ опять: по нашему, самый лучшій способъ (изъ искусственныхъ) — это спекуляція. Тутъ, если хотите, тоже высшая искусственность, высшая степень подхода и подступа, и отъ этого и успёхъ тоже можетъ быть отчасти сомнителенъ. Тутъ потому высшая искусственность, что весь подступъ, весь подвохъ, будетъ именно состоять въ томъ, что его совершенно снаружи не будетъ видно, то есть книга съ перваго взгляда какъ будто издана и распространена совершенно для однихъ барышей. Въ самомъ дѣлѣ, спекуляторъ — какой же баринъ? Какой же умышленный распространитель просвѣщенія въ народѣ? Спекуляторъ свой братъ, гроши изъ кармана тянетъ, а не напрашивается съ своими учеными благодѣяніями. Но вотъ задача: какъ обратить умышленнаго просвѣтителя въ спекулятора? Издаетъ книгу какое нибудь благотворительное общество, или какой нибудь вельможа—просвѣтитель человѣчества, или, наконецъ,

просто ученый — другъ человъчества. Къ чему имъ деньги? Они рады своихъ положить. Тутъ нужно очень схитрить, чтобъ непримѣтно было народу. Такъ что всего бы лучше было, еслибъ этотъ другъ человѣчества и вправду былъ спекуляторъ. Въ этомъ, по нашему, и дурнаго-то не очень много. Трудящійся достоинъ платы; это давно сказано. Представимъ себъ человъка благодътельнаго, сгорающаго желаніемъ добра, но бъднаго. Въдь надобно же и ему жить и кормиться отъ труда своего. А такъ какъ онъ имбеть особый таланть составлять народныя книжки, то есть знаеть народъ и что именно ему нужно; а сверхъ всего этого и самъ восиламененъ желаніемъ способствовать наискоръйшему распространенію въ народъ грамотности и образованности, то вотъ онъ и нашель себъ занятие: издаетъ себъ книжки, продаетъ ихъ и доходомъ съ нихъ кормится. И даже вовсе не надо туть возвышать особенно цену на эти книжки. Если оне придутся по нраву, то будуть расходиться въ большомъ количествъ, слъдственно, какъ бы ни быль маль барышь съ каждой книжки, въ сумив онъ быль бы значительный. Тутъ именно чёмъ талантливье составлена внижка, тьмъ болье ся разойдется, слъдовательно, тъмъ върнье барышъ. А талантливо составить — значить занимательно составить, потому что самая лучшая книга, какая бы она ни была и о чемъ бы ни трактовала, — это занимательная. Для этого-то и нужно, по возможности, избъгать всякаго подхода, всякихъ "отдъловъ", основанныхъ на предварительныхъ ученыхъ и исихологическихъ изученіяхъ мужичьей души; всякихъ отділовь, выпускающихъ изъ себя вторые отдълы, а вторые-третьи и т. д.; всякихъ статей съ разсчетомъ завлечь и пріободрить, и, однимъ словомъ, чтобъ какъ можно трудиве (а не ясиве, какъ сказано было у г. Щербины), можно было "усмотръть тъ существенныя свойства логики, практическихъ и пси-хологическихъ соображеній", которыя издатель положитъ въ основу своей книги. То есть и логика, и вев эти практическія и психологическія соображенія, непременно должны быть и будуть у составителя книги, если только онъ умный и дёльный человакъ; но надо, чтобъ они были по возможности скрыты, такъ что всего бы лучше было, еслибъ всв эти основы были даже и отъ самого составителя скрыты и дъйствовали бы въ немъ наивно и даже безсознательно. Но это ужь идеалъ; это возможно бы было только въ томъ случав, когда бы составитель народныхъ книжекъ видълъ въ этомъ составлении неудержимое призвание свое съ самаго дътства и ощущаль бы въ себъ самую наивную и горячую потребность жить съ народемъ и говорить съ нимъ во всё дни и часы своей жизни. Таковы, говорятъ, бываютъ нёкоторые *врожденные* педагоги, до страсти любящіе жить и обходиться съ дётьми, которыхъ отнюдь не надо смёшивать съ учеными

и искусственными педагогами. И первые, то есть врожденные, могутъ, въ свою очередь, тоже быть очень учеными педагогами; но безъ внутренняго влеченія и призванія одна ихъ ученость не принесла бы такихъ плодовъ. Но подобнаго составителя народныхъ книгъ трудно имъть теперь въ виду, хотя они непременно явятся впоследствии. Всякая вновь появившаяся въ обществъ дъятельность достигаетъ, наконецъ, идеала въ своихъ дъятеляхъ. У насъ же эта двятельность всего только что зарождается, но объщаеть перейти въ крайнюю потребность. Такіе двятели впоследствіи безо всякаго опасенія будуть издавать и всё необходимыя юридическія, гигіеническія и всевозможно-ическія свідінія для народа, и издадуть ихъ прекрасно, издадутъ именно то, что нужно, безо всякаго подвоха и подхода, именно потому, что онъ будуть нужны народу, и тъмъ скоръе все это удастся имъ такъ хорошо, что они-то, сами-то издатели, будуть настоящими народными дъятелями, такъ что, наконецъ, и самъ народъ признаеть ихъ за своихъ и книжки ихъ будутъ расходиться въ безиврномъ числь экземиларовъ, потому что кромь того что будутъ полезны и нужны, онъ будуть еще изданы талантливо; ибо прежде всего нуженъ таланта, чтобъ подходить къ народу и обращаться съ нимъ, наивный и прирожденный таланть, чего, кажется, вовсе не имъють въ виду составители теперешнихъ "Читальниковъ". Но мы теперь покамъсть издаемъ искусственно и ст хитростью, и потому, чтобь ужь какъ нибудь маскировать эту хитрость, нужно, чтобъ и искусственность и хитрость наша приписана была народомъ одной спекуляціи, одному желанію сбыть книгу за деньги. И потому, во первыхъ, педантская простота такихъ названій, какъ, напримъръ, "Читальникъ", могла бы быть и устранена. Народъ вовсе не такой пуританинъ, какъ вы думаете. Онъ не обидится заманчивымъ заглавіемъ и догадается, что оно выставлено на книгъ единственно для того, чтобъ подманить его купить ее, а не для того, какъ въ "Читальникъ", что ее нужно читать, для того, что стыдно быть безграмотнымъ и необразованными мужикомь, стыдно передъ добрыми людьми и благодётельными господами, которые принуждены были, наконець, административно и оффиціально распространять въ невъжественномъ черномъ народъ просвъщеніе. И потому всякое административное распространение книги должно быть по возможности устранено, а нужно, чтобъ народъ самъ досталъ ее съ рынку, именно потому, что самъ кумъ Матвъй слышалъ и рекомендовалъ, что книжка "ванятная". Никогда такъ сильно не распространяется книга, какая бы она ни была, какъ натурально, сама собою, и это самое върное, самое толковое, кръпкое и полезное распространение ея. Въ книжкъ этой, по крайней мъръ, хоть на первый разъ, все должно быть пожертвовано

занимательности и завлекательности. И потому, при составленіи такой книжки отнюдь не надо чуждаться того, что выходить изъ обыденной, видимой и часто противной простолюдину его дёйствительности. Вовсе не преступно будеть, напримёрь, дёйствовать преимущественно на воображеніе простолюдина. Чудеса природы, разсказы объ отдаленныхъ странахъ, о царяхъ и народахъ, о русскихъ царяхъ и ихъ дёяніяхъ, о карё Новгорода, о самозванцахъ, объ осадё Лавры, о войнахъ, походахъ, о смерти Ивана-царевича, занимательныя приключенія частныхъ людей, путешествія, въ родё, напримёръ, путешествій Кука или занимательнёйшаго для всеха классова и возрастова путешествія капитана Бонтекое, геніально составленнаго изъ прежнихъ матеріаловъ Александромъ Дюма...

ствія, въ родъ, напримъръ, путешествія кука или занимательнымато для вспах классовт и возрастовт путешествія капитана Бонтекое, геніально составленнаго изъ прежнихъ матеріаловъ Александромъ Дюма...

Боже! Что я слышу! Какой гомерическій хохотъ, какое страшное негодованіе поднялось кругомъ. Какъ! Въ книгу для народнаго чтенія переводить изъ Александра Дюма! Но что-же дѣлать, если Александръ Дюма написалъ Бонтекое (для дѣтей, кажется) геніально, именно такъ, какъ нужно для разсказа народу. Народъ вовсе не такой пуританинъ, какъ кажется, а не побрезгать при случав и Дюмасомъ, можетъ быть, было-бы именно настоящей-то, желаемой-то практичностью и деловитостью, потребной при составленіи книги. Народъ очень не прочь читать, но онъ очень еще не искусился въ чтеніи. Къ чему кормить его заурядъ одними только эссенціями полезности, благонравія и вашей благонамѣренности? Вы скажете, что народъ вовсе не такъ избалованъ вкусами, какъ какая нибудь барыня, которой непремънно надо Дюма, чтобъ у ней книга не выпала тотчасъ-же отъ зъвоты изъ рукъ? Согласенъ съ вами; но книга всетаки для народа повинка, и хоть онъ вовсе не того ищетъ въ ней, чего требуетъ отъ нихъ праздная и тупая барыня, но завлекательность крайне не вредить. Мив самому случалось въ казармахъ слышать чтеніе солдать, вслухъ (одинъ читалъ, другіе слушали) о приключеніяхъ какого нибудь кавалера де-Шеварни и герцогини де-Лявергондьеръ. Книга (какой-то толстый журналъ) принадлежала юнкеру. Солдатики читали съ наслажденіемъ. Когда-же дошло дёло до того, что герцогиня де-Лявергондьеръ отказывается отъ всего своего состоянія и отдаеть нісколько милліоновъ своего годоваго дохода бідной гризеткі. Розії, выдаеть ее за кавалера де-Шеварни, а сама, обратившись въ гризетку, выходить за Оливье Дюрана, простаго солдата, но хорошей фамиліи, который не хочеть быть офицеромъ единственно потому, что для этого не желаетъ прибъгать къ унизительной протекція, то эффекть впечативнія быль чрезвычайный. И сколько разъ мнъ приходилось иногда самому читать вслухъ солдатикамъ и другому народу разныхъ капитановъ Полей, Панфиловъ и проч. Я всегда произво-

дилъ эффектъ чтеніемъ и это мив чрезвычайно нравилось: даже до наслажденія. Меня останавливали, просили у меня объясненій разныхъ историческихъ именъ, королей, земель, полководцевъ. Я думаю, Диккенсъ произвель бы гораздо менье эффекта, Текеррей еще менье, а военные разсказы Скобелева такъ ничего не производили: только зъвали отъ скуки. Охъ, да какой это чуткій народъ! Тотчасъ разбереть ложь и подходъ. И какой юмористичный, вострый народъ въ то-же время. Разумвется, мнв скажуть: какой-же полезной цёли досгигли вы вашимь чтеніемь вслухь? Образовали-ль вы вашихъ слушателей, съ чемъ ушли отъ насъ? Во первыхъ, отвъчаю, что я вовсе не хотълъ образовывать моихъ слушателей, а только доставить имъ удовольствіе, и потому я этого хотвлъ, что мив самому доставляло это чрезвычайное удовольствіе. Когда же я растолковываль о короляхь, о вемляхь и вообще делаль полезныя замечанія, то и это мив доставляло очень много удовольствія. Во вторыхъ, тутъ всетаки было чтеніе, а не что другое, и какъ бы то ни было, а эти люди всетаки приучались находить наслаждение въ книго. Книга, стало быть, вообще внигрывала. Въ третьихъ, хоть я вовсе не думалъ тогда о томъ, но впослъдствии миж пришло въ голову, что книга всетаки лучше, чъмъ напримъръ три-листа или горка. Въ четвертыхъ, если ужь пошло на полезность и на отчеть въ ней, то въдь что нибудь значать-же, наконецъ, хоть напримъръ, вынесенныя изъ чтенія душевныя впечатльнія, нъкоторыя мысли, некоторыя мечты. Разумеется, было бы несравненно полезнее, еслибъ они прослушали "Слово о полку Игоревъ", "объ инфузоріяхъ", "рядъ пословицъ", объ "аеонской горъ" или хоть о "Несторъ-лътописцъ", (котораго біографія помъщается въ "Читальникъ", кажется, не потому только, что занимательно было бы узнать житіе Нестора, а потому, что Несторъ быль мьтописець, что, разумьется, въ глазахъ народа, придало бы ему чрезвычайную занимательность, не правда-ли?), Пожалуйста не обвиняйте меня въ подходъ: я вовсе не спорю и всъ эти названныя мною статьи "Читальника" могли-бы, разумьется, быть чрезвычайно и полезны и занимательны для народа. Но вотъ что миж кажется: миж кажется, мало того, чтобъ взять, выбрать ихъ откуда нибудь и помъстить въ "Читальникъ", чтобъ народъ ихъ тотчасъ же съ жадностію прочелъ: мнъ кажется, ихъ надобно и составить по возможности съ вдохновеніемъ, съ призваніемъ и именно съ темь талантомъ, который необходимъ для такой народной литературы.

Меня спросять: да откудова же вы возьмете теперь статей для вашей, напримъръ, книги, хотя бы вы ее и составили для спекуляціи, безо всякой оффиціальности и подходности и проч. и проч. и проч.? Отвъчаемъ:

Мы бы, конечно, теперь воспользовались тоже нашей современной литературой, хотя вся она, чуть не сплошь, — литература для господъ. Но разумъется, и въ ней можно много, даже очень много выбрать удобнаго и для народнаго чтенія. Только надобно съумъть сдълать выборъ. Какъ сдълать этоть выборь, -- мы полагаемь, после всего нами свазаннаго объснять излишнимъ. Мы разбираемъ статью г. Щербины, но вовсе не претендуемь на то, что мы способны сделать такой выборъ умиве и удачиве его. Сделаемь только одно замечание, именно: какія бы мы спекуляціи ни предлагали, но думаемъ, что теперь, въ настоящую минуту, хорошаго "Читальника" у насъ всетаки никто не составитъ. Зато мы совершенно увърены, что впослъдствии, и можетъ быть даже скоро, у насъ откроется свой особенный отдёль литературы, собственно для народнаго чтенія. Это только гаданіе, но намъ върится въ его осуществленіе. Дъятели этой будущей литературы, какъ мы уже упомянули выше, будуть действовать по прямому, врожденному призванію, по вдохновенію. Можеть быть, они наивно, безо всякаго труда найдуть тоть языкъ, которымъ заговорять съ народомъ, дъйствительно сольются съ его взглядами, потребностью, философіей. Они перескажуть ему все, что мы знаемь, и въ этой деятельности, въ этомъ пересказываніи будуть сами находить наслажденіе. Намъ даже кажется, что имъ не придется нимало скрывать отъ народа дъйствительное свое развитіе. Тогда, можеть быть, они ощутять въ себѣ и совершенно новые взгляды и совершенно новыя воззрѣнія, живыя, положительныя, сила и самостоятельность которыхъ получится именно отъ новой дъятельности, отъ потребности этой дъятельности, и которыя будутъ плодомъ насущной, настоятельной необходимости нашего соединения съ народнымъ началомъ. Это, разумъется, только еще гаданіе, и хотя много бы намъ котвлось сказать, въ смыслв гаданія, теперь объ этой будущей дъятельности литературы нашей, но по нъкоторымъ причинамъ мы теперь объ этомъ умалчиваемъ. Къ тому-же надо объ этомъ особо говорить. Но во всякомъ случав мы отнюдь не отрицаемъ теперешней двятельности нашихъ умныхъ и благонамъренныхъ людей при составлении книгъ, для народнаго чтенія. Давай Вогъ. Изъ этой-то діятельности и явится послівдующая, болье благотворная. И потому, если мы теперь и не согласились въ чемъ съ г. Щербиною, то повторяемъ: рѣдко что мы читали болѣе умнаго, болѣе благонамѣреннаго, чѣмъ его "Опытъ". Автору "Опытъ" мы не можемъ не быть благодарными за превосходный и полезнѣйшій трудъ его, и завидуемъ журналу, помъстившему у себя такую дъльную статью.

#### ٧.

# Послѣднія литературныя явленія.\*)

Газета "День".

Когда дела нетъ, настоящаго, серьезнаго дела, тогда деятели живутъ какъ кошки съ собаками и начинаютъ между собою разныя дрязги за принципы и убъжденія. Одинъ упрекаетъ другаго, что тотъ не такъ въруетъ, другой упрекаетъ перваго, что тотъ у себя подъ носомъ ничего не видить; третій кричить о книжкахь и объ оберткахь книжекь, четвертый ко всему кромъ себя равнодушенъ, пятый успокоился на незыблемыхъ міровых законахъ, подводить все и всёхъ подъ міровой ватерпась и свистить на всёхъ глядя. И такъ далее, и такъ далее. Всего не перечтешь. Вотъ явилась газета "День", всего только пять нумеровъ, а уже поднялась ругань. Явился "новый вопрось" объ университетахъ и воть полимся на насъ цёлый водопадъ статей объ университетахъ. Вотъ и мы хотимъ свазать свое слово объ этихъ послёднихъ литературныхъ явленіяхъ, и мы будемъ спорить о принципахъ, и мы будемъ упревать другихъ, что они не такъ въруютъ... Что дълать! Одна для всъхъ колея. А сказать свое слово надо: всв участвують... во всеобщемъ движеніи и т. д. ит. д.

"День"—это та же покойная, но неуспокоившаяся "Русская Бесёда", разбитая на газетные листки. Тё же имена, тё же мысли, тё же принципы. Редакторомъ Ив. Аксаковъ, статьи въ первомъ номерѣ Хомякова, Константина Аксакова (покойниковъ). Въ журналѣ всего замѣчательнѣе "славянскій" и "областной" отдѣлы. Этого нѣтъ почти ни въ одномъ

<sup>\*)</sup> Напечатано въ журналѣ "Время" за ноябрь 1861 г.

теперешнемъ русскомъ изданіи, по крайней мъръ въ такой непрерывности, и это ставитъ газету на довольно любопытное мъсто. Вообще изданіе очень любопытное.

Кое-гдв оно уже очень насодило; Аскоченскій, говорять, восторженно похвалиль его, а нъкоторые такь даже поспъшили похоронить новый "День" (печатно, разумъется). Въ одномъ петербургскомъ журналъ нъкоторые погребальщики уже догадались и о томъ отдъленіи, къ которому надо причислить журналъ.

Но господа могильщики не правы.

Туть и слова не можеть быть о раздёлё по отдёленіямъ.

Мы не за "День" заступаемся и не за взгляды его. Но имя Аксаковыхъ, всёхъ троихъ, слишеомъ извёстно, чтобъ не знать съ кёмъ имёешь дёло. И наконецъ, что за терроръ мысли? Чуть мыслить человёкъ не по вашему— губить его, — чёмъ другимъ нельзя, такъ хоть клеветой. Что за домашніе деспотики! Что за домашній терроризмъ, вспоенный на кисломъ молочкъ!

Но довольно... Скажемъ и наше слово о новой газетъ.

Это все тѣ же славянофилы, то же чистое, идеальное славянофильство, ни мало неизмѣнившееся, у котораго идеалы и дѣйствительность до сихъ поръ такъ странно вмѣстѣ смѣшиваются; для котораго нѣтъ событій и нѣтъ уроковъ. Тѣ же славянофилы, съ тою же неутомимою враждой ко всему, что не ихнее, и съ тою же неспособностью примиренія; съ тою же ярою нетерпимостью и мелочною, совершенно нерусскою формальностью. Вотъ для образчика изъ перваго номера "Дня":

"И на какомъ же широкомъ просторъ разгулялась, да еще и разгуливаетъ эта ложы! Все внутреннее развитие, вся жизнь общества, какъ проказой, поражены и растивны ею. Ложь! Ложь въ просвещени, чисто внешнемъ, иншенномъ всякой самодеятельности и творчества. Ложь въ вдохновенияхъ искусства, силящагося воплотить чуждые, случайные идеалы. Ложь въ литературъ, съ надменною важностью разработывающей задачи, созданныя историческими условіями, чуждыми нашей народной, исторической жизни; въ литературъ, больющей чужими бользнями и равнодушной из скорбами народными. Ложь въ порицании нашей народности, не въ силу негодующей, пылкой любви, но въ силу внутренняю нечестія, инстинктивно враждебнаго всякой святынь чести и долга. Ложь въ самовосхваленіи, сопряжонномъ съ упадкомъ духа и съ невёріемъ въ свои собственныя силы. Ложь въ поклоненіи свободь, уживающемся рядомъ съ побужденіями самаго утонченнаго деспотизма. Ложь въ религіозности, преданности въръ, прикрывающей грубое безвёріе. Ложь въ торжествё дикихъ ученій, созданныхъ безстыднымъ невъжествомъ, безболзненно оскорбляющимъ общественную совъсть и несмиряющимся предъ очевидною несокрушимою криностью коренныхъ основъ народной жизни. Ложь въ легкомысленной гоньбъ за новизною подъ чужестранною фирмою прогресса и цивилизаціи. Ложь въ гуманности и образованности, которыми, въ своей систематической непоследовательности, щеголяетъ наше общество, допускающее безъ разбора самыя несовивстимыя начала, закрывающее глаза оть выводовь, обходящее сознательно всв основные вопросы, раболыствующее всёмъ моднымъ кумирамъ современности, и выдающее за подвить высокаго благородства и терпимости—дешеное умёнье замазывать, неразрёшая, самыя непримиримыя противорёчія!.. Страшное, невиданное сочетаніе ребяческой незрёлости со всёми недугами дряхлой старости,—и при всемъ томъ—исцёленіе возможно и даже несомнённо! Мы это всё чувствуемъ, мы даже не можемъ и усомниться въ томъ искренно, и заря нашего спасенія уже брезжеть."

Не думаемъ, чтобъ эта заря брезжила для славянофиловъ. Славянофилы имеють редкую способность не узнавать своихъ и ничего не понииать въ современной дъйствительности. Одно худое видъть — хуже чъмъ ничего не видёть. А если и останавливаеть ихъ когда что хорошее, то если чуть-чуть это хорошее непохоже на разъ отлитую когда-те въ Москвъ формочку ихъ идеаловъ, то оно безвозвратно отвергается и еще ожесточениве преследуется, именно за то, что оно смело быть хорошимъ не такъ, какъ разъ навсегда въ Москвъ приказано. Впрочемъ и собственныйто идеалъ у нихъ еще вовсе не выясненъ. Есть у нихъ иногда сильное чутье, тонкое и мёткое, нёкоторыхъ (но отнюдь не всёхъ) основныхъ элементовъ русской народной особенности. Ни одинъ западникъ не понялъ и не сказаль ничего лучше о міръ, объ общинъ русской, какъ Константинъ Аксаковъ въ одномъ изъ самыхъ последнихъ своихъ сочененій, къ сожальнію неоконченномъ. Трудно представить себь пониманіе болье точное, ясное, широкое и плодотворное. Но тотъ же К. Аксаковъ пишетъ статью о русской литературв, помвщенную теперь въ первомъ номеръ "Дня"... Но объ ней послъ. Отвътимъ на приведенную выше выписку.

Скажемъ прямо: предводители славянофиловъ извъстны какъ честные люди. А если такъ, то какъ можно сказать объ всей литературъ, что она "равнодушна къ скорбямъ народнымъ"? Какъ смъть сказать: "о порицаніи нашей народности, не въ силу негодующей, пылкой любви, но въ силу внутренняго нечестія, инстинктивно враждебнаго всякой святынъ чести и долга"? Что за фанатизмъ вражды! Что за ръзкая увъренность въ самихъ сокровенныхъ помишленіяхъ противниковъ, въ сердцъ и въ совъсти ихъ! Неужели любить родину и быть честными дано въ видъ привилегіи только однимъ славянофиламъ? Кто могъ сказать это, кто бы ръшился написать это, кромъ человъка въ послъдней степени фанатическаго изступленія!.. Да, тутъ почти пахнетъ кострами и пытками... Мы не преувеличиваемъ. Въ концъ статьи нашей мы приведемъ еще одну тираду изъ "Дня": она на многое намекаетъ...

Да, конечно; у насъ лжи было много; это правда. Чужіе интересы не разъ принимались за свои, но если и принимались, то именно потому, что казались своими, родными, кровными, а вовсе не потому, что будто бы

двигало западниками одно "внутреннее нечестіе, инстинктивно враждебное всякой святнив чести и долга". (Какъ поднялась у васъ рука написать это! Нужно во многомъ сперва заручиться, чтобъ взвести такое ужасное обвинение!). Но зачёмъ же не замёчать правды, зачёмъ выпускать изъ виду возрождающуюся со всёхъ сторонъ жизненность, стремление къ дъйствительности, къ почвъ Если есть ложь, если была она, то наша художественная литература, за десятки последнихъ летъ, почти сплошь, относилась въ этой яжи отрицательно, а не положительно. Для славянофиловъ, кажется, не существуетъ подобнаго, напримъръ, факта, что во время самаго яраго западничества, доходившаго чуть не до последнихъ крайностей, вся художественная литература наша, Гоголь (до бол'язни его) и всъ за нимъ слъдовавшіе, относились къ плодамъ и результатамъ того же самаго западничества — отрицательно. Исчезъ для нихъ и тоть факть, что именно эта самая литература, страстно-отрицательная, съ неслыханной ни въ какой еще литературь силою смъха и добровольнаго самоосужденія, — благородная и съ энтузіазмомъ шедшал прямо къ тому, что считала доблестнымъ и честнымъ, — что эта самая литература восторженно поддерживалась самыми крайними западниками. Но славянофилы до сихъ поръ упорно хотять видёть въ западникахъ своихъ враговъ и говорятъ о нихъ не иначе, какъ съ презрвніемъ и проклятіемъ, забывая или лучше не хотя понять, что западничество и даже самыя последнія его крайности были вызваны непременнымъ желаніемъ самопровърки, самопознанія, последней вспышкой жизни въ умиравшей петровской реформ'в и первой вспышкой сознанія, его осудившаго, т. е. было вызвано самимъ процессомъ жизни. Будто въ западникахъ не было такого же чутья русскаго духа и народности, какъ въ славянофилахъ? Было, но западники не хотъли по-факирски заткнуть глазъ и ушей передъ нъкоторыми непонятными для нихъ явленіями; они не хотёли оставить ихъ безъ разръшенія, и во что бы ни стало отнестись къ нимъ враждебно. какъ дълали славянофилы; не закрывали глазъ для свъта и хотъли дойдти до правды умомъ, анализомъ, понятіемъ. Западничество перешло бы свою свою черту и совъстливо отказалось бы отъ своихъ ошибокъ. Оно и перешло ее, наконецъ, и обратилось къ реализму, тогда какъ славянофильство до сихъ поръ еще стоитъ на смутномъ и неопределенномъ идеалъ своемъ, состоящемъ, въ сущности, изъ некоторыхъ удачныхъ изученій стариннаго нашего быта, изъ страстной, но нъсколько книжной и отвлеченной любви къ отечеству, изъ святой въры въ народъ и въ его правду, а вмёсть съ тымь (зачымь утанвать? Отчего не высказать?) — изъ панорамы Москвы съ Воробьевыхъ горъ, изъ мечтательнаго представленія

московскихъ баръ половины семнадцатаго стольтія, изъ осады Казани и Лавры и изъ прочихъ панорамъ, представленныхъ во французскомъ вкусъ Карамзинымъ, изъ впечатлънія его же Марфы Посадницы, прочитанной когла-то въ детстве, и наконецъ, изъ мечтательной картины полнаго булушаго торжества надъ Нампами, насколько даже физическаго, — надъ Нъмцами непрощенными и даже, уже послъ торжества надъ ними, попрекаемыми. Мы вовсе не хотимъ смъяться говоря это, да и смъяться-то не надъ чемъ; но мы котели только заявить о несколько мечтательномъ элементъ славянофильства, который иногда доводить его до совершеннаго неузнанія своихъ и до полнаго разлада съ д'виствительностью. Такъ что во всякомъ случав западничество всетаки было реальные славянофильства. и не смотря на всё свои ошибки, опо всетаки дальше ушло, всетаки движеніе осталось на его сторонь, тогда какь славянофильство постоянно не двигалось съ мъста и даже вивняло это себъ въ большую честь. Западничество смело задало себе последний вопрось, съ болью разрешило его и, черезъ самосознаніе, воротилось-таки на народную почву и признало соединение съ народнымъ началомъ и спасение въ почвъ. Мы, съ своей стороны, заявляемъ какъ фактъ и твердо вёримъ въ непреложность его, что въ теперешнемъ, чуть не всеобщемъ (кромъ нъкоторыхъ крайнихъ и смёшных в исключеній) поворотё къ почей, сознательном в безсознательномъ, вліяніе славянофиловъ слишкомъ мало участвовало, а даже можетъ быть и совсемь не участвовало. Партія движенія шла собственнымь путемь и осмыслила свой путь собственнымъ анализомъ. Но и признавъ необходимость почвы, она прежнею жизнью, прежнимъ развитемъ убъдилась, что дело не въ проклятіи, а въ примиреніи и въ соединеніи, что реформа, отжившая въкъ свой, всетаки внесла къ намъ великій элементъ общечеловвиности, заставила насъ осмыслить его и поставила его въ нашемъ будущемъ какъглавное назначение наше, какъ законъ природы нашей, какъ главивищую цёль всёхъ стремленій русской силы и русскаго духа. И замътъте себъ: западникамъ сочувствовала всегда у насъ масса общества. Не презирайте ее, эту зарождающуюся массу! не говорите о ней, какъ ужь и слышится съ некоторыхъ сторонъ, что масса нашего общества слиикомъ ничтожна, слишкомъ невъжественна, слишкомъ изуродована на европейскій ладъ и уже подгнила, прежде чёмъ хоть во что нибудь успёла сложиться. Не утъщайте себя этимь, не пренебрегайте инстинктами общества, каковы бы они ни были. Вспомнимъ, что общество страстно сочувствовало западникамъ и раздёляло всё ихъ ошибки и увлеченія, тогда какъ постоянно принимало славянофильство за маскарадъ. А где тайна этого сочувствія массы? Тайна въ томъ, что жизнь, хоть какая нибудь,

что дъйствительность, что обновление, что залоги будущаго, что даже самый возврать на родную почву и нервый шагь въ тому — всетави въ рукахъ реалистовъ, потому что европеизмъ, западничество, реализмъ — всетаки это возрожденная жизнь, начало сознанія, начало воли, начало новыхъ формъ жизни. Западничество шло путемъ безпощаднаго анализа и за нимъ шло все, что могло идти въ нашемъ обществъ. Реалисты не боятся результатовъ своего анализа. Пусть ложь въ этой массъ, пусть въ ней сбродъ тъхъ лжей, которыя съ такимъ ярымъ наслажденемъ вы пересчитываете. Мы не боимся этого злораднаго исчисленія нашихъ бользней. Всь эти лжи, если есть онъ, — заранъ опредъленныя судьбою станціи пытливаго ума и анализа. Пусть это лжи, но движетъ насъ правда. Мы въ это въруемъ. Движеніе остановиться не можетъ и общество дойдетъ-таки до окончательнаго результата, по крайней мъръ, теперешнихъ усилій своихъ; будьте въ этомъ увърены.

Но вы являетесь съ газетой. Вы не хотите стоять въ сторонъ отъ всеобщаго движенія. Вы хотите отзываться на современныя явленія жизни живымъ, неустаннымъ словомъ, войдти съ усиленною противъ прежняго дъятельностью въ эту толчею почти чуждыхъ вамъ (какъ вы сами заявляете) интересовъ. Мы рады товариществу; но въдь товарищемъ вы не будете. Вы всетаки будете насъ учить нестериимо свысока... учить, безпрерывно учить; смъяться надъ нашими ошибками; не признавать нашихъ мукъ и страданій; осуждать ихъ со всею жестокостью изступленнаго идеализма и... и... Но вы ужь и начали. Смотрите, какъ тотъ же К. Акса-ковъ, въ статъъ своей, въ 1 № "Дня", относится сплошь ко всей русской литературъ. Онъ смотрить на нее враждебно скептически, онъ отрицаетъ въ ней все свое, съ легкостью нестершимою отъ серьезно болжющаго сердцемъ человъка, съ уловкой свысока-оскорбительной. Даже еслибъ онъ быль правъ совершенно въ сужденіи своемъ, то легкость, скептицизмъ статьи, это самообожание въ величавомъ отдълении себя отъ всего съ нимъ рядомъ живущаго, этотъ презрительный взглядъ, скользящій сверху и не удостоивающій ни надъ чёмъ серьезно остановиться, не удостоивающій ничего оцівнить, — ужь одно это было бы въ высшей степени безсердечно и легкомысленно. У него вся литература наша — сплошь подражание и стремление въ иноземному идеалу. Онъ отрицаетъ всякое проявление сознания общественнаго въ нашей литературь, не върить анализу, въ ней проявлявшемуся, самоосужденію, мукамъ, смѣху, въ ней отражавшимся. Нѣтъ, господа; вы съ нами не жили, вы въ нашихъ радостяхъ и скорбяхъ не участвовали; вы прівхали изъ-за !вдом

Да, конечно, европейскій идеаль, европейскій взглядь и вообще европейское вліяніе сильно отозвалось въ созданіяхъ нашей литературы, отражается и до сихъ поръ. Но развъ мы рабски воспринимали ихъ, развъ не переживали ихъ жизненнымъ процессомъ, развъ не выработывали своего русскаго взгляда на эти иноземныя явленія, развъ не убъдились, не прочувствовали самою жизнью, что общечеловъчность есть, можеть быть, самое важнъйшее и святъйшее свойство нашей народности? Развъ, наконецъ, мы не сознавали народности, не сознали необходимости почвы и обращенія къ ней? К. Аксаковъ говоритъ, что всѣ попытки обращенія къ народности оказались въ литературѣ нашей неудачными. "Портретъ купца похожъ — говоритъ онъ — у Островскаго; рѣчь сходна: говоритъ долженъ". Неужели-жь К. Аксаковъ у Островскаго только и замѣтилъ это долженъ", а не долженъ? По смыслу и по тону статьи такъ выходитъ. Нѣтъ, мы не повѣримъ въ этомъ К. Аксакову; онъ привидывается. Вёдь случается иногда съ самымъ серьезнымъ человёкомъ какой-то вапризъ, какая-то потребность избочениться, вставить въ глазъ стеклышко и посмотрёть на вселенную, - ну хоть такъ, какъ смотрятъ у насъ иногда на вселенную, въ четвертомъ часу по полудни, на Невскомъ проспектъ... И какъ вы думаете, чего требуетъ К. Аксаковъ: "гдъ же — говорить — настоящій купець? Гдъ душа его? Гдъ то, что въ немъ жить должно?" То есть ни больше ни меньше, требуеть изображенія положительныхъ сторонъ русскаго человъка, съ патетической его стороны. А, каково? То есть последняго слова сознанія, последней степени красоты мелькающаго намъ и манящаго насъ идеала. Бездълица! Мы не упрекаемъ К. Аксакова, что онъ не разглядълъ въ Островскомъ слъдовъ положительной русской красоты, уже кое-гдъ намъченной во всемъ его "Темномъ царствъ", что онъ не подивился на то: какъ это такъ рано удалось, такъ рано случилось, такъ рано началось высказываться это новое слово, — витесто того, чтобъ попрекать и подсмиваться? Мало-ли что человить можеть не замитить, особенно подъ вліяніемъ извистнаго идеальнаго настроенія. Но намъ нестерпимо сужденіе Аксакова, какъ было бы нестериимо сужденіе барича въ желтыхъ перчаткахъ и съ хлыстикомъ въ рукв надъ работою чернорабочаго: "А что, урока отчего не сработалъ? По восьми пудовъ не можешь носить? Нъженка!" Да чтожь вы-то дёлали, К. Аксаковъ? А не вы, такъ всё ваши славянофилы? Читаешь иныя ваши мивнія и, наконець, по неволю придешь къ завлюченію, что вы решительно въ стороне себя поставили, смотрите на насъ какъ на чуждое племя, точно съ луны къ намъ прівхали, точно не въ нашемъ царствъ живете, не въ наши годы, не ту же жизнь пережи-

ваете! Точно опыты недъ къмъ-то дълаете, въ микроскопъ кого-то разсматриваете. Да въдь это ваша же литература, ваша, русская? Что-же вы свысока-то на нее смотрите, какъ козявку ее разбираете? Да въдь вы сами литераторы, г-да славянофилы. Вёдь вы хвалитесь же знаніемь народа, ну и представьте намъ сами ваши идеалы, ваши образы. Но сколько намъ извъстно, выше князя Луповицкаго вы еще не подымались. Вы скажете: недъпо и грубо намъ такъ разсуждать. Извольте, мы согласимся съ вами, но только тогда, когда вы не будете разсматривать вашихъ же Русскихъ свысока, какъ букашекъ, какъ кучу какихъ нибудь муравьевъ, и забавляться надъ нашими усиліями, муками и ошибками. Бросьте вашь тонъ свысока, и вспомните, что вы сами Русскіе и принадлежите къ тому же самому обществу, одинъ фатализмъ насъ связалъ, и свысока, со стороны вы судить не можете, себя выгораживая. Вы какъ-будто хвалитесь, что у васъ есть свое, особое, не такое, какъ у насъ. Въдь согласитесь, въ словахъ "должонъ, а не долженъ" лежитъ столько насмъшки, столько лукавой про себя насмётки: "Вёдь воть, дескать, чего этотъ жалкій народъ не знаетъ! Какихъ основныхъ вещей не понимаетъ! Какъ совратился и отупфлъ! " Ну, и покажите намъ то, что у васъ есть, не скрывайте сокровище; да не въ наставленіяхъ, не въ надгробныхъ надъ нами річахъ покажите его, а въ настоящемъ ділі, — ну хоть въ искусстві, такъ какъ это всего невиниве и... сподручиве. Иначе въдь странно со стороны: чтожь это въ самомъ дёлё, подумаешь, люди, говорятъ, постигли тайну русскаго назначенія, русскаго духа, привиллегированно отмежевали себъ знаніе русскихъ судебъ русскаго человька и то, "какт онт быть должена", а смотришь — на дълъ отъ нихъ и нътъ ничего. И не могутъ сами-то показать, "какз онз быть должень!" И добро бы не было у нихъ литераторовъ!

Литераторы-то есть, да жизни-то ивть!

Да, ея нътъ! Чутья дъйствительности нътъ. Идеализмъ одуряетъ, увлекаетъ и — мертвитъ, и вы сами не ясно понимаете то, пониманіемъ чего хвалитесь передъ нами. Вотъ почему мы и сказали, что у васъ естъ чутье нъкоторыхъ основныхъ элементовъ русской жизни, но не всъхъ. Чутья какъ не быть: вы Русскіе, люди честные, любите родину; но идеализмъ губитъ васъ и иногда вы даете ужасные промахи, даже въ пониманіи именно этихъ-то основныхъ элементовъ русской жизни. Ну вотъ, напримъръ, еще тирада, изъ 2 № "Дня". Полюбуйтесь:

"Что видимъ мы... коть въ нашей литературъ? Какія—meopiu? Съ одной стороны пустое, голое отрицаніе, волненіе безъ содержанія и безъ цъли, какой-то призракъ жизни и движенія,—а въ сущности нъть ни жизни, ни движенія, все

полумертво и гнило, и заимствуеть силу только отъ силы враждебнаго напора: съ другой-грубая, тупая, безсмысленная сила, только въ насили и бездушномъ механизм'є полагающая спасеніе! Съ одной стороны ложь разрушенія, съ другой ложь созиданія; съ одной стороны невёріе, поклоняющееся, какъ богамъ, людскимъ, временнымъ кумирамъ; съ другой-мнимая въра, поклоняющаяся и Богу, какъ кумиру, и силою божьяго имени служащая своимъ корыстнымъ цёлямъ и выгодамъ! Тутъ раболъиство передъ каждымъ последнимъ словомъ науки; тамъ грубое преэрвніе къ наукв, къ мысли, къ подвигамъ разума и духа; туть злоупотребленіе, нечестное обращеніе со словомъ; тамъ преследованіе слова, любовь нъмоты и мрака, тайное сочувствіе съ безсловесными! И туть и тамъ одинаковое умерщвленіе духа: тамъ черезъ внішнее насиліе, а туть-черезъ оскудініе и огрубленіе духа. И туть и тамъ одинаковое подобострастное, рабское отношеніе къ иноземному, безсмысленная покорность подражанія, изміна народному духу, при наружной грубой поддёлке подъ русскую народность. Въ безысходный мракъ погружены объ враждующія стороны, во мракъ терзають и истребляють другь друга!-И если народъ наконецъ подыметь усталыя отъ долгой дремоты очи, и взглянеть—на нашихъ литераторовъ и всякаго рода художниковъ (кромъ нъкоторыхъ исключеній), взглянеть на этихъ незваныхъ гостей, устроившихъ свой буйный ппръ у его ложа, прислушается къ ихъ оглушительнымъ кликамъ, къ треску и грому ихъ веленій и вещаній,—что скажеть онъ? "Куда девали вы порученные вамь дары нашей родины, богатой земли? Куда расточили ен духовныя сокровища? Что сталось съ моимъ обычаемъ, върою, преданіемъ, моею прожитою жизнью, моимъ долгимъ и горькимъ опытомъ? Что совершили вы на досугъ? Гдъ цъльность и единство жизни и духа? Гдъ наука, вами взрощенная? Гдъ мое живое, изобразительное, свободное слово? Какого хлама нанесли вы на мою почву?.. Нътъ, вы не мои, вы безобразные снимки съ чужихъ народовъ! Подите къ нимъ, если они васъ примутъ:-я не знаю васъ, вы мнф ненужны, вы чужды мив..." скажеть народъ, пробуждаясь къ сознанію, и смететь ихъ, какъ соръ, свъжая струя воскресшаго народнаго духа!

"Но еще не наступила пора. И хотя мы почти увърены, что голосъ нашъ раздается напрасно, но, примъняясь къ предмету настоящей ръчи нашей, скажемъ и мы: "Гласъ вопіющаго въ пустынъ: уготовайте путь Господень... По-

кайтеся!.."

Хорошо-съ. Но такъ-ли скажетъ народъ? Такъ-ли (и это главное) разсудитъ онъ? Не приписываете-ли вы ему своего суда, своихъ мнѣній? Вы говорите про нашихъ художниковъ и литераторовъ. Про художниковъ мы теперь ничего не скажемъ и не будемъ гадать о томъ, какая участь постигнетъ нашу академію художествъ. Но другимъ, о которыхъ вы говорите, онъ скажетъ, по-нашему, вотъ что: "Успокойтесь! Вы тѣ-же Русскіе, и я признаю васъ Русскими за то, что вы меня сами, наконецъ, признали и догадались, что безъ меня вамъ жить плохо и что безъ меня вы ничего не сдѣлаете. Честь и слава вамъ, что какъ только проснулась ваша мысль, какъ только вы выросли и возмужали, тотчасъ-же вспомнили обо мнѣ. Честь и слава вамъ, что вы скорбѣли моими скорбями и другихъ научили скорбѣть; что вы заступались за меня и рѣшили сообща—воротиться ко мнѣ, на родную почву. Научите-жь вы меня теперь тому, что вы за моремъ узнали, и опишите мнѣ въ точности всѣ ваши странствованія и страданія. Я-же васъ научу тому, что вы своего позабыли.

Во многомъ вы ошибались; но ошибку въ фальшь не ставятъ. Ошибокъ умышленныхъ вы промежь себя не терпъли и не хотъли терпъть, а я это выше всего цъню. Всъ мы изъ одной благородной почвы и, какъ Русскіе, всъ мы другъ передъ другомъ равны..." И ужь если пошло на тексты, то не грозный текстъ пророка приведеть онъ тогда, а милосердое слово безконечной любви... Такъ намъ кажется. Намъ кажется, что мы заслужимъ въ его сознаніи, а сознательно онъ не смететъ насъ какъ соръ... Въдь и увасъ онъ говоритъ сознательно: какъ-же вы сознательно вложили ему такія слова въ уста! Нътъ, господа, не клевещите на русскій народъ, не приписывайте ему своего суда!

Есть у васъ и еще тирады; но объ нихъ какъ-то не приходится намъ судить (чтобъ не распространять статью, разумбется). И тымь болые странно для насъ, что въдь вы сами знали, чтобъ объ этихъ тирадахъ не будуть судить и на нихъ не будуть вамь возражать. Но не смотря на то, вы увлеклись и — судили до конца. И въдь какъ судили-то, какимъ судомъ! Сами-же признавались, начиная судъ, что будете говорить только объ одной сторонъ, выслушаете только одного подсудимаго. Въ какомъже судь выслушивають только одну сторону? А вы выслушали, да еще положили решение, т. е. осудили — одну сторону. Хорошо это вы сделали? Оставляемъ это на вашу совъсть. Дъло, конечно, шло объ русской литературъ. Это еще не такъ важно. Ну, а если-бы шло о чемъ поважнъе? Повърьте, что это нехорошій пріемъ. Дурные "Дни" вы сулите намъ впереди. Мы съ симпатіей думали встрётить журналь вашъ, но вы хоть какую симпатію потушите. Или воть еще: Проявился у вась въ 4 номер'в одинъ корреспондентъ Н. В. Пишетъ онъ о крестьянахъ. Трудно представить себъ что нибудь болъе ограниченнаго и самодовольнаго, какъ сужденія господина Н. В. Редакторъ "Дня" самымъ обязательнъйшимъ образомъ возится съ нимъ въ продолжение всей статьи, возражаетъ ему поминутно; увърять его, что тамъ, гдъ г. Н. Б. видить одну дичь, глупость и невежество крестьянина, не только неть дичи, глупости, но что даже напротивъ, видно много ума. На нъкоторыя возмущающія душу сужденія г-на Н. Б. редакторъ возражаетъ необыкновенно снисходи-тельно и деликатно, и даже спѣшитъ, въ одномъ мѣстѣ, заявить, что г. Н. Б. совсимъ не обскурантъ. "Намъ слишкомъ хорошо извистенъ образъ мыслей и дъйствій автора, — замъчаетъ редакторъ, — чтобъ допустить возможность подобнаго объ немъ отзыва". Ну, да положимъ... т. е. не то что г. Н. Б. не обскуранть: этого мы никакъ допустить не можемъ, не смотря на отзывъ редактора; а положимъ, что у всякаго своя фантазія, что редакціи нравится пом'єщать такія статьи, на которыя она сама

принуждена писать въ томъ-же нумерѣ критику. Ну, а вотъ это какъ вамъ покажется: На одно мнѣніе г-на Н. Б. редакторъ уже самъ дѣлаетъ слѣдующую замѣтку о бывшемъ крѣпостномъ состояніи:

"Мы даже думаемь, что въ общей сложности, личныя отношенія пом'вщиковь и крестьянъ были довольно человёчны. Покоясь на лоне, повидимому незыблемаго, крипостнаго права, наивно увъренный въ его совершенной человъческой и божеской законности, помъщикъ не имълъ надобности оправдывать это право клеветами на крестьянъ, и относился къ нимъ довольно дружелюбно и простосердечно. Этому доказальствомъ служить между прочимъ и то, что помещики допустили образование и развитие крестьянскихъ общинъ и міра, совершившееся вовсе не вопреки ихъ воль и не въ ограждение только отъ помъщичьяго произвола. У насъ никогда не было ничего подобнаго отношеніямъ феодальныхъ владельцевь къ ихъ вассаламъ. Крестьянинъ не былъ для помещика "виленемъ" (vilain), а "рабомъ божінмъ" такимъ-то, "христіанскою же душою", "хотя подчасъ и "съ глупымъ крестьянскимъ разумомъ!" Совершались иногда страшныя злоупотребленія, но они не возводились вт законт, какъ на западъ. Такія пошлины, какія взимались тамъ, такія "права" владітьцевь, какъ знаменитое jus p. n., у насъ просто немыслимы. Когда же критика общественнаго сознанія обличила всю внутреннюю неправду кръпостнаго права и нарушила блаженный миръ безсознательныхъ, деспотическихъ и въ то же время какихъ-то простодушныхъ отношеній, возникли дійствительно со стороны многихь помінциковь клеветы на крестьянь, и вообще ложныя оцфики крестьянскаго права,—непомѣшавшія впрочемъ совершиться делу освобожденія.

"Гораздо сильне клеветь крепостнаго права были клеветы на русскій народь, создаваемыя неистовыми поклонниками западной образованности, отрицавшими въ народе всякое право на свободное и самобытное народное развитіе".

Хорошо? "Покоясь на лонъ, повидимому незыблемаго, кръпостнаго права, наивно увъренный въ его совершенной человъческой п божеской законности, помъщикъ относился къ крестьянамъ довольно дружесмобно и простосердечно"...

Во первыхъ, до какой-же отупѣлости долженъ дойти человѣкъ, чтобъ быть увѣреннымъ въ божеской законности крѣпостнаго права. А если такъ, то какъ-же можно ручаться, что такой человѣкъ могъ относиться къ своему крестьянину дружемобно? Вы говорите, что у насъ не было ничего подобнаго феодальнымъ отношеніямъ на Западѣ? Ну нѣтъ-съ; одно другаго вѣрно стоило. Спросите у мужиковъ.

"Крестьянинъ—говорите вы—не былъ для помѣщика виленемя, а рабомъ божіимъ, христіанскою душою". А холонъ, хамъ, халуй, хамлетъ:— что, эти названія, по вашему, благороднѣе виленя? Но позвольте, что вы разумѣете подъ именемъ дружелюбныхъ помѣщиковъ? Да помѣщикъ, при тѣхъ правахъ, которыми онъ обладалъ, даже самый добрый, самый добрѣйшій, не могъ относиться въ нѣкоторыхъ случаяхъ къ своимъ крестьянамъ "дружелюбно и простосердечно". Но что говорить!.. Объ

этомъ такъ уже много сказано и это такъ для всёхъ ясно, что трудно въ настоящее время не понимать этого.

Вы замѣчаете, наконецъ, что клеветы западниковъ на русскій народъ были сильнѣе клеветь помѣщиковъ на крестьянъ, когда блаженный міръ "простосердечныхъ" отношеній нарушился усиленнымъ присмотромъ правительства. Ну нѣтъ-съ, это вамъ только кажется...

Но довольно. Вёдь намъ еще, можетъ быть, нёсколько разъ придется повстрёчаться съ газетою "День" на дорогъ.

# ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ

изъ

журнала "гражданинъ"

за 1873 г.

. .

## Вступленіе.\*)

Двадцатаго декабря я узналъ, что уже все ръшено и что я редакторъ "Гражданина". Это чрезвычайное событіе, т. е. чрезвычайное для меня (я никого не хочу обижать), - произошло, однако, довольно просто. Двадцатаго декабря я какъ разъ читалъ статью "Московскихъ Въдомостей" о бракосочетаніи китайскаго императора; она оставила во мив сильное впечативніе. Это великолвиное и, повидимому, весьма сложное событіе произошло тоже удивительно просто: все оно было предусмотрѣно и опредълено еще за тысячу лътъ, до послъдней подробности, почти въ двухстахъ томахъ церемоній. Сравнивъ громадность китайскаго событія съ моимъ назначениемъ въ редакторы, — я вдругъ почувствовалъ неблагодарность къ отечественнымъ установленіямъ, не смотря на то, что меня такъ легко утвердили и подумалъ, что намъ, т. е. миъ и князю Мещерскому. въ Китай было бы несравненно выгодние, чимъ здись, издавать "Гражданина". Тамъ все такъ ясно... Мы оба предстали бы въ назначенный день въ тамошнее главное управление по дъламъ печати. Стукнувшись лбами объ полъ и полизавъ полъ языкомъ, мы бы встали и подняли напи указательные персты передъ собою, почтительно склонивъ головы. Главноуправляющій по дізламъ печати, конечно, сдізлаль бы видъ, что не обращаеть на нась ни малейшаго вниманія, какь на влетевшихь мухь. Но всталь бы третій помощникь третьяго его секретаря и, держа въ рукахъ дипломъ о моемъ назначении въ редакторы, произнесъ бы намъ внушительнымъ, но ласковымъ голосомъ опредъленное церемоніями наставленіе. Оно было бы такъ ясно и такъ понятно, что обоимъ намъ было бы неимовърно пріятно слушать. На случай, еслибъ я въ Китав быль такъ глупъ и чистъ сердцемъ, что, приступая къ редакторству и сознавая сла-

 <sup>\*)</sup> Напечатано въ № 1 журнала "Гражданинъ" за 1873 г. пневникъ писателя.

бость своихъ способностей, ощутилъ бы въ себѣ страхъ и угрызенія совѣсти, — мнѣ бы тотчась же было доказано, что я вдвое глупъ, питая такія чувства. Что именно съ этого момента мнѣ вовсе не надо ума, еслибъ даже и былъ; напротивъ того, несравненно благонадежнѣе, если его нѣтъ вовсе. И ужь, безъ сомнѣнія, это было бы весьма пріятно выслушать. Заключивъ прекрасными словами: "Иди, редакторъ, отнынѣ ты можешь ѣсть рисъ и пить чай съ новымъ спокойствіемъ твоей совѣсти", третій помощникъ третьяго секретаря вручилъ бы мнѣ красивый дипломъ, напечатанный на красномъ атласѣ золотыми литерами, князь Мещерскій даль бы полновѣсную взятку, и оба мы, возвратясь домой, тотчасъ же бы издали великолѣпнѣйшій № "Гражданина", такой, какого здѣсь никогда не издадимъ. Въ Китаѣ мы бы издавали отлично.

Подозрѣваю, однако, что въ Китаѣ князь Мещерскій непремѣнно бы со мною схитрилъ, пригласивъ меня въ редакторы наиболѣе съ тою цѣлью, чтобъ я замѣнялъ его лицо въ главномъ управленіи по дѣламъ печати каждый разъ, когда бы его приглашали туда получать удары по пятамъ бамбуковыми дощечками. Но я перехитрилъ бы его: я бы тотчасъ пересталъ печатать "Бисмарка", самъ же, напротивъ, сталъ отлично писать статъи, — такъ что къ бамбуку призывали бы меня всего лишь черезъ нумеръ. Зато я бы выучился писать:

Въ Китаѣ я бы отлично писалъ; здѣсь это гораздо труднѣе. Тамъ

Въ Китав я бы отлично писалъ; здъсь это гораздо труднъе. Тамъ все предусмотръно и все разсчитано на тисячу лътъ; здъсь же все вверхъ дномъ на тисячу лътъ. Тамъ я даже по неволъ писалъ бы понятно; такъ что не знаю, кто бы меня сталъ и читать. Здъсь, чтобы заставить себя читать, даже выгоднъе писать непонятно. Только въ "Московскихъ Въдомостяхъ" передовыя статьи пишутся въ полтора столбца и — къ удивленю — понятно; да и то если принадлежатъ извъстному перу. Въ "Голосъ" онъ пишутся въ восемь, въ десять, въ двънадцать и даже въ тринадцать столбцовъ. И такъ вотъ сколько надо здъсь истратить столбцовъ, чтобы заставить уважать себя.

У насъ говорить съ другими — наука, т. е. съ перваго взгляда, пожалуй также, какъ и въ Китав; какъ и тамъ, есть нъсколько очень упрощенныхъ и чисто научныхъ пріемовъ. Прежде, напримъръ, слова: "я ничего не понимаю", означали только глупость произносившаго ихъ; теперь же приносятъ великую честь. Стоитъ лишь произнести съ открытымъ видомъ и съ гордостью: "Я не понимаю религіи, я ничего не понимаю въ Россіи, я ровно ничего не понимаю въ искусствъ" — и вы тотчасъ же ставите себя на отмънную высоту. И это особенно выгодно, если вы въ самомъ дълъ ничего не понимаете. Но этотъ упрощенный пріємъ ничего не доказываетъ. Въ сущности у насъ каждый подозрѣваетъ другаго въ глупости, безо всякой задумчивости и безо всякаго обратнаго вопроса на себя: "да ужь не я-ли это глупъ въ самомъ дѣлѣ?" Положеніе вседовольное, и однакоже никто не доволенъ имъ, а всѣ сердятся. Да и задумчивость въ наше время почти невозможна: дорого стоитъ. Правда, покупаютъ готовия идеи. Онѣ продаются вездѣ, даже даромъ; но даромъ-то еще дороже обходятся, и это уже начинаютъ предчувствоватъ. Въ результатѣ никакой выгоды и по прежнему безпорядокъ.

Пожалуй, мы тотъ же Китай, но только безъ его порядка. Мы едва лишь начинаемъ то, что въ Китай уже оканчивается. Несомнънно придемъ къ тому же концу, но когда? Чтобы принять тысячу томовъ "Церемоній", съ тъмъ, чтобы уже окончательно выиграть право ни о чемъ не задумываться, намъ надо прожить, по крайней мъръ, еще тысячелътіе задумивости. И что же—никто не хочетъ ускорить срокъ, потому что никто не хочетъ задумываться.

Правда и то: если никто не хочетъ задумываться, то, казалось бы, тёмъ легче русскому литератору. Да, легче дёйствительно; и горе тому литератору и издателю, который въ наше время задумывается. Еще горше тому, кто самъ захотёлъ бы учиться и понимать; но еще горше тому, который объявить объ этомъ искренно; а если заявитъ, что уже капельку понялъ и желаетъ высказать свою мысль, то немедленно всёми оставляется. Ему остается лишь подыскать какого нибудь одного подходящаго человёчка, или даже нанять его, и только съ нимъ однимъ и разговаривать; можетъ быть, для него одного и журналъ издавать. Положеніе омерзительное, ибо это все равно что говорить самому съ собой и издавать журналъ для собственнаго удовольствія. Я сильно подозрёваю, что "Гражданину" еще долго придется говорить самому съ собой для собственнаго удовольствія. Взять ужь то, что по медицинё разговоръ съ собой обозначаетъ предрасположеніе къ помёшательству. "Гражданинъ" долженъ непремённо говорить съ гражданами и вотъ въ томъ вся бёда его!

И такъ, вотъ къ какому изданію я пріобщилъ себя. Положеніе мое въ висшей степени неопредъленное. Но буду и я говорить самъ съ собой и для собственнаго удовольствія, въ формъ этого дневника, а тамъ чтобы ни вишло. Объ чемъ говорить? Обо всемъ, что поразитъ меня или заставить задуматься. Если же найду читателя и, Боже сохрани, оппонента, то понимаю, что надо умъть разговаривать и знать съ къмъ и какъ говорить. Этому постараюсь выучиться, потому что у насъ это всего труднъе, т. е. въ литературъ. Къ тому же и оппоненты бываютъ различние; не со

всякимъ можно начать разговоръ. Разскажу одну басню, которую слышаль на дняхъ. Говорятъ, что басня древняя, чуть не индійскаго происхожденія, что весьма утёшительно.

Однажды свинья поспорила со львомъ и вызвала его на дуэль. Воротись домой, одумалась и струсила. Собралось все стадо, подумали и ръшили такъ:

— Видишь, свинья, тутъ у насъ по близости есть одна яма; поди, вываляйся въ ней хорошенько и явись такъ на мъсто. Увидишь.

Свинья такъ и сдёлала. Левъ пришелъ, понюхалъ, поморщился и пошелъ прочь. Долго еще потомъ свинья хвалилась, что левъ струсилъ и убъжалъ съ поля битвы.

Вотъ басня. Конечно, львовъ у насъ нѣтъ, — не по климату, да и слишкомъ величественно. Но поставьте вмѣсто льва порядочнаго человѣка, какимъ каждый обязанъ быть, и нравоученіе выйдетъ тоже самое.

Кстати, разскажу еще присказку:

Однажды, разговаривая съ покойнымъ Герценомъ, я очень хвалилъ ему одно его сочиненіе, — "Съ того берега". Объ этой книгѣ, къ величайшему моему удовольствію, съ похвалой отнесся и Михаилъ Петровичъ Погодинъ въ своей превосходной и любопытнѣйшей статьѣ о свиданіи его за границей съ Герценомъ. Эта книга написана въ формѣ разговора двухълицъ, Герцена и его оппонента.

- И мий особенно нравится, замётиль я между прочимь, что вашь оппоненть тоже очень умень. Согласитесь, что онь васъ во многихъ случаяхъ ставить къ стёнё.
- Да въдь въ томъ-то и вся штука, засмъялся Герценъ. Я вамъ разскажу анекдотъ. Разъ, когда я былъ въ Петербургъ, затащилъ меня къ себъ Вълинскій и усадилъ слушать свою статью, которую горячо писалъ: "Разговоръ между господиномъ А. и господиномъ В." (Вошла въ собраніе его сочиненій). Въ этой стать господинъ А., т. е., разумъется, самъ Бълинскій выставленъ очень умнымъ, а господинъ В., его оппонентъ, понлоше. Когда онъ кончилъ, то съ лихорадочнымъ ожиданіемъ спросилъ меня:
  - Ну что, какъ ты думаешь?
  - Да хорошо то хорошо и видно, что ты очень умень, но только охота тебъ была съ такимъ дуракомъ свое время терять.

Бълинскій бросился на диванъ, лицомъ въ подушку, и закричалъ, смъясь что есть мочи:

— Зарвзаль! Зарвзаль!

#### Старые люди.

Этотъ анекдотъ о Бълинскомъ напомнилъ мнъ теперь мое первое вступленіе на литературное поприще, Богъ знаетъ сколько лють тому назадъ; грустное, роковое для меня время. Мий именно припомнился самъ Билинскій, какимъ я его тогда встрітиль и какъ онъ меня тогда встрітиль. Мив часто припоминаются теперь старые люди, конечно потому, что встръчаюсь съ новыми. Это была самая восторженная личность изъ всёхъ миж встрвчавшихся въ жизни. Герценъ быль совсемъ другое: то быль продукть нашего барства, gentilhomme russe et citoyen du monde прежде всего,типъ явившійся только въ Россіи и который нигдъ кромь Россіи не могъ явиться. Герценъ не эмигрировалъ, не полагалъ начало русской эмиграціи; — нътъ, онъ такъ ужь и родился эмигрантомъ. Они всъ, ему подобные, такъ прямо и рождались у насъ эмигрантами, хотя большинство ихъ и невывъжало изъ Россіи. Въ полтораста лътъ предыдущей жизни русскаго барства, за весьма малыми исключеніями, истлёли послёдніе корни, расшатались последнія связи его съ русской почвой и съ русской правдой. Герцену какъ будто сама исторія предназначила выразить собою въ самомъ яркомъ типъ этотъ разрывъ съ народомъ огромнаго большинства образованнаго нашего сословія. Въ этомъ смыслъ это типъ историческій. Отдълясь отъ народа, они естественно потеряли и Бога. Безпокойные изъ нихъ стали атеистами; вялые и спокойные — индеферентными. Къ русскому народу они питали лишь одно презрвніе, воображая и ввруя въ то же время, что любять его и желають ему всего лучшаго. Но они любили его отрицательно, воображая вивсто него какой-то идеальный народь, — какимъ-бы долженъ быть, по ихъ понятіямъ, русскій народъ. Этотъ идеальный народъ невольно воплощался тогда у иныхъ передовыхъ представителей большинства въ парижскую чернь девяносто третьяго года. Тогда

это быль самый ильнительный идеаль народа. Разумется, Герцень долженъ быль стать соціалистомь и именно какъ русскій баричь, т. е. безо всякой нужды и цели, а изъ одного только "логическаго теченія идей" и отъ сердечной пустоты на родинъ. Онъ отрекся отъ основъ прежняго общества; отрицаль семейство и быль, кажется, хорошимь отцомь и мужемъ. Отрицалъ собственность, а въ ожиданіи усп'яль устроить д'яла свои, и съ удовольствиемъ ощущаль за границей свою обезпеченность. Онъ заводиль революціи и подстрекаль къ нимъ другихъ и въ тоже время любиль комфортъ и семейный покой. Это быль художникъ, мыслитель, блестящій писатель, чрезвычайно начитанный человокь, остроумець, удивительный собесёдникъ (говорилъ онъ даже лучше, чёмъ писалъ) и великолепный рефлектёръ. Рефлексія, способность сдёлать изъ самаго глубокаго своего чувства объектъ, поставить его передъ собою, поклониться ему, и сейчасъ же, пожалуй, и насмъяться надъ нимъ, была въ немъ развита въ высшей степени. Безъ сомивнія, это быль человыкь необыкновенный; но чымь бы онъ ни былъ-писалъ-ли свои записки, издавалъ-ли журналъ съ Прудономъ, выходиль-ли въ Парижъ на баррикады (что такъ комически описалъ въ своихъ запискахъ); страдалъ-ли, радовался-ли, сомневался-ли; посылаль-ли въ Россію, въ шестьдесять третьемъ году, въ угоду полякамъ свое воззвание къ русскимъ революціонерамъ, въ тоже время не въря полякамъ и зная, что они его обманули, зная, что своимъ воззваніемъ онъ губить сотии этихъ нестастныхъ молодыхъ людей; съ наивностью-ли неслиханною признавался въ этомъ самъ въ одной изъ позднейшихъ статей своихъ, даже и не подозръвая, въ какомъ свъть самъ себя виставляетъ такимъ признаніемъ-всегда, везд'я и во всю свою жизнь онъ, прежде всего, быль gentilhomme russe et citoyen du monde, по просту продукть прежняго крепостничества, которое онъ ненавидель и изъ котораго произошель, не по отпу только, а именно чрезъ разрывъ съ родной землей и съ ея идеалами. Бълинскій, напротивъ, Бълинскій былъ вовсе не gentilhomme, — о, ивтъ. (Онъ Богъ знаетъ отъ кого происходилъ. Отецъ его былъ, кажется, военнымъ лекаремъ).

Бълинскій быль по преимуществу не рефлективная личность, а именно беззавътно восторженная, всегда и во всю его жизнь. Первая повъсть моя "Бъдные Люди" восхитила его (потомъ, почти годъ спустя, мы разошлись — отъ разнообразныхъ причинъ, весьма, впрочемъ, неважныхъ во всёхъ отношеніяхъ); но тогда, въ первые дни знакомства, привязавшись мо мнѣ всёмъ сердцемъ, онъ тотчасъ же бросился, съ самою простодушною торопливостью, обращать меня въ свою въру. Я нисколько не преувеличиваю его горячаго влеченія ко мнѣ, по крайней мърѣ въ первые

мъсяцы знакомства. Я засталъ его страстнымъ соціалистомъ и онъ прямо началь со мной съ атеизма. Въ этомъ много для меня знаменательнаго, именно удивительное чутье его и необыкновенная способность глубочайшимъ образомъ проникаться идеей. Интернаціоналка въ одномъ изъ своихъ воззваній, года два тому назадъ, начала прямо съ знаменательнаго заявленія: "мы прежде всего общество атеистическое", т. е., начала съ самой сути дёла; тёмъ же началъ и Бёлинскій. Выше всего цёня разумъ, науку и реализмъ, онъ въ то же время понималъ глубже всехъ, что одни: разумъ, наука и реализмъ могутъ создать лишь муравейникъ, а не соціальную "гармонію", въ которой бы можно было ужиться человіку. Онъ зналъ, что основа всему-начала нравственныя. Въ новыя нравственныя основы соціализма (который однако не указаль до сихъ поръ ни единой, кромф гнусныхъ извращеній природы и здраваго смысла), онъ вфриль до безумія и безо всякой рефлексін; туть быль одинь лишь восторгь. Но какъ соціалисту, ему прежде всего следовало низложить христіанство; онъ зналъ, что революція непрем'янно должна начинать съ атеизма. Ему надо было низложить ту религію, изъ которой вышли нравственныя основанія отрицаемаго имъ общества. Семейство, собственность, нравственную отвътственность личности — онъ отрицаль радикально. (Замъчу, что онъ быль тоже хорошимъ мужемъ и отцомъ, какъ и Герценъ). Безъ сомненія, онъ понималь, что, отрицая нравственную ответственность личности, онъ темъ самымъ отрицаетъ и свободу ея; но онъ върилъ всъмъ существомъ своимъ (гораздо слъпъе Герцена, который, кажется, подъ конецъ усумнился), что соціализмъ не только не разрушаеть свободу личности, а напротивъ-возстановляеть ее въ неслыханномъ величіи, но на новыхъ и уже адамантовыхъ основаніяхъ.

\*Тутъ оставалась однако сіяющая личность самого Христа, съ которою всего труднѣе было бороться. Ученіе Христово онъ, какъ соціалистъ, необходимо долженъ былъ разрушать, называть его ложнымъ и невѣжественнымъ человѣколюбіемъ, осужденнымъ современною наукой и экономическими началами; но всетаки оставался пресвѣтлый ликъ Богочеловѣка, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота. Но въ безпрерывномъ, неугасимомъ восторгѣ своемъ Бѣлинскій не остановился даже и передъ этимъ неодолимымъ препятствіемъ, какъ остановился Ренанъ, провозгласившій въ своей полной безвѣрія книгѣ Vie de Jезиз, что Христосъ всетаки есть идеалъ красоты человѣческой, типъ недостижимый, которому нельзя уже болѣе повториться даже и въ будущемъ.

<sup>—</sup> Да знаете-ли вы, взвизгивалъ онъ разъ вечеромъ (онъ иногда

какъ-то взвизгиваль, если очень горячился), обращаясь ко мив: — знаете-ли вы, что нельзя насчитывать грёхи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество такъ подло устроено, что человеку невозможно не делать злодействь, когда онъ экономически приведенъ къ злодейству, и что нелено и жестоко требовать съ человека того, чего уже по законамъ природы не можетъ онъ выполнить, еслибъ даже хотель...

Въ этотъ вечеръ мы были не одни; присутствовалъ одинъ изъ друзей Бълинскаго, котораго онъ весьма уважалъ и во многомъ слушался; былъ тоже одинъ молоденькій, начинающій литераторъ, заслужившій потомъ извъстность въ литературъ.

- Мий даже умилительно смотрёть на него, прерваль вдругь свои яростныя восклицанія Бёлинскій, обращаясь къ своему другу и указывая на меня: каждый-то разъ, когда я воть такъ помяну Христа, у него все лицо изміняется, точно заплакать хочеть... Да, повітрьте же, наивный вы человіть, набросился онъ опять на меня: повітрьте же, что вашъ Христось, еслибы родился въ наше время, быль бы самымъ незамітнымъ и обыкновеннымъ человітьсях такъ и стушевался бы при нынішней наукъ и при нынішнихъ двигателях человітчества.
- Ну, нѣ-ѣ-ѣтъ! подхватиль другь Бѣлинскаго. (Я помню, мы сидѣли, а онъ расхаживалъ взадъ и впередъ по комнатѣ) ну, нѣтъ: еслибы теперь появился Христосъ, онъ бы примкнулъ къ движенію и сталъ во главѣ его...
- Ну-да, ну-да, вдругъ и съ удивительною поспѣшностью согласился Бълинскій.—Онъ бы именно примкнуль къ соціалистамъ и пошель за ними.

Эти двигатели человвчества, къ которымъ предназначалось примкнуть Христу, были тогда все французи: прежде всвхъ Жоржъ Зандъ, теперь совершенно забытый Кабетъ, Пьеръ Леру и Прудонъ, тогда еще только начинавшій свою двятельность. Этихъ четырехъ, сколько припомню, всего болбе уважаль тогда Ввлинскій. Фурье уже далеко не такъ уважался. О нихъ толковалось у него по цвлымъ вечерамъ. Вылъ тоже одинъ нвмецъ, передъ которымъ тогда онъ очень склонялся — Фейербахъ. (Ввлинскій, не могшій всю жизнь научиться ни одному иностранному языку, произносилъ: Фіербахъ). О Штраусв говорилось съ благоговъніемъ.

При такой теплой въръ въ свою идею, это былъ, разумъется, самый счастливъйшій изъ людей. О, напрасно писали потомъ, что Бълинскій, еслибы прожилъ дольше, примкнулъ бы къ славянофильству. Никогда бы

не кончиль онь славянофильствомь. Вълинскій, можеть быть, кончиль бы эмиграціей, еслибы прожиль дольше и еслибы удалось ему эмигрировать, и скитался бы теперь маленькимъ и восторженнымъ старичкомъ съ прежнею теплою върой, не допускающей ни мальйшихъ сомнъній, гдъ нибудь по конгрессамъ Германіи и Швейцаріи, или примкнулъ бы адъютантомъ къ какой нибудь нъмецкой теме Гёггъ, на побъгушкахъ по какому нибудь женскому вопросу.

Этотъ всеблаженный человъкъ, обладавшій такимъ удивительнымъ спокойствіемъ совъсти, иногда, впрочемъ, очень грустилъ; но грусть эта была особаго рода, — не отъ сомнѣній, не отъ разочарованій, о, нѣтъ, — а вотъ почему не сегодня, почему не завтра? Это былъ самый торопившійся человъкъ въ цѣлой Россіи. Разъ я встрѣтилъ его часа въ три пополудни у Знаменской церкви. Онъ сказалъ мнѣ, что выходилъ гулять и идетъ домой.

— Я сюда часто захожу взглянуть, какъ идетъ постройка (вокзала Николаевской желѣзной дороги, тогда еще строившейся). Хоть тѣмъ сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконецъ-то и у насъ будетъ хоть одна желѣзная дорога. Вы не повѣрите, какъ эта мысль облегчаетъ мнѣ иногда сердце.

Это было горячо и хорошо сказано; Вёлинскій никогда не рисовался. Мы пошли вийсть. Онъ, помню, сказалъ мий дорогою:

— A вотъ, какъ зароютъ въ могилу (онъ зналъ, что у него чахотка), тогда только спохватятся и узнаютъ, кого потеряли.

Въ послъдній годъ его жизни я уже не ходиль къ нему. Онъ меня не взлюбиль; но я страстно приняль тогда все учение его. Еще годъ спустя, въ Тобольскъ, когда мы, въ ожиданіи дальнъйшей участи, сидъли въ острогъ на пересыльномъ дворъ, жены декабристовъ умолили смотрителя острога и устроили въ квартиръ его тайное свиданіе съ нами. Мы увидъли этихъ великихъ страдалицъ, добровольно последовавшихъ за своими мужьями въ Сибирь. Онъ бросили все: знатность, богатство, связи и родныхъ, всемъ пожертвовали для высочайшаго нравственнаго долга, самаго свободнаго долга, какой только можеть быть. Ни въ чемъ неповинныя, онъ въ долгія двадцать пять льть перенесли все, что перенесли ихъ осужденные мужья. Свиданіе продолжалось чась. Онё благословили нась въ новый путь, перекрестили и каждаго одёлили евангеліемъ — единственная книга, позволенная въ острогъ. Четыре года пролежала она подъ моей подушкой въ каторгъ. Я читалъ ее иногда и читалъ другимъ. По ней внучиль читать одного каторжнаго. Кругомъ меня были именно тв люди, которые, по въръ Бълинскаго, не могли не сдълать своихъ преступленій,

а, стало быть, были правы и только несчастне, чёмъ другіе. Я зналъ, что весь русскій народъ называеть насъ тоже "несчастными" и слышаль это названіе множество разъ и изъ множества усть. Но туть было что-то другое, совсёмъ не то, о чемъ говорилъ Бёлинскій, и что слышится, напримёръ, теперь въ иныхъ приговорахъ нашихъ присяжныхъ. Въ этомъ слове "несчастние", въ этомъ приговоре народа, звучала другая мысль. Четыре года каторги была длинная школа; я имёлъ время убёдиться... Теперь именно объ этомъ хотёлось бы поговорить.

#### III.

### Среда.\*)

Кажется, одно общее ощущение встхъ присяжныхъ застдателей въ цтломъ мірь, а нашихъ въ особенности (кромь прочихъ, разумьется, ощущеній) должно быть ощущеніе власти, или, лучше сказать, самовластія. Ощущение иногда накостное, т. е. въ случав если преобладаетъ надъ прочими. Но хоть и не въ замътномъ видъ, хоть и подавленное цълою массою иныхъ благороднъйшихъ ощущеній, всетаки оно должно крышиться въ каждой засъдательской душъ, даже при самомъ высокомъ сознани своего гражданскаго долга. Мив думается, что это какъ нибудь выходитъ изъ самыхъ законовъ природы и потому, я помню, ужасно мнв было любопытно въ одномъ смысль, когда только что установился у насъ новый (правый) судъ. Мий въ мечтаніяхъ мерещились засёданія, гдё почти сплошь будуть засёдать, напримёрь, крестьяне, вчерашніе крёпостные. Прокуроръ, адвокаты будутъ къ нимъ обращаться, заискивая и загдядывая, а наши мужички будуть сидьть и про себя помалчивать: "Вонъ оно какъ теперь, захочу, значить, оправдаю, не захочу — въ самоё Сибирь".

И вотъ, однако же, замъчательно теперь, что они не караютъ, а сплошь оправдываютъ. Конечно, это тоже пользованіе властью, даже почти черезъ край, но въ какую-то одну сторону, сантиментальную что-ли, не разберешь—но общую, чуть не предвзятую у насъ повсемъстно, точно всъ сговорились. Общность "направленія" не подвержена сомнънію. Въ томъ и задача, что манія оправданія во что бы то ни стало не у однихъ только крестьянъ, вчерашнихъ униженныхъ и оскорбленныхъ, а захватила сплошь всъхъ русскихъ присяжныхъ, даже самаго высокаго подбора, нобльменовъ

<sup>\*) № 2 &</sup>quot;Гражданина" 1873 г.

и профессоровъ университета. Уже одна эта общность представляеть прелюбопытную тему для размышленій и наводить на многообразныя и, пожалуй, странныя иногда догадки.

Недавно въ одной изъ нашихъ вліятельнѣйшихъ газетъ, въ очень скромной и очень благонамѣренной статейкѣ, была мелькомъ проведена догадка: ужь не наклонны-ли наши присяжные, какъ люди вдругъ и ни съ того, ни съ сего ощутившіе въ себѣ столько могущества (точно съ неба упало), да еще послѣ такой вѣковой приниженности и забитости—не наклонны-ли они подсолить вообще "властямъ", при всякомъ удобномъ случаѣ, такъ, для игривости или, такъ сказать, для контраста съ прошедшимъ, прокурору хоть, напримѣръ? Догадка не дурная и тоже не лишенная нѣкоторой игривости, но, разумѣется, ею нельзя всего объяснить.

"Просто жаль губить чужую судьбу; человъки тоже. Русскій народъ жалостливъ", разръшають иные, какъ случалось иногда слышать.

Я однако же всегда думаль, что въ Англіи, напримѣръ, народъ тоже жалостливъ; и если и нѣтъ въ немъ такой, такъ сказать, слабосердости, какъ въ нашемъ русскомъ народѣ, то, по крайней мѣрѣ, гуманность есть; есть сознаніе и живо чувство христіанскаго долга къ ближнему, и можетъ быть доведенныя до высокой степени, до твердаго и самостоятельнаго убѣжденія; даже, можетъ быть, болѣе твердаго, чѣмъ у насъ, взявъ во вниманіе тамошнюю образованность и вѣковую самостоятельность. Тамъ вѣдь не "вдругъ съ неба" имъ столько власти свалилось. Да и самый судъ-то присяжныхъ они сами себѣ выдумали, ни у кого не занимали, вѣками утвердили, изъ жизни вынесли, не въ видѣ дара получили.

А между тыть тамъ присяжный засыдатель понимаеть, чуть только займеть свое мысто вы залы суда, что онь — не только чувствительный человыкь сы ныжнымы сердцемы, но прежде всего гражданинь. Оны думаеть даже (вырно-ли, ныть-ли), что исполнение долга гражданскаго даже пожалуй и выше частнаго сердечнаго подвига. Еще недавно общий гулы пошель у нихы по всему королевству, когда присяжные оправдали одного явнаго вора. Общее движение страны доказало, что если и тамы возможны такие же приговоры, какы и у насы, то появляются рыдко, какы случаи исключительные и немедленно возмущающие общее мышене. Тамы присяжные понимаюты прежде всего, что вы рукахы его знамя всей Англіи, что оны уже перестаеты быть частнымы лицомы, а обязаны изображать собою мышение страны. Способность быть гражданиномы — это и есть способность розносить себя до цёлаго мышеня страны. О, и тамы есть "жалостливость" приговора, и тамы принимается во внимание "заыдающая среда" (кажется, любимое теперь учение наше) — но до извыстнаго предыла, на сколько до-

пускаетъ здоровое мивніе страны и степень просвъщенія ен христіанскою нравственностію (а степень-то, кажется, довольно высокая). Но зато, и весьма часто, тамошній присяжный, скръпя свое сердце, произноситъ приговоръ обвинительный, понимая прежде всего, что обязанность его состочить въ томъ преимущественно, чтобы засвидътельствовать своимъ приговоромъ передъ всёми согражданами, что въ старой Англіи, за которую всякій изъ нихъ отдастъ свою кровь, порокъ по прежнему называется порокомъ и злодъйство — влодъйствомъ и что нравственныя основы страны все тъ же, кръпки, не измънились, стоятъ какъ и прежде стояли.

- Даже коть и предположить, слышится мив голосъ, что крвпкіято ваши основы (т. е. христіанскія) все тв же и что вправду надо быть прежде всего гражданиномъ, ну и тамъ держать знамя и пр., какъ вы наговорили, хоть и предположить пока безъ спору, подумайте, откуда у насъ взяться гражданамъ-то? Въдь сообразить только, что было вчера! Въдь гражданскія-то права (да еще какія!) на него вдругъ какъ съ горы скатились. Въдь они придавили его, въдь они пока для него только бремя, бремя!
- Конечно, есть правда въ вашемъ замъчани, отвъчаю я голосу, нъсколько повъся носъ, но въдь опять таки русский народъ...
- Русскій народъ? Позвольте, слышится мей другой голосъ, воть говорять, что дары-то съ горы скатились и его придавили. Но въдь онъ не только, можеть быть, ощущаеть, что столько власти онъ получиль какъ даръ, но и чувствуетъ сверхъ того, что и получилъ-то ихъ даромъ, т. е. что не стоить онь этихъ даровь пока. Заметьте, это вовсе не значить, что и въ самомъ дълъ онъ не стоитъ этихъ даровъ и что не надо или рано было одарять его; совстви даже напротивь: это самъ народъ въ своей смиренной совъсти сознаетъ, что онъ не достоинъ даровъ такихъ, — и это смиренное, но высокое сознание народное о своей недостойности есть именно залогъ того, что онъ-то ихъ и достоинъ. А нокамъстъ, въ смиреніи своемъ, народъ смущенъ. Кто заглядываль въ сокровенные тайники его сердца? Можеть-ли у насъ коть кто нибудь сказать, что вполив знакомъ съ русскимъ народомъ? Нътъ, тутъ не одна только жалостливость и слабосердость, какъ изволите вы насмъхаться. Тутъ сама эта власть страшна! Испугала насъ эта страшная власть надъ судьбой человъческою, надъ судьбой родныхъ братьевъ, и пока доростемъ до вашего гражданства-мы милуемъ. Изъ страха милуемъ. Мы сидимъ присяжными и, можетъ быть, думаемъ: "сами-то мы лучше-ли подсудимаго? Мы вотъ богаты, обезнечены, а случись намъ быть въ такомъ-же положени какъ онъ, такъ можетъ сдълаемъ еще хуже, чъмъ онъ, -- мы и милуемъ. Такъ въдь это еще, мо-

жетъ быть, хорошо-съ, умиленіе-то это сердечное. Это, можетъ быть, залогъ къ чему нибудь такому высшему христіанскому въ будущемъ, чего еще и не знаетъ міръ до сихъ поръ!

"Это отчасти славянофильскій голось", разсуждаю я про себя. Мисль дъйствительно утъщительная, а догадка о смиреніи народномъ предъ властью полученною даромъ и дарованною пока "недостойному", ужь, конечно, почище догадки о желаніи "поддразнить прокурора", хотя всетаки и эта догадка продолжаетъ мнъ нравиться своимъ реализмомъ (конечно, принимая ее болье въ видъ частнаго случая, какъ выставляль, впрочемъ, и самъ авторъ ея), но... вотъ что наиболье смущаетъ меня однако: что это нашъ народъ вдругъ сталъ бояться такъ своей жалости? "Больно, дескать, очень приговорить человъка". Ну и чтожь, и уйдите съ болью. Правда выше вашей боли.

Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь если ужь мы считаемъ; что сами иной разъеще хуже преступника, то тѣмъ самимъ признаемся и въ томъ, что на половину и виноваты въ его преступленіи. Если онъ преступиль законъ, который земля ему написала, то сами мы виноваты въ томъ, что онъ стоитъ теперь передъ нами. Вѣдь если бы мы всѣ были лучше, то и онъ бы былъ лучше и не стоялъ-бы теперь передъ нами...

# — Такъ вотъ тутъ-то и оправдать?

Нѣтъ, напротивъ; именно тутъ-то и надо сказать правду и зло назвать зломъ; но зато половину тяготы приговора взять на себя. Войдемъ въ залу суда съ мыслью, что и мы виноваты. Эта боль сердечная, которой всё теперь такъ боятся и съ которою мы выйдемъ изъ залы суда, и будетъ для насъ наказаніемъ. Если истинна и сильна эта боль, то она насъ очистить и сдёлаемъ лучшими. Вёдь, сдёлавшись сами лучшими, мы и среду исправимъ и сдёлаемъ лучшею. Вёдь только этимъ однимъ и можно ее исправлять. А такъ-то бёжать отъ собственной жалости и чтобы не страдать самому силошь оправдывать—вёдь это легко. Вёдь этакъ мало по малу придемъ къ заключенію, что и вовсе нётъ преступленій, а во всемъ "среда виновата". Дойдемъ до того, по клубку, что преступленіе сочтемъ даже долгомъ, благороднымъ протестомъ противъ "среды". "Такъ какъ общество гадко устроено, то въ такомъ обществё нельзя ужиться безъ протеста и безъ преступленій". "Такъ какъ общество гадко устроено, то нельзя изъ него выбиться безъ ножа въ рукахъ".— Вёдь вотъ что говорить ученіе о средѣ, въ противоположность христіанству, которое, вполнѣ признавая давленіе среды и провозгласивши милосердіе къ согрёшившему, ставитъ однако-же нравственнымъ долгомъ человёку борьбу со средой, ставить предѣль тому, гдѣ среда кончается, а долгъ начинается.

Дълая человъка отвътственнымъ, христіанство тъмъ самымъ признаетъ и свободу его. Дълая же человъка зависящимъ отъ каждой ошибки въ устройствъ общественномъ, ученіе о средъ доводитъ человъка до совершенной безличности, до совершеннаго освобожденія его отъ всякаго нравственнаго личнаго долга, отъ всякой самостоятельности, доводитъ до мерзъйшаго рабства, какое только можно вообразить. Въдь этакъ табаку человъку захочется, а денегъ нътъ, такъ убить другаго, чтобы достать табаку. Помилуйте: "развитому человъку, ощущающему сильнъе неразвитаго страданіе отъ неудовлетворенія своихъ потребностей, надо денегъ для удовлетворенія ихъ—такъ почему ему не убить неразвитаго, если нельзя иначе денегъ достать?" Да неужели вы не прислушивались къ голосамъ адвокатовъ: "конечно, дескать, нарушенъ законъ, конечно, это преступленіе, что онъ убиль неразвитаго, но, господа присяжные, возьмите во вниманіе и то..." и т. д. Въдь уже почти раздавались подобные голоса, да и не почти...

— Ну, вы, однако же, слышится мив чей-то язвительный голосъ,— вы, кажется, народу новвйшую философію среды навязываете, это какъ же она къ нему залетвла? Ввдь эти дввнадцать присяжныхъ иной разъ сплошь изъ мужиковъ сидятъ и каждый изъ нихъ за смертный грвхъ почитаетъ въ постъ оскоромиться. Вы бы ужь прямо обвинили ихъ въ со-піальныхъ тенденціяхъ.

"Конечно, конечно, гдъ же имъ до "среды", т. е. сплошь-то всъмъ, задумываюсь я, — но въдь идеи однако же носятся въ воздухъ, въ идеъ есть нъчто проницающее"...

- Воть на! хохочеть язвительный голось.
- А что, если нашъ народъ наклоненъ къ ученію о средв, даже по существу своему, по своимъ, положимъ, хоть славянскимъ наклонностямъ? Что, если именно онъ-то и есть наилучшій матеріалъ въ Европъ для иныхъ пропагаторовъ?

Язвительный голось хохочеть еще громче, но какъ-то виделанно.

Нътъ, тутъ съ народомъ пока еще только фортель, а не "философія среды". Тутъ есть одна ошибка, одинъ обманъ и въ этомъ обманъ много соблазна.

Обманъ этотъ можно разъяснить въ такомъ видъ, примъромъ, по крайней мъръ.

Положимъ народъ называетъ осужденныхъ "несчастными", подаетъ имъ гропи и калачи. Что-же хочетъ онъ этимъ сказать, вотъ уже, можетъ быть, въ продолженіе въковъ? Христіанскую-ли правду или правду "среди"? Именно туть-то и камень преткновенія, именно туть-то и скрывается тоть рычагъ, за который съ успъхомъ могъ бы ухватиться пропагаторъ "среды".

Есть идеи невысказанныя, безсознательныя и только лишь сильно чувствуемыя; такихъ идей много какъ бы слитыхъ съ душой человѣка. Есть онѣ и въ цѣломъ народѣ, есть и въ человѣчествѣ, взятомъ какъ цѣлое. Пока эти идеи лежатъ лишь безсознательно въ жизни народной и только лишь сильно и вѣрно чувствуются, — до тѣхъ поръ только и можетъ жить сильнѣйшею живою жизнью народъ. Въ стремленіяхъ къ выясненію себѣ этихъ сокрытыхъ идей и состоитъ вся энергія его жизни. Чѣмъ неколебимѣе народъ содержитъ ихъ, чѣмъ менѣе способенъ измѣнить первоначальному чувству, чѣмъ менѣе склоненъ подчиняться различнымъ и ложнымъ толкованіямъ этихъ идей, тѣмъ онъ могучѣе, крѣпче, счастливѣе. Къ числу такихъ сокрытыхъ въ русскомъ народѣ идей — идей русскаго народа — и принадлежитъ названіе преступленія несчастіемъ, преступниковъ—несчастными.

Идея эта чисто русская. Ни въ одномъ европейскомъ народъ ея не замъчалось. На западъ провозглашають ее теперь лишь философы и тол-ковники. Народъ же нашъ провозгласилъ ее еще задолго до своихъ философовъ и толковниковъ. Но изъ этого не слъдуетъ, чтобы онъ не могъбить сбить съ толку ложнымъ развитіемъ этой идеи толковникомъ, временно, по крайней мъръ, съ краю. Окончательный смыслъ и послъднее слово останутся, безъ сомнънія, всегда за нимъ, но еременно — можетъбить иначе.

Короче: этимъ словомъ "несчастные" народъ какъ бы говоритъ "несчастнымъ": "Вы согрѣшили и страдаете, но и мы вѣдь грѣшны. Будь мы на вашемъ мѣстѣ, — можетъ и хуже бы сдѣлали. Будь мы получше сами, можетъ и вы не сидѣли бы по острогамъ. Съ возмездіемъ за преступленія ваши вы приняли тяготу и за всеобщее беззаконіе. Помолитесь объ насъ и мы объ васъ молимся. А пока берите, "несчастные", гроши наши; подаемъ ихъ, чтобы знали вы, что васъ помнимъ и не разорвали съ вамъ братскихъ связей".

Согласитесь, что ничего нёть легче, какъ примёнить къ такому взгляду учене о "средъ": "Общество скверно, потому и мы скверны; но мы богаты, мы обезпечены, насъ миновало только случайно то, съ чъмъ вы столкнулись. Столкнись мы — сдълали бы то же самое, что и вы. Кто виноватъ? Среда виновата. И такъ, есть только подлое устройство среды, а преступленій нътъ вовсе".

Воть въ этомъ-то софистическомъ выводе и состоитъ тотъ фортель, о которемъ я говорияъ.

Нътъ, народъ не отрицаетъ преступленія и знаетъ, что преступникъвиновенъ. Народъ знаетъ только, что и самъ онъ виновенъ вмъстъ съ каждымъ преступникомъ. Но, обвиняя себя, онъ тъмъ-то и доказываетъ, что не въритъ въ "среду"; въритъ, напротивъ, что среда зависитъ вполнъ отъ него, отъ его безирерывнаго покаянія и самосовершенствованія. Энергія, трудъ и борьба, —вотъ чъмъ переработывается среда. Лишь трудомъ и борьбой достигается самобытность и чувство собственнаго достоинства. "Достигнемъ того, будемъ лучше и среда будетъ лучше". Вотъ что, невысказанно, ощущаетъ сильнымъ чувствомъ въ своей сокрытой идеъ о несчастіи преступника русскій народъ.

Представьте же теперь, что если самъ преступникъ, слыша отъ народа, что онъ "несчастный", сочтетъ себя только несчастнымъ, а не преступникомъ. Вотъ тогда-то и отшатнется отъ такого джетолкованія народъ и назоветь его измѣною народной правдѣ и вѣрѣ.

Я бы могь представить и примёры тому, но отложимь ихъ пока и скажемъ такъ:

Преступникъ и намѣревающійся совершить преступленіе— это два разныя лица, но одной категоріи. Что-же, если, приготовляясь къ преступленію сознательно, преступникъ скажетъ себѣ: "Нѣтъ преступленія!" Что, назоветь его народъ "несчастнымъ?"

Можетъ и назоветъ; безъ сомнѣнія, назоветъ; народъ жалостливъ; да и ничего нѣтъ несчастнѣе такого преступника, который даже пересталъ себя считать за преступника: это животное, это звѣрь. Чтожь въ томъ, что онъ не понимаетъ, что онъ животное и заморилъ въ себъ совъстъ? Онъ только вдвое несчастнѣе. Вдвое несчастнѣе, но и вдвое преступнѣе. Народъ пожалѣетъ и его, но не откажется отъ правди своей. Никогда народъ, называя преступника "несчастнымъ", не переставалъ его считать за преступника! И не было бы у насъ сильнѣе бѣды, какъ еслибы самъ народъ согласился съ преступникомъ и отвѣтилъ ему: "Нѣтъ, не виновенъ, ибо нѣтъ "преступленія!"

Вотъ наша въра, наша общая въра, хотълось бы мив сказать; въра всъхъ уповающихъ и ожидающихъ. Прибавлю еще два слова.

Я быль въ каторгъ и видаль преступниковъ, "ръшеныхъ" преступниковъ. Повторяю, это была долгая школа. Ни одинъ изъ нихъ не переставаль себя считать преступникомъ. Съ виду это быль страшный и жестокій народъ. "Куражились", впрочемъ, только изъ глупенькихъ, новенькіе, и надъ ними смъялись. Большею частью народъ былъ мрачный,

задумчивый. Про преступленія свои никто не говориль. Никогда не слыхаль я никакого ропота. О преступленіяхь своихь даже и нельзя было вслухь говорить. Случалось, что раздавалось чье нибудь слово съ вызовомь и вывертомь, и—"вся каторга", какъ одинь человѣкъ, осаживала выскочку. Про это не принято было говорить. Но, върно говорю, можеть ни одинь изъ нихъ не миноваль долгаго душевнаго страданія внутри себя, самаго очищающаго и укрѣпляющаго. Я видаль ихъ одиноко задумчивыхъ, я видаль ихъ въ церкви молящихся передъ исповѣдью; прислушивался къ отдѣльнымъ внезапнымъ словамъ ихъ, къ ихъ восклицаніямъ; помню ихъ лица, о— повърьте, никто изъ нихъ не считаль себя правымъ въ душѣ своей!

Не хотвль бы я, чтобы слова мои были приняты за жестокость. Но всетаки я осивлюсь высказать. Прямо скажу: строгимъ наказаніемъ, острогомъ и каторгой вы, можетъ быть, половину спасли бы изъ нихъ. Облегчили бы ихъ, а не отяготили. Самоочищеніе страданіемъ легче, — легче, говорю вамъ, чёмъ та участь, которую вы дёлаете многимъ изъ нихъ сплошнымъ оправданіемъ ихъ на судѣ. Вы только вселяете въ его душу цинизмъ, оставляете въ немъ соблазнительный вопросъ и насмѣшку надъ вами же. Вы не вѣрите? Надъ вами же, надъ судомъ вашимъ, надъ судомъ всей страны! Вы вливаете въ ихъ душу безвѣріе въ правду народную, въ правду Вожію; оставляете его смущеннаго... Онъ уходитъ и думаетъ: "Э, да вотъ какъ теперь, нѣту строгости. Поумнѣли, знать. Боятся, можетъ. Значитъ оно можно и въ другой разъ также. Понятно, коли я былъ въ такой нуждѣ — какъ же было не своровать".

И неужто вы думаете, что, отпуская всёхъ сплошь невиновными или "достойными всякаго снисхожденія", — вы тёмъ даете имъ шансь исправиться? Станетъ онъ вамъ исправляться! Какая ему бёда? "Значитъ, пожалуй, я и не виновенъ былъ вовсе", — вотъ что онъ скажетъ ез концлъконцовъ. Сами же вы натолкнете его на такой выводъ. Главное то, что вёра въ законъ и въ народную правду расшатывается.

Еще недавно я жилъ нѣсколько лѣтъ сряду за границей. Когда я выѣхалъ изъ Россіи, новый судъ только что у насъ начинадся. Съ какою жадностью я читалъ тамъ все, что касалось русскихъ судовъ, въ нашихъ газетахъ. За границей я тоже съ горечью смотрѣлъ на нашихъ абсентеистовъ; на дѣтей ихъ, не знающихъ роднаго языка или забывающихъ его. Мнѣ ясно было, что половина ихъ самою силою вещей обратится подъ конецъ въ эмигрантовъ. Объ этомъ мнѣ всегда было больно думать: столько силъ, столько, можетъ быть, лучшихъ людей, а у насъ такъ нуждаются въ людяхъ! Но иногда, выходя изъ читальной залы, ей Богу, господа, я

невольно мирился съ абсентеизмомъ и съ абсентеистами. Сердце поднималось до боли. Читаешь, — тамъ оправдали жену, убившую мужа. Преступленіе явное, доказанное; она сознается сама: "Нѣтъ, не виновна". Тамъ молодой человѣвъ разламываетъ кассу и крадетъ деньги. "Влюбненъ, дескать, очень былъ, надо было денегъ добыть, любовницѣ угодить", — "Нѣтъ, не виновенъ". И хоть бы всѣ эти случаи оправдывались состраданіемъ, жалостью; то-то и есть, что не понималъ я причинъ оправданія, путался. Впечатлѣніе выносилось смутное и — почти оскорбительное. Въ эти злыя минуты мнѣ представлялась иногда Россія какойто трясиной, болотомъ, на которомъ кто-то затѣялъ построить дворецъ. Снаружи почва какъ бы и твердая, гладкая, а между тѣмъ это нѣчто въ родѣ поверхности какого нибудь гороховаго киселя, ступите и такъ и скользнете внизъ, въ самую бездну. Я очень упрекалъ себя за мое малодушіє; меня ободряло, что всетаки я издали могу ошибаться, что всетаки я покамѣстъ тотъ же абсентеистъ, не вижу близко, не слышу ясно...

И вотъ я давно уже снова на родинъ.

"Да полно, жалко-ли имъ въ самомъ дѣлѣ", — вѣдь вотъ вопросъ! Не смѣйтесь, что я придаю такую важность ему. "Жалость", по крайней мѣрѣ, хоть что нибудь и какъ нибудь объясняеть, хоть изъ потемокъ выводитъ, а безъ этого послѣдняго объясненія — одно недоумѣніе, точно мракъ, въ которомъ живетъ какой-то съумасшедшій.

Мужикъ забиваетъ жену, увъчитъ ее долгіе годы, ругается надъ нею хуже, чъмъ надъ собакой. Въ отчанніи, ръшившись на самоубійство, идетъ она почти обезумъвшая въ свой деревенскій судъ. Тамъ отпускаютъ ее, промямливъ ей равнодушно: "Живите согласнъе". Да развъ это жалость? Это какія-то тупыя слова проснувшагося отъ запоя пьяницы, который едва различаетъ, что вы стоите передъ нимъ, глупо и безпредметно машетъ на васъ рукой, чтобы вы не мъшали, у котораго еще не ворочается языкъ, чадъ и безуміе въ головъ.

Исторія этой женщины, впрочемъ, извѣстна, слишкомъ недавняя. Ее читали во всѣхъ газетахъ и, можетъ быть, еще помнятъ. Просто за просто жена отъ побоевъ мужа повѣсилась; мужа судили и нашли достойнымъ снисхожденія. Но мнѣ долго еще мерещилась вся обстановка, мерещится и теперь...

Я все воображаль себь его фигуру: сказано, что онь высокаго роста, очень плотнаго сложенія, спленъ, бълокуръ. Я прибавиль бы еще — съ жидкими волосами. Тъло бълое, пухлое, движенія медленныя, важныя, взглядь сосредоточенный; говорить мало и ръдко, слова роняеть какъ многоцьнный бисеръ и самъ цънить ихъ прежде всьхъ. Свидьтели пока-

зали, что характера былъ жестокаго: поймаетъ курицу и повъситъ ее за ноги, внизъ головой, такъ, для удовольствія; это его развлекало: превосходная характернъйшая черта! Онъ биль жену чъмъ попало нъсколько лътъ сряду, -- веревками, налками. Вынетъ половицу, просунетъ въ отверзтіе ел ноги, а половицу притиснеть и бьеть, и бьеть. Я думаю, онъ и самъ не зналъ, за что ее бъетъ, такъ, по тъмъ же, въроятно, мотивамъ, по которымъ и курицу въшалъ. Морилъ тоже голодомъ, по три дня не даваль ей хліба. Положить на полку хлібоь, ее подзоветь и скажеть: "не смій трогать хліба, это мой хлібоь", — чрезвычайно характерная тоже черта! Она побиралась съ десятилътнимъ ребенкомъ у сосъдей: дадуть хльбиа-повдять, не дадугь-сидять голодомь. Работу съ нея спрашиваль; все она исполняла неуклонно, безсловесно, запуганно и стала, наконецъ, какъ помъщанная. Я воображаю и ея наружность: должно быть очень маленькая, исхудавшая, какъ щенка, женщина. Иногда это бываеть, что очень большіе и плотные мужчины, съ бълымъ, пухлымъ твломъ, женятся на очень маленькихъ, худенькихъ женщинахъ (даже наклонны къ такимъ выборамъ, я замътилъ) и такъ странно смотръть на нихъ, когда они стоятъ или идутъ вивств. Мив кажется, что еслибы она заберементла отъ него въ самое послъднее время, то это была бы еще характернъйшая и необходимъйшая черта, чтобы восполнить обстановку; а то чего-то какъ будто недостаеть. Видъли-ли вы, какъ мужикъ съчетъ жену? Я видалъ. Онъ начинаетъ веревкой или ремнемъ. Мужицкая жизнь лишена эстетическихъ наслажденій тузыки, театровъ, журналовъ; естественно, надо чемь нибудь восполнить ее. Связавъ жену или забивъ ея ноги въ отверзтіе половицы, нашъ мужичокъ начиналь, должно быть, методически, хладнокровно, сонливо даже, мерными ударами, не слушая криковъ и моленій; то есть именно слушая ихъ, слушая съ наслажденіемъ, а то какое было бы удовольствие ему бить? Знаете, господа, люди родятся въ разной обстановкъ: неужели вы не повърите, что эта женщина, въ другой обстановий, могла бы быть какой нибудь Юліей или Беатриче изъ Шекспира, Гретхенъ изъ Фауста? Я въдь не говорю, что была—и было бы это очень смъшно утверждать,—но въдь могло быть въ зародышъ и у ней ньчто благородное въ душь, пожалуй, не хуже, чемъ въ благородномъ сословін: любящее, даже возвышенное сердце, характеръ, исполненный оригинальнайшей красоты. Уже одно то, что она столько медлила наложить на себя руки, показываеть ее въ такомъ тихомъ, кроткомъ, теривливомъ, любящемъ свътъ. И вотъ эту-то Беатриче или Гретхенъ съкутъ, съкуть, какъ кошку! Удары сыплются все чаще, ръзче, безчисленнъе; онъ начинаетъ разгорячаться, входить во вкусъ. Вотъ уже онъ озвъръль совсёмъ и самъ съ удовольствіемъ это знаетъ. Животные крики страдалицы кмёлятъ его какъ вино: "Ноги твои буду мыть, воду эту пить", кричитъ Беатриче нечеловёческимъ голосомъ, наконецъ затихаетъ, перестаетъ кричать и только дико какъ-то кряхтитъ, диханіе поминутно обрывается, а удары тутъ-то и чаще, тутъ-то и садче... Онъ вдругъ бросаетъ ремень, какъ ошалёлый схватываетъ палку, сучокъ, что попало, ломаетъ ихъ съ трехъ послёднихъ ужасныхъ ударовъ на ея спинѣ,—баста! Отходитъ, садится за столъ, воздыхаетъ и принимается за квасъ. Маленькая дёвочка, дочь ихъ (была же и у нихъ дочь!), на печкѣ въ углу дрожитъ, прячется: она слышала, какъ кричала мать. Онъ уходитъ. Къ разсвёту мать очнется, встанетъ охая и вскрикивая при каждомъ движеніи, идетъ доить корову, тащится за водой, на работу.

А онъ ей, уходя, своимъ методическимъ, медленнымъ и важнымъ голосомъ: "Не смъй ъсть этотъ хлъбъ, это мой хлъбъ".

Подъ конецъ ему нравилось тоже вѣшать ее за ноги, какъ вѣшалъ курицу. Повѣситъ, должно быть, а самъ отойдетъ, сядетъ, примется за кашу, поѣстъ, потомъ вдругъ опять возьметъ ремень и начнетъ, и начнетъ висячую... А дѣвочка все дрожитъ, скорчившись на печи, дико заглянетъ украдкой на повѣшенную за ноги мать и опять спричется...

Она удавилась въ мав, по утру, должно быть, въ ясный весенній день. Ее видёли накануні избитую, совсімъ обезумівшую. Ходила она тоже передъ смертью въ волостной судь и воть тамь-то и промямлили ей: "Живите согласніве".

Когда она повъсилась и захрипъла, дъвочка закричала ей изъ угла: "Мама, на что ты давишься?" Потомъ робко подошла, окликнула висъвшую, дико осмотръла ее и нъсколько разъ въ утро подходила изъ угла на нее смотръть, до самыхъ тъхъ поръ, какъ воротился отецъ.

И вотъ онъ передъ судомъ, — важный, пухлый, сосредоточенный; запирается во всемъ: "Душа въ душу жили", роняетъ онъ цъннымъ бисеромъ ръдкія слова. Присяжные выходять и по "краткомъ совъщаніи" выносятъ приговоръ:

"Виновенъ, но достоинъ снисхожденія".

Замётьте, что дёвочка свидётельствовала противь отца. Она разсказала все и исторгла, говорять, слезы присутствующихь. Если бы не "снисхожденіе" присяжныхь, то его сослали бы на поселеніе въ Сибирь. Но съ "снисхожденіемъ" ему только восемь мѣсяцевъ пробыть въ острогѣ, а тамъ воротится домой и потребуеть къ себѣ свидѣтельствовавшую противъ его за мать дѣвочку. Будетъ кого опять за ноги вѣшать.

"Достоинъ снисхожденія!" И въдь этотъ приговоръ данъ за-знамо.

Знали въдь, что ожидаетъ ребенка. Къ кому, къ чему снисхожденіе? Чувствуещь себя какъ въ какомъ-то вихръ: захватило васъ и вертитъ, вертитъ.

Постойте, разскажу еще анекдотъ.

Когда-то, еще до новыхъ судовъ (впрочемъ, не задолго до нихъ), прочиталъ я въ нашихъ газетахъ вотъ какой одинъ фактикъ: мать таскала на рукахъ ребенка годоваго или четырнадцати мъсяцевъ. Въ этотъ возрастъ идутъ зубки; дъти нездоровы, плачутъ и очень мучаются. Надовлъ ребенокъ матери, можетъ и дъла у ней было много, а тутъ таскай его на рукахъ и слушай его раздирающій плачъ. Озлилась она. А впрочемъ неужто бить за это такого маленькаго ребеночка? Въдь такъ жалко прибить его, и что онъ смыслитъ? Въдь онъ такъ безпомощенъ, зависитъ отъ послъдней пылинки... Въдь и не уймешь, коли прибьешь: онъ зальется своими слёзками и васъ же обхватитъ ручками, а то васъ же начнетъ цаловать, и плачетъ, и плачетъ. Но она не прибила его, а тамъ въ комнатъ кипълъ самоваръ. Она поднесла ручку ребенка подъ самый кранъ и отвернула кранъ. Она выдержала ручку подъ кипяткомъ секундъ десять.

Это факть, я читаль. Но воть, представьте, что это случилось теперь и эту женщину вызвали въ судъ. Присяжные удаляются и "по краткомъ совъщании" выносять приговоръ:

"Достойна всякаго снисхожденія".

Ну, представьте это себѣ; я, по крайней мѣрѣ, матерей приглашаю представить. То-то, должно быть, вертѣлся бы тутъ адвокатъ:

- Господа присяжные, конечно, случай этотъ нельзя назвать вполнъ гуманнымъ, но возьмите дѣло въ его цѣлости, представьте среду, обстановку. Эта женщина бѣдна, одна въ домѣ работница, терпитъ непріятности. Ей не на что было даже няньку нанять. Естественно, что подъ такую минуту, когда злоба отъ заѣвшей среды входитъ, такъ сказать, внутрь, господа, естественно, что она и поднесла ручку подъ кранъ самовара... ну и... и...
- О, конечно, я понимаю всю полезность и всю высоту адвокатскаго званія, всёми уважаемаго. Но нельзя же не взглянуть иногда съ одной точки, согласень, легкомысленной, но и невольной: вёдь какова же иногда ихъ должность каторжная, подумаешь про себя, вертится, изворачивается какъ ужъ, лжетъ противъ совёсти, противъ собственнаго убъжденія, противъ всякой нравственности, противъ всего человъческаго! Нътъ, подинно не даромъ деньги берутъ.
- Да подите! восклицаетъ вдругъ давешній язвительный голосъ. Въдь все это вздоръ и одна только ваша фантазія. Никогда не выносили

такого приговора присяжные. Никогда не вертълся адвокатъ. Все напредставили.

А жена, привъшенная вверхъ ногами какъ курица, а "это мой хлъбъ, не смъй ъсть его", а дъвочка, дрожащая на печи, полчаса слушающая крики матери, а "мама, на что ты давишься?"—это развъ не то же самое, что и ручка подъ кипяткомъ? Въдь почти то же самое!

"Неразвитость, тупость, пожальйте, среда", настаиваль адвокать мужика. Да въдь ихъ милліоны живуть и не всь же вышають жень своихъ за ноги! Въдь всетаки туть должна быть черта... Съ другой стороны, воть и образованный человыкь да сейчась повысить. Полноте вертыться, господа адвокаты, съ вашей "средой".

#### IV.

#### Нѣчто личное.\*)

Меня нѣсколько разъ вызывали написать мои литературныя воспоминана. Не знаю, напишу-ли, да и память слаба. Да и грустно вспоминать; я вообще не люблю вспоминать. Но нѣкоторые эпизоды моего литературнаго поприща мнѣ по неволѣ представляются съ чрезвычайною отчетливостью, не смотря на слабую память. Вотъ, напримѣръ, одинъ анеклотъ:

Разъ весной, по утру, я зашель къ покойному Егору Петровичу Ковалевскому. Ему очень нравился мой романъ "Преступленіе и Наказаніе", появившійся тогда въ "Русскомъ Въстникъ". Онъ съ жаромъ хвалиль его и передаль мнъ одинъ драгоцънный для меня отзывъ одного лица, имени котораго не могу выставить. Тъмъ временемъ въ комнату вошли одинъ за другимъ два издателя двухъ журналовъ. Одинъ изъ этихъ журналовъ пріобрълъ впослъдствіи небывалое досель ни у одного изъ нашихъ ежемъсячныхъ изданій число подписчиковъ, но тогда только лишь начинался. Другой, напротивъ, уже оканчивалъ замѣчательное и вліятельное на литературу и публику существованіе свое; но тогда, въ то утро, его издатель еще не зналъ, что изданіе его уже такъ близко къ своему берегу. Вотъ съ этимъ-то издателемъ мы вышли въ другую комнату и остались наединъ.

Не называя его имени, скажу лишь, что первая встръча моя съ нимъ въ жизни была чрезвычайно горячая, изъ необыкновенныхъ, для меня въчно паматная. Можетъ помнитъ и онъ. Тогда еще онъ не былъ издателемъ. Потомъ произошли многія недоразумѣнія. По возвращеніи моемъ изъ Сибири мы очень ръдко встръчались, но разъ мелькомъ онъ сказалъ

<sup>\*) № 3 &</sup>quot;Гражданина" 1873 г.

мит чрезвичайно теплое слово и по одному поводу указалъ на одни стихи,—лучшіе, что онъ написалъ когда либо. Прибавлю, что видомъ и обычаемъ никто менте его не походилъ на поэта, да еще изъ "страдающихъ". А между тъмъ, онъ одинъ изъ самыхъ страстныхъ, мрачныхъ и "страдающихъ" нашихъ поэтовъ.

- Ну, вотъ мы васъ обругали, сказалъ онъ мив (т. е. въ его журналв за "Преступленіе и Наказаніе").
  - Знаю, сказаль я.
  - А знаете почему?
  - По принципу, должно быть.
  - За Чернышевскаго.

Я остолбенълъ отъ удивленія:

- N. N., который написаль критическую статью, продолжаль издатель, сказаль мнё такъ: "Романь его хорошь, но такъ какъ онь въ своей повъсти два года назадъ не постыдился надругаться надъ несчастнымъ ссыльнымъ и окаррикатурить его, то я его романъ обругаю".
- Такъ это все та же глупая сплетня о "Крокодиль"? вскричаль я, сообразивъ. Да неужто и вы върите? Читали вы эту мою повъсть, сами, "Крокодила"?
  - Нътъ, не читалъ.
- Да въдь все это сплетня, самая пошлъйшал сплетня, каная только можетъ случиться. Въдь нужно имъть умъ и поэтическое чутье Булгарина, чтобы въ этой бездълкъ, повъсти для смъху, прочитать между строкъ такую "гражданскую" аллегорію, да еще на Чернышевскаго! Еслибъ вы знали, какъ глупа такая натяжка! Никогда, впрочемъ, не прощу себъ, что два года назадъ не протестовалъ противъ этой подлой клеветы, когда только что ее выпустили!

Этотъ разговоръ мой съ издателемъ уже давно угаснувтаго теперь журнала происходилъ лътъ семь тому назадъ и вотъ я до сихъ поръ еще не протестовалъ противъ "клевети" — то пренебрегалъ, то "не было времени". Между тъмъ эта низость, мнъ приписываемая, такъ и осталась въ воспоминаніяхъ иныхъ особъ несомнъннымъ фактомъ, имъла ходъ въ литературныхъ кружкахъ, проникла и въ публику и уже не разъ приносила мнъ непріятности. Пора сказать обо всемъ этомъ хоть одно слово, тъмъ болъе, что оно теперь кстати и хотя голословно, но опровергнуть клевету, впрочемъ, тоже въ высшей степени голословную. Долгимъ молчаніемъ монивъ и небрежностью я до сихъ поръ какъ бы подтверждалъ ее.

Съ Николаемъ Гавриловичемъ Чернышевскимъ я встрётился въ первый разъ въ пятьдесятъ девятомъ году, въ первый же годъ по возвра-

щеніи моемъ изъ Сибири, не помню гдѣ и какъ. Потомъ иногда встрѣчались, но очень не часто, разговаривали, но очень мало. Всегда, впрочемъ, подавали другъ другу руку. Герценъ мнѣ говорилъ, что Чернышевскій произвелъ на него непріятное впечатлѣніе, т. е. наружностью, манерою. Мнѣ наружность и манера Чернышевскаго нравились.

Однажды утромъ я нашелъ у дверей моей квартиры, на ручкъ замка, одну изъ самыхъ замъчательныхъ прокламацій, изо всъхъ, которыя тогда появлялись; а появлялось ихъ тогда довольно. Она называлась "Къ молодому покольнію". Ничего нельзя было представить нельнье и глупье. Содержанія возмутительнаго въ самой смышной формь, какую только ихъ злодый могъ-бы имъ выдумать, чтобы ихъ же заръзать. Мнъ ужасно стало досадно и было грустно весь день. Все это было тогда еще вновы и до того вблизи, что даже и въ этихъ людей вполны всмотрыться было тогда еще трудно. Трудно именно потому, что какъ-то не вырилось, чтобы подъ всей этой сумятицей скрывался такой пустякъ. Я не про движеніе тогдашнее говорю, въ его пыломъ, а говорю только про людей. Что до движенія, то это было тяжелое, бользненное, но роковое своею историческою послыдовательностью явленіе, которое будеть имыть свою серьезную страницу въ петербургскомъ періоды нашей исторіи. Да и страница эта, кажется, еще далеко не дописана.

И вотъ мнъ, давно уже душой и сердцемъ несогласному ни съ этими людьми, ни со смысломъ ихъ движенія, — мнѣ вдругъ тогда стало досадно и почти какъ-бы стыдно за ихъ неумълость: "зачъмъ у нихъ это такъ глупо и неумъло выходитъ?" И какое мнъ было до этого дъло? Но я жальдъ не о неудачь ихъ. Собственно разбрасывателей проидамацій я не зналъ ни единаго, не знаю и до сихъ поръ; но тъмъ-то и грустно было, что явленіе это представлялось мив не единичнымъ, не глупенькою продълкой такихъ-то вотъ именно лицъ, до которыхъ нътъ дъла. Тутъ подавляль одинь факть: уровень образованія, развитія и хоть какого нибудь пониманія действительности, подавляль ужасно. Не смотря на то, что я уже три года жилъ въ Петербургъ и присматривался къ инымъ явленіямъ, — эта прокламація въ то утро какъ-бы ошеломила меня, явилась для меня совсёмъ какъ-бы новымъ неожиданнымъ откровеніемъ: никогда до этого дня не предполагалъ я такого ничтожества! Пугала именно степень этого ничтожества. Передъ вечеромъ мив вдругъ вздумалось отправиться къ Чернышевскому. Никогда до тёхъ поръ ни разу я не бываль у него и не думаль бывать, равно какъ и онъ **ў** меня.

Я вспоминаю, что это было часовъ въ пять пополудни. Я засталъ

Николая Гавриловича совсёмъ одного, даже изъ прислуги никого дома не было и онъ отворилъ мей самъ. Онъ встрётилъ меня чрезвычайно радушно и привелъ къ себё въ кабинетъ.

— Николай Гавриловичъ, что это такое? вынулъ я прокламацію.

Онъ взялъ ее какъ совсѣмъ незнакомую ему вещь и прочелъ. Было всего строкъ десять.

- --- Ну, что-же? спросиль онь съ легкой улыбкой.
- Неужели они такъ глупы и смёшны? Неужели нельзя остановить ихъ и прекратить эту мерзость?

Онъ чрезвычайно въско и внушительно отвъчалъ:

- Неужели вы предполагаете, что я солидаренъ съ ними и думаете, что я могъ участвовать въ составлени этой бумажки?
- Именно не предполагаль, отвъчаль я, и даже считаю ненужнымъ вась въ томъ увърять. Но во всякомъ случав ихъ надо остановить во чтобы ни стало. Ваше слово для нихъ въско и ужь, конечно, они боятся вашего мнъня.
  - Я никого изъ нихъ не знаю.
- Увъренъ и въ этомъ. Но вовсе и не нужно ихъ знать и говорить съ ними лично. Вамъ стоитъ только вслухъ гдъ нибудь заявить ваше порицаніе и это дойдетъ до нихъ.
- Можетъ и не произведетъ дъйствія. Да и явленія эти, какъ сторонніе факты, неизбъжны.
  - И однако всемъ и всему вредятъ.

Тутъ позвонилъ другой гость, не помню кто. Я увхалъ. Долгомъ считаю замвтить, что съ Чернышевскимъ я говорилъ искренно и вполнв върилъ, какъ върю и теперь, что онъ не былъ "солидаренъ" съ этими разбрасывателями. Мнё показалось, что Николаю Гавриловичу не непріятно было мое посвщеніе; черезъ нъсколько дней онъ подтвердилъ это, завхавъ ко мнё самъ. Онъ просидёлъ у меня съ часъ и, признаюсь, я рёдко встрёчалъ болёе мягкаго и радушнаго человёка, такъ что тогда же подивился нъкоторымъ отзывамъ о его характеръ, будто-бы жесткомъ и необщительномъ. Мнё стало ясно, что онъ хочетъ со мною познакомиться и, помню, мнё было это пріятно. Потомъ я былъ у него еще разъ и онъ у меня тоже. Вскоръ по нёкоторымъ моимъ обстоятельствамъ я переселился въ москву и прожилъ въ ней мъсяцевъ девять. Начавшееся знакомство, такимъ образомъ, прекратилось. За симъ произошелъ арестъ Чернышевскаго и его ссылка. Никогда ничего не могъ я узнать о его дёлъ; не знаю и до сихъ поръ.

Года полтора спустя, мив вздумалось написать одну фантастическую

сказку, въ родъ подражанія повъсти Гоголя "Носъ". Никогда еще не пробоваль я писать въ фантастическомъ родъ. Это была чисто литературная шалость, единственно для смъха. Представилось, дъйствительно, нъсколько комическихъ положеній, которыя мнъ захотълось развить. Хоть и не стоитъ того, но разскажу сюжетъ, чтобы понятно было, что потомъ изъ него вывели. Тогда въ Петербургъ, въ Пассажъ, какой-то нъмецъ показывалъ за деньги крокодила. Одинъ петербургскій чиновникъ, предъ повздкой за границу, отправляется съ своей молодой женой и съ неотлучнымъ другомъ своимъ въ Пассажъ и между прочимъ всё заходятъ по-смотрёть крокодила. Чиновникъ этотъ, — средняго круга, но изъ тёхъ, которые имъютъ некоторое независимое состояніе, еще молодой, но заъденный самолюбіемъ; прежде всего дуракъ, какъ и незабвенный майоръ Ковалевъ, потерявшій свой носъ. Онъ комически увъренъ въ своихъ великихъ достоинствахъ; полуобразованъ, но считаетъ себя чуть не за генія, почитается въ своемъ департаментъ за человъка пустъйшаго и постоянно обиженъ всеобщимъ къ нему невниманіемъ. Какъ-бы въ отместку за это муштруетъ и тиранизируетъ своего безхарактернаго друга, величаясь надъ нимъ своимъ умомъ. Другъ ненавидитъ его, но переноситъ его потому, что въ тайнъ ему нравится его жена. Въ Пассажъ пока эта дамочка, молоденькая и хорошенькая, чисто петербургскаго типа, глупенькая кометка средняго круга, засмотрёлась на показывавшихся вмёстё съ крокодиломъ обезьянъ, геніальный супругь ея какъ-то раздразниль досель соннаго и лежавшаго какъ колода крокодила: тотъ вдругъ разъваеть пасть и проглатываеть его всего цёликомъ, безъ остатку. Вскорё оказывается, что великій человёкъ не потерпёль отъ того ни малёйшаго поврежденія; напротивъ, по свойственному ему упрямству объявиль изъ крокодила, что ему очень хорошо въ немъ сидёть. Другъ и жена удаляются хлопотать по начальству о его освобожденіи. Для этого представлялось совершенно необходимымъ убить крокодила, взръзать его и освободить великаго человъка; но при томъ, конечно, слъдовало вознаградить за врокодила нъмца-хозяина и его неразлучную муттеръ. Нъмецъ сначала въ негодованіи и отчанніи изъ боязни, что его крокодилъ, проглотившій "ганцъ чиновникъ", можетъ умереть; но скоро догадивается, что проглоченный членъ петербургской администраціи и оставшійся при томъ въ живыхъ можетъ доставить ему впредь чрезвычайный сборъ во всей Европъ. Онъ требуеть за крокодила огромную сумму и, сверхъ того, чинъ русскаго полковника. Съ другой стороны, начальство приходитъ въ немалое затрудненіе, что слишкомъ ужь новый по министерству случай и что подобныхъ примъровъ до сихъ поръ не бывало. "Еслибы намъ хоть

какой нибудь подобный примърчикъ прежде, то можно бы дъйствовать, а то затруднительно". Подозрвваеть тоже, что чиновникъ залвзъ въ крокодила всявдствіе какихъ нибудь запрещенныхъ, либеральныхъ тенденцій. Супруга между тъмъ стала находить, что положеніе ея "въ родъ какъ бы вдовы" не лишено интереса. Проглоченный супругъ между тъмъ объявляетъ своему другу окончательно, что ему несравненно лучше оставаться въ крокодилъ, чъмъ на службъ, ибо теперь онъ уже по неволъ обратитъ на себя вниманіе, чего никогда прежде не могъ добиться. Онъ настамваеть, чтобы жена его завела вечера, и чтобы на эти вечера его приносили вмёстё съ крокодиломъ въ ящике. Онъ уверенъ, что на вечера эти бросится весь Петербургъ и всё государственные сановники-смотрёть новый феноменъ. Тутъ-то онъ и намъренъ выиграть: "Буду изрекать правду и учить; государственному мужу подамъ совътъ, предъ министромъ выкажу способности", говорить онь, считая себя какъ бы уже не отъ міра сего и уже въ прав'в давать сов'ты и изрекать приговоры. На осторожный, но ядовитый вопросъ друга: "А ну, какъ если онъ неожиданнымъ какимъ нибудь процессомъ, котораго следуетъ ожидать, переварится во что нибудь такое, чего не ожидаетъ" — великій человеть отвечаеть, что уже думаль объ этомъ; но съ негодованіемь будеть сопротивляться этому весьма возможному по законамъ природы явленію. Супруга, однако же, не соглашается давать вечера съ такою цёлью, хотя ей и правится мысль о нихъ: "Какъ же это моего мужа будутъ приносить ко мит въ ящикъ? -- говоритъ она. Къ тому же и положение какъ бы вдовы ей все болже и болже нравится. Она входить во вкусь; въ ней беруть участіе. Къ ней вздить начальникь ен мужа и играеть съ ней въ свои козыри... Вотъ перван часть этого шутовскаго разсказа — онъ не доконченъ. Когда нибудь непремънно докончу, хоть я уже и забыль о немь и теперь должень быль перечитать, чтобы припомнить.

Воть что, однако же, сдвлали изъ этой маленькой вещици. Едва только разсказъ появился въ журналь "Эпоха" (въ 1865 году), какъ вдругъ "Голосъ" въ фельетонъ сдвлаль странную замътку. Не помню оуквально, да и слишкомъ далеко справляться, но смыслъ быль въ родъ того: "Напрасно, дескать, авторъ "Крокодила" вступаетъ на такой путь; это не принесетъ ему ни чести, ни ожидаемой выгоды" и проч. и проч. Затъмъ, нъсколько самыхъ туманныхъ и непріязненныхъ колкостей. Я прочелъ мелькомъ, ничего не понялъ, видълъ только много яду, но не зналъ за что. Этотъ туманный фельетонный отзывъ, самъ по сеобъ, разумъется, не могъ повредить мнъ; изъ читателей все равно никто бы его

не поняль, такъ же какъ и я; но вдругъ недълю спусти Н. Н. С. сказаль миъ: "Знаете, что тамъ думаютъ? Тамъ увърены, что вашъ "Крокодилъ" — аллегорія, исторія ссылки Чернышевскаго, и что вы хотъли выставить и осмъять Чернышевскаго". Я хоть и удивился, но не очень обезнокоился; мало-ли какихъ не бываетъ догадокъ? Миъніе это оказалось миъ слишкомъ единичнымъ и натянутымъ, чтобъ оно возымъло ходъ, и я почелъ совершенно ненужнымъ протестовать. Никогда не прощу себъ этого, ибо миъніе укръпилось и возымъло ходъ. Colomniez, il en restera toujours quelque chose.

Я, впрочемъ, убъжденъ и теперь, что тутъ вовсе и не было клеветы, да и за что, для чего? Я почти ни съ къмъ въ литературъ не поссорился, по крайней мъръ, очень не ссорился. Теперь, въ эту минуту, я всего во второй разъ, въ двадцать семь лътъ моей литературной дъятельности, говорю о себъ лично. Просто тутъ была тупость, угрюмая, мнительная тупость, засъвшая въ какую нибудь голову "съ направленіемъ". Я убъжденъ, что эта многодумная голова совершенно увърена до сихъ поръ, что не ошиблась и что я непремънно глумился надъ несчастнымъ Чернышевскимъ. Убъжденъ даже, что никакими объясненіями и извиненіями не измёню взглада ея въ свою пользу даже и теперь. Но въдь зато она и многодумная голова. (Я, разумъется, не объ Андреъ Александровичъ говорю; въ качествъ редактора и издателя своей газеты, онъ тутъ, какъ и всегда, въ сторонъ).

Въ чемъ же аллегорія? Ну, конечно—крокодиль изображаєть собою Сибирь; самонадъянный и легкомысленный чиновникъ — Чернышевскаго. Онъ попаль въ крокодила и все еще питаєть надежду поучать весь міръ. Везхарактерный другъ его, котораго онъ деспотируеть—это все здъщніе друзья Чернышевскаго. Хорошенькая, но глупенькая жена чиновника, радующаяся своему положенію "какъ бы вдови" — это... Но туть уже такъ грязно, что я не хочу мараться и продолжать разъясненіе аллегоріи. (А между тъмъ, въдь она укръпилась и именно, можетъ быть, послъднійто намекъ и укръпился; я имъю несомнънныя доказательства).

Значить, предположили, что я, самь бывшій ссыльный и каторжный, обрадовался ссылкі другаго "несчастнаго"; мало того— написаль на этоть случай радостный пашквиль. Но гдів же тому доказательства; въ аллегорій? Но принесите мнів что хотите: "Записки съумасшедшаго", оду "Богъ", "Юрія Милославскаго", стихи Фета— что хотите — и я берусь вамъ вывести тотчасъ же изъ первыхъ десяти строкъ, вами указанныхъ, что туть именно аллегорія о франко-прусской войнів или пашквиль на актера Горбунова, однимъ словомъ, на кого угодно, на кого прикажете. Вспомните,

какъ въ старину, въ самомъ концѣ сороковыхъ годовъ, напримѣръ, цен-зора разсматривали рукописи и транспаранты: не было строки, не было точки, въ которыхъ бы не подозрѣвалось чего нибудь, какой нибудь ал-легоріи. Пусть лучше представятъ хоть что нибудь изъ всей моей жизни для доказательства, что я похожъ на злаго, безсердечнаго нашквилянта и что отъ меня можно ожидать такихъ аллегорій.

Именно поспъшность и торопливость подобных в бездоказательных в выводовъ и свидетельствуетъ, напротивъ, о некоторой низменности духа самихъ обвинителей, о грубости и негуманности взгляда ихъ. Тутъ даже самое простодушіе догадки не извинительно; чтожь? Можно быть и простодушно низменнымъ и только.

Можетъ быть, я ненавидътъ Чернышевскаго лично? Чтобы предупредить это обвиненіе, я нарочно разсказаль выше о нашемъ краткомъ и радушномъ знакомствъ. Скажутъ, — этого мало и что я питалъ загаенную ненависть. Пусть же выставятъ и предлоги къ этой ненависти, если имъютъ что выставить. Ихъ не было. Съ другой стороны, я убъжденъ, что самъ Чернышевскій подтвердить точность моего разсказа о нашей встрічні, если когда нибудь прочтеть его. И дай Богъ, чтобы онъ получиль возможность это сділать. Я такъ же тепло и горячо желаю того, какъ искренно сожалътъ и сожалью о его несчасти.

Но ненависть изъ за убъжденій, можеть быть? Почему же? Чернышевскій никогда не обижаль меня своими убъжденіями. Можно очень уважать человъка, расходясь съ нимъ въ мизніяхъ нами. Можно очень уважать человъка, расходясь съ нимъ въ мнънахъ радикально. Тутъ, впрочемъ, я могу говорить не совсѣмъ голословно и имъю даже маленькое доказательство. Въ одномъ изъ самыхъ послѣднихъ №№ прекратившагося въ то время журнала "Эпоха" (чуть-ли не въ самомъ послѣднемъ) была помѣщена большая критическая статья о "знаменитомъ" романѣ Чернышевскаго "Что дѣлатъ". Эта статья замѣчательная и принадлежитъ извѣстному перу. И что же? Въ ней именно отдается все должное уму и таланту Чернышевскаго. Собственно объ романъ его было даже очень горячо сказано. Въ замъчательномъ же умъ его никто и никогда не сомнъвался. Сказано было только въ статъъ намей объ особенностяхъ и уклоненіяхъ этого ума, но уже самая серьезность статьи свидътельствуетъ и о надлежащемъ уваженіи нашего критика къ достоинствамъ разбираемаго имъ автора. Теперь согласитесь: если бы была во мив ненависть изъ за убъжденій, я бы, конечно, не допустиль въ журналѣ статьи о Чернышевскомъ съ надлежащимъ уваженіемъ; на самомъ дѣлѣ вѣдь я былъ редакторомъ "Эпохи", а не кто другой.

Можеть быть, я, печатая ядовитую аллегорію, надъядся выиграть гдъ

нибудь en haut lieu? Но когда и кто можетъ сказать про меня, что я заигрываль или выигрываль въ этомъ смыслё въ какомъ нибудь lieu, т. е. продаваль свое перо. Я думаю даже, что самъ авторъ догадки не имёлъ такой мысли, не смотря на все свое простодушіе. Да и не укрѣпилась бы она ни за что въ литературномъ мірѣ, если бы только въ этомъ состояло обвиненіе.

Что же касается до возможности обвиненія въ нашквильной аллегоріи на счетъ иныхъ какихъ нибудь домашнихъ обстоятельствъ Николая Гавриловича, то опять-таки повторяю, что не хочу даже и прикасаться съ этой точки къ моему "оправданію", чтобы не вымараться...

Мий очень досадно, что на этоть разъ я заговориль о себи. Воть что значить писать литературныя воспоминанія; никогда не нацишу ихъ. Весьма сожалію, что несомийно надойль читателю; но я пишу дневникъ, дневникъ отчасти личныхъ моихъ впечатліній, а какъ разъ недавно я вынесъ одно "литературное" впечатлініе, косвенно вдругъ напомнившее мий и этоть забытый анекдоть о забытомъ моемъ "Крокодилів".

На дняхъ одинъ изъ самыхъ уважаемыхъ мною людей, мнѣніемъ котораго я высоко дорожу, сказалъ мнѣ:

— Я только что прочель статью вашу о "Средв" и о приговорахъ нашихъ присяжныхъ ("Гражданинъ", № 2-й). Я съ вами совершенно согласенъ, но статья ваша можетъ произвести непріятное недоумъніе. Подумаютъ, что вы за отмѣну суда присяжныхъ и за новое вмѣшательство административной опеки...

Я быль горестно изумлень. Это быль голось человька вывысшей степени безпристрастнаго и стоящаго вны всякихы литературныхы партій и "аллегорій".

- Неужели такъ можно истолковать мою статью! Послё этого ни объ чемъ нельзя говорить. Экономическое и нравственное состояніе народа по освобожденіи отъ крѣпостнаго ига ужасно. Несомивниме и въ высшей степени тревожные факты о томъ свидѣтельствуютъ поминутно. Паденіе нравственности, дешевка, жиды-кабатчики, воровство и дневной разбой— все это несомивниме факты и все растеть, растеть. Ну, что-же? Если кто нибудь, тревожась духомъ и сердцемъ, возьметъ перо и налишеть, что же, неужели закричатъ, что онъ крѣпостникъ и стоитъ за обратное закрѣпощеніе крестьянъ?
- Во всякомъ случав надо жедать, чтобы народъ имѣлъ подную свободу самъ выйти изъ грустнаго своего положенія, безъ всякой опеки и поворотовъ назадъ.
  - Да непремънно же такъ, и это именно моя мысль! И еслибы даже

отъ упадка народнаго (сами же они, оглядываясь иногда на себя, говорять теперь по мъстамъ: "Ослабъли, ослабъли!")—еслибы даже, говорю я, произошло какое нибудь уже настоящее, несомнънное несчастіе народное, какое нибудь огромное паденіе, большая бъда—то и тутъ народъ спасетъ себя самъ, себя и насъ, какъ уже неоднократно бывало съ нимъ, о чемъ свидътельствуетъ вся его исторія. Вотъ моя мысль. Именно—довольно вмъшательствъ!.. Но какъ однако же могутъ быть поняты и перетолкованы слова. Пожалуй и еще натолкнешься на аллегорію!

## Власъ \*).

Помните-ли вы Власа? Онъ что-то мнв вспоминается.

"Въ армякъ съ открытымъ воротомъ, "Съ обнаженной головой, "Медленно проходитъ городомъ "Дядя Власъ — старикъ съдой. "На груди пкона мъдная: "Проситъ онъ на Божій храмъ...

У этого Власа, какъ извъстно, прежде "Бога не было"

"Въ гробъ жену свою загналъ, "Промышляющихъ разбоями, "Конокрадовъ укрывалъ.

Даже и конокрадовъ, — пугаетъ насъ поэтъ, впадая въ тонъ набожной старушки. Ухъ, въдь какіе гръхи! Ну, и грянулъ же громъ. Заболълъ Власъ и видълъ видъніе, послъ котораго поклялся пойти по міру и собирать на храмъ. Видълъ онъ адъ-съ, ни мало, ни меньше:

"Видёль свёта преставленіе, "Видёль грёшниковь въ аду: "Мучать бёсы ихъ проворные, "Жалить вёдьма-егоза. "Эфіоны — видомъ черные "И какъ угліе глаза. "Тё на длинный шесть нанизаны, "Тѣ горячій лижуть поль...

Однимъ словомъ, невообразимые ужасы, такъ даже, что страшно читать. "Но всего не описать" — продолжаетъ поэтъ,

<sup>\*) № 4 &</sup>quot;Гражданина" 1873 г.

"Богомолки, бабы умныя, "Могуть лучше разсказать.

О, поэть! (къ несчастію, истинный поэтъ нашъ) если бы вы не подходили къ народу съ вашими восторгами, про которые

> "Богомолки, бабы умныя, "Могутъ лучше разсказать",—

то не оскорбили бы и насъ выводомъ, что вотъ изъ за такихъ-то, въ концѣ концовъ, бабыхъ пустяковъ

"Выростають храмы Божіи "По лицу земли родной.

• Но хоть и по "глупости" своей ходить съ котомкою Власъ, но серьезность его страданія вы всетаки поняли; все же васъ поразила величавая фигура его. (Да въдь и поэть же вы; не могло быть иначе).

"Сила вся души великая "Въ дъло Божіе ушла

великольно говорите вы. Хочу, впрочемъ, върить, что вы вставили вашу насмъшку невольно, страха ради либеральнаго, ибо эта страшная, пугающая даже, сила смиренія Власова, эта потребность самоспасенія, эта страстная жажда страданія поразила и васъ, общечеловъка и русскаго gentilhomme'а, и величавый образъ народный вырвалъ восторгъ и уваженіе и изъ вашей высоко-либеральной души!

"Роздалъ Власъ свое имѣніе, "Самъ остался босъ и голь, "И сбирать на построеніе "Храма Божьяго пошель. "Съ той поры мужикъ скитается "Вотъ ужъ скоро тридцать льть, "Подаяніемъ питается — "Строго держить свой обътъ "Полонъ скорбью неутѣнною "Смулолицъ, высокъ и прямъ.

### (Чудо какъ хорошо!)

"Ходить онт стопой неспишною "По селеньямь, городамь.

"Ходить съ образомъ и съ книгою, "Самъ съ собой все говорить "И жемъзною веригою "Тихо на ходу звенить.

Чудо, чудо какъ хорошо! Даже такъ хорошо, что точно и не вы писали; точно это не вы, а другой кто замъсто васъ кривлялся потомъ "на Волгв", въ великолвиныхъ тоже стихахъ, про бурлацкія ивсни. А впрочемъ, — не кривлялись вы и "на Волгв", развв только немножко; вы и на Волгв любили общечеловвка въ бурлакв и двйствительно страдали по немъ, то есть, не по бурлакв собственно, а такъ сказать по обще-бурлакв. Видите-ли-съ, любить общечеловвка, значитъ навврно ужь презирать, а подчасъ и ненавидвть стоящаго подлв себя настоящаго человвка. Я нарочно подчеркнулъ неизмвримо прекрасные стихи въ этомъ шутовскомъ (въ его цвломъ, ужь извините меня) стихотвореніи вашемъ.

Я потому припомниль этого стихотворнаго Власа, что слышаль на дняхь одинь удивительно фантастическій разсказь про другаго Власа, даже про двухь, но уже совершенно особенныхь, даже неслыханныхь досель Власовь. Происшествіе это истинное и уже по одной своей необыкновенности замычательное.

На Руси, по монастырямъ, есть, говорятъ, и теперь иные схимники, монахи-исповъдники и совътодатели. Хорошо или дурно это, нужно-ли монаховъ или непужно ихъ, -- про это въ данную минуту не хочу разсуждать и не для того взяль перо. Но такъ какъ мы живемъ въ данной дъйствительности, то въдь нельзя же выпихнуть изъ разсказа хотя бы даже и монаха, если на немъ зиждется разсказъ. Эти монахи-совътодатели бывають иногда, будто бы, великаго образованія и ума. Такъ, по крайней мёрё, повёствують о нихъ; я ничего не знаю. Говорять, что встръчаются нъкоторые съ удивительнымъ, будто бы, даромъ проникновенія въ душу человіческую и умінія совладать съ нею. Нісколько такихъ лицъ извъстны, говорять, всей Россіи, т. е., въ сущности, тъмъ, кому надо. Живеть этоть старець, положимь, въ Херсонской губерніи, а къ нему вдутъ или даже идутъ пвшкомъ изъ Петербурга, изъ Архангельска, съ Кавказа и изъ Сибири. Идутъ, разумъется, съ раздавленною отчаяніемъ душою, которая уже и не ждеть себь исцеленія, или съ такимъ страшнымъ бременемъ на сердцъ, что гръшникъ уже и не говоритъ о немъ своему священнику-духовнику, — не отъ страха или недовърія, а просто въ совершенномъ отчании за спасение свое. А прослышить вдругъ про какого нибудь такого монаха совътодателя, и пойдеть къ нему.

И воть, говориль одинь изъ такихъ старцевъ однажди, въ дружеской бесёдё наединё съ однимъ слушателемъ, — выслушиваю я людей двадцать лётъ и вёрите-ли, ужь сколько, казалось бы, въ двадцать лётъ знакомства моего съ самыми потаенными и сложными болёзнями души человёческой; но и черезъ двадцать лётъ приходишь иногда въ содроганіе и въ негодованіе, слушая иныя тайны. Теряешь необходимое спокойствіе

духа для поданія утіменія и самъ вынуждень себя же укрівплять въ смиреніи и безмятежности.

"И туть-то онъ и разсказаль ту удивительную повъсть изъ народнаго быта, о которой я выше упомянуль.

Вижу, вползаеть ко мей разъ мужикъ на колйняхъ. Я еще изъ окна видёлъ, какъ онъ ползъ по землй. Первымъ словомъ ко мей:

— Нътъ миъ спасенія; проклять! И что-бы ты ни сказаль — все одно проклять!

Я его кое-какъ успокоилъ; вижу, за страданіемъ приползъ человъкъ; издалека.

- "Собранись мы въ деревнъ нъсколько парней, началъ онъ говорить, и стали промежду себя спорить: "кто кого дерзостиве сдълаетъ?" Я по гордости вызвался предъ всъми. Другой парень отвелъ меня и говоритъмнъ съ глазу на глазъ:
- Это никакъ невозможно тебъ, чтобы ты сдълалъ такъ, какъ говоришь. Хвастаешь.

Я ему сталъ клятву давать.

 Нѣтъ, стой, поклянись, говоритъ, своимъ спасеніемъ на томъ свътъ, что все сдълаешь, какъ я тебъ укажу.

Поклялся.

— Теперь скоро пость, говорить, стань говъть. Когда пойдешь къ причастью—причастье прими, но не проглоти. Отойдешь—вынь рукой и сохрани. А тамъ я тебъ укажу.

Такъ я и сдълалъ. Прямо изъ церкви повелъ меня въ огородъ. Взялъ жердь, воткнулъ въ землю и говоритъ: положи! Я положилъ на жердь.

- Теперь, говорить, принеси ружье.

Я принесъ.

— Заряди.

Зарядилъ.

— Подыми и выстрели.

Я подняль руку и нам'ятился. И воть только бы выстр'ялить, вдругь предо мною какъ есть кресть, а на немъ Распятый. Туть я и упаль съ ружьемъ въ безчувствіи".

Происходило это еще за нѣсколько лѣтъ до прихода къ старцу. Кто быль этотъ Власъ, откуда и какъ его имя—старецъ, разумѣется, не открылъ, равно какъ и покаяніе, которое наложилъ на него. Должно быть, обременилъ душу страшнымъ трудомъ, даже не по силамъ человѣческимъ, разсуждая, что чѣмъ больше, тѣмъ тутъ и лучше: "Самъ за страданіемъ приполъъ". Не правда-ли, что происшествіе даже весыма характерное, съ

одной стороны, на многое наменающее, такъ что, пожалуй, и стоитъ двухътрехъ минутъ особеннаго разбора. Я все того мнѣнія, что вѣдь послѣднее слово скажутъ они же, вотъ эти самые разные "Власы", кающіеся и не кающіеся; они скажутъ и укажутъ намъ новую дорогу и новый исходъ изъ всѣхъ, казалось бы, безъисходныхъ затрудненій нашихъ. Не Петербургъ же разрѣшитъ окончательно судьбу русскую. А потому всякая, даже малѣйшая новая черта объ этихъ, теперь уже "новыхъ людяхъ", можетъ быть достойна вниманія нашего.

Во первыхъ, миѣ именно удивительно—удивительно всего болѣе—самое начало дѣла, то есть возможность такого спора и состязанія въ русской деревиѣ: "Кто кого дерзостиѣе сдѣлаетъ?" Ужасно на многое наменающій фактъ, а для меня почти совсѣмъ даже и неожиданный; а я видывалъ-таки довольно народу, да еще самаго характернаго. Замѣчу тоже, что кажущаяся исключительность факта тѣмъ самымъ, однако, и свидѣтельствуетъ о его достовѣрности: когда лгутъ, то изобрѣтаютъ что нибудь гораздо болѣе обыкновенное и къ обыденному подходящее, чтобы всѣ повърили.

Затёмъ, замѣчательна собственно медицинская часть факта. Галлюсинація есть преимущественно явленіе болѣзненное и болѣзнь эта весьма рѣдкая. Возможность внезапной галлюсинаціи, хотя и у крайне возбужденнаго, но все же совершенно здороваго человѣка,—можетъ быть, случай еще не слыханный. Но это дѣло медицинское, а я въ немъ мало знаю.

Другое двло—психологическая часть факта. Туть являются передь нами два народные типа, —въ высшей степени изображающіе намъ весь русскій народь въ его цвломъ. Это, прежде всего, забвеніе всякой мврки во всемъ (и, замвтьте, всегда почти временное и преходящее, являющееся какъ бы какимъ-то навожденіемъ). Это — потребность хватить черезъ край, потребность въ замирающемъ ощущеніи, дойдя до пропасти, сввситься въ нее наполовину, заглянуть въ самую бездну и, — въ частныхъ случаяхъ, но весьма нервдкихъ — броситься въ нее, какъ ошалвлому, внизъ головой. Это — потребность отрицанія въ человвкв, иногда самомъ неотрицающемъ благоговвющемъ, отрицанія всего, самой главной святыни сердца своего, самаго полнаго идеала своего, всей народной святыни во всей ея полнотв, передъ которой сейчасъ лишь благоговвъть и которая вдругъ какъ будто стала ему невыносимымъ какимъ-то бременемъ. Особенно поражаетъ та торопливость, стремительность, съ которою русскій человвкъ спёшить иногда заявить себя, въ иныя характерныя минуты

своей или народной жизни, заявить себя въ хорошемъ или въ поганомъ. Иногда тутъ просто нътъ удержу. Любовь-ли, вино-ли, разгулъ, самолюбіе, зависть туть иной русскій человінь отдается почти беззавітно, готовъ порвать все, отречься отъ всего: отъ семьи, обычая, Бога. Иной добраншій человакь какь-то вдругь можеть сдалаться омерзительнымь безобразникомь и преступникомь, — стоить только попасть ему въ этоть вихрь, роковой для насъ круговоротъ судорожнаго и моментальнаго самоотрицанія и саморазрушенія, такъ свойственный русскому народному характеру въ иныя роковыя минуты его жизни. Но зато съ такою же силою, съ такою же стремительностью, съ такою же жаждою самосохраненія и покаянія русскій человікь, равно какь и весь народь, и спасаеть себя самъ и обыкновенно, когда дойдеть до последней черты, т. е. когда уже идти больше некуда. Но особенно характерно то, что обратный толчокъ, толчокъ возстановленія и самоснасенія, всегда бываетъ серьезнье прежняго порыва, - порыва отрицанія и саморазрушенія. То есть, то бываеть всегда на счету какъ бы мелкаго малодушія; тогда какъ въ возстановленіе свое русскій человікь уходить съ самымь огромнымь и серьезнымь усиліемъ, а на отрицательное прежнее движеніе свое смотрить съ презръніемъ къ самому себѣ.

Я думаю, самая главная, самая коренная духовная потребность русскаго народа-есть потребность страданія, всегдашняго и неутолимаго, вездъ и во всемъ. Этою жаждою страданія онъ, кажется, зараженъ искони въковъ. Страдальческая струя проходитъ черезъ всю его исторію, не отъ вившнихъ только несчастій и бъдствій, а бьетъ ключемъ изъ самаго сердца народнаго. У русскаго народа даже въ счастьи непременно есть часть страданія, иначе счастье его для него не полно. Никогда, даже въ самыя торжественныя минуты его исторіи, не имбеть онъ гордаго и торжествующаго вида, а лишь умиленный до страданія видъ; онъ воздыхаетъ и относить славу свою къ милости Господа. Страданіемъ своимъ русскій народъ какъ бы наслаждается. Что въ цёломъ народё, то и въ отдёльныхъ типахъ, говоря, впрочемъ, лишь вообще. Вглядитесь, напримъръ, въ многочисленные типы русскаго безобразника. Тутъ не одинъ лишь разгулъ черезъ край, иногда удивляющій дерзостью своихъ предёловъ и мерзостью паденія души человіческой. Безобразникъ этоть прежде всего самъ страдалецъ. Наивно торжественнаго довольства собою въ русскомъ человъкъ совстиъ даже нътъ, даже въ глупомъ. Возьмите русскаго пьяницу и, напримъръ, хоть ивмецкаго пьяницу: русскій пакостиве ивмецкаго, но пьяный Нъмець несомнънно глупъе и смъщнъе Русскаго. Нъмцы-народъ по преимуществу самодовольный и гордый собою. Въ пьяномъ же Нъмпъ

эти основныя черты народныя, выростають въ размерахъ выпитаго пива. Пьяный Нёменъ несомнённо счастливый человёкъ и никогда не плачеть: онъ поеть самохвальныя песни и гордится собою. Приходить домой пьяный, какъ стелька, но гордый собою. Русскій ньяница любить пить съ горя и плакать. Если же куражится, то не торжествуеть, а лишь буянить. Всегда вспомнить какую нибудь обиду и упрекаеть обидчика, туть-ли онъ. неть-ли. Онъ дерзостно, пожалуй, доказываетъ, что онъ чуть-ли не генералъ, горько ругается, если ему не върятъ и, чтобы увърить, въ концъ концовъ всегда зоветъ "караулъ". Но въдь потому онъ такъ и безобразень, потому и зоветь "карауль", что въ тайникахъ пьяной души своей онъ навърно самъ убъжденъ, что онъ вовсе не "генералъ", а только гадкій пьяница и опакостидся ниже всякой скотины. Что въ микроскопическомъ примъръ, то и въ крупномъ. Самый крупный безобразникъ, самый даже красивый своею дерзостью и изящными пороками, такъ что ему даже подражають глупцы, всетаки слышить какимь-то чутьемь, въ тайникахъ безобразной души своей, что въ концъ концовъ онъ лишь негодяй и только. Онъ недоволенъ собою; въ сердце его наростаетъ попрекъ и онъ мстить за него окружающимъ; бъснуется и мечется на всёхъ, и туть-то воть и доходить до краю, борясь съ накопляющимся ежеминутно въ сердцъ страданіемъ своимъ, а вмъсть съ тымъ и какъ бы упиваясь имъ съ наслажденіемъ. Если онъ способенъ возстать изъ своего униженія, то истить себь за прошлое паденіе ужасно, даже больнье, чэмъ вымыщаль на другихъ, въ чалу безобразія, свои тайныя муки отъ собственнаго недовольства собою.

Кто натолкнуль обоихъ парней на споръ о томъ: "кто сдѣлаетъ дерзостнѣе?", и какими причинами сложилась возможность подобнаго состязанія—осталось неизвѣстнымъ, но несомнѣнно, что оба страдали—одинъ
принимая вызовъ, другой предлагая его. Конечно, тутъ было что нибудь
предварительно: или затаенная ненависть между ними, или ненависть съ
дѣтства, и даже неизвѣстная имъ самимъ и вдругъ проявившаяся въ минуту спора и вызова. Послѣднее вѣроятнѣе; и вѣроятно, они были друзьями до сей минуты и жили въ согласіи, которое становилось, чѣмъ далѣе,
тѣмъ невыносимѣе; но въ моментъ вызова напряженіе взаимной ненависти
и зависти жертвы къ своему Мефистофелю уже было необыкновенное.

- Не побоюсь ничего, сдёлаю все, что укажешь; погибай душа, а осрамлю тебя!
- Хвастаешь, убъжишь какъ мышь въ подполье, насмъюсь надътобой, погибай душа!

Можно было выбрать для состязанія что нибудь очень дерзкое и дру-

гаго рода, — разбой, убійство, открытое убійство противъ могущественнаго человѣка. Вѣдь поклялся же парень, что на все пойдеть и искуситель его зналъ, что на этотъ разъ серьезно говорено, впрямь пойдетъ.

Нътъ. Самыя страшныя "дерзости" кажутся искусителю слишкомъ обыкновенными. Онъ придумываетъ неслыханную дерзость, небывалую и немыслимую, и въ ея выборъ выразилось цълое міровоззрѣніе народное.

Немыслимую? А между темъ одно уже то, что онъ именно остановился на ней, показываетъ, что онъ уже, можетъ быть, и мыслиль о ней. Можетъ быть, давно уже, съ дётства, эта мечта заползала въ душу его, потрясала ея ужасомъ, а вмёстё съ тёмъ и мучительнымъ наслажденіемъ. Что придумалъ онъ все давно уже, и ружье и огородъ, и держалъ только въ страшной тайнъ — въ этомъ почти нѣтъ сомнънія. Придумалъ, разумется, не для того, чтобы исполнить, да и не посмътъ бы, можетъ быть, одинъ никогда. Просто нравилось ему это видѣніе, проницало его душу изрѣдка, манило его, а онъ робко подавался, и отступалъ, холодѣя отъ ужаса. Одинъ моментъ такой неслыханной дерзости, а тамъ хоть все пропадай! И ужь, конечно, онъ въровалъ, что за это ему вѣчная гибель; но— "былъ же и я на такомъ верху!.."

Можно многое не сознавать, а лишь чувствовать. Можно очень много знать безсознательно. Но, неправда-ли, любопытная душа, и, главное, изъ этого быта. Въ этомъ все вёдь и дёло. Хорошо-бы тоже узнать, какъ онъ считалъ себя: виновнёе или нётъ своей жертвы? Судя по кажущемуся его развитію надо полагать, что считалъ виновнёе, или, по крайней мёрё, равнымъ по винё; такъ что вызывая жертву на "дерзость", вызывалъ и себя.

Говорять, русскій народь плохо знаеть Евангеліе, не знаеть основныхь правиль вёры. Конечно такь, но Христа онь знаеть и носить его въ своемь сердцё искони. Въ этомъ нёть никакого сомнёнія. Какь возможно истинное представленіе Христа безъ ученія о вёрё? — Это другой вопрось. Но сердечное знаніе Христа и истинное представленіе о немъ существуеть вполнё. Оно передается изъ поколёнія въ поколёніе и слилось съ сердцами людей. Можеть быть, единственная любовь народа русскаго есть Христосъ и онъ любить образъ Его по своему, то есть до страданія.

Названіемъ же православнаго, то есть истиниве всёхъ исповёдующаго Христа, онъ гордится более всего. Повторю, можно очень много знать безсознательно.

И вотъ, надругаться надъ такой святыней народною, разорвать твиъ со всею землей, разрушить себя самого во въки въковъ для одной лишь

минуты торжества отрицаньемъ и гордостью — ничего не могъ выдумать русскій Мефистофель дерзостнъе! Возможность такого напряженія страсти, возможность такихъ мрачныхъ и сложныхъ ощущеній въ душѣ простолюдина поражаетъ! И, замѣтьте, все это возрасло почти до сознательной идеи.

Жертва однако же не сдается, не смиряется, не пугается. По крайней мъръ, дълаетъ видъ, что не пугается. Парень принимаетъ вызовъ. Проходятъ дни и онъ стоитъ на своемъ. Наступаетъ уже не мечта, а самое дъло: онъ ходитъ въ церковъ, слышитъ ежедневно слова Христовы и не отступаетъ. Бываютъ страшные убійцы, не смущающіеся даже при видъ убитой ими жертвы. Одинъ изъ такихъ убійцъ, явный и уличенный на мъстъ, не сознавался до конца и продолжалъ лгать передъ слёдователемъ. Когда же тотъ всталъ и велълъ отвести его въ острогъ, то онъ, съ умиленнымъ видомъ, попросилъ какъ милости проститься съ лежавшею тутъ же убитою (его бывшею любовницею, которую онъ убилъ изъ ревности). Онъ нагнулся, поцаловалъ ее съ умиленіемъ, заплакалъ и, не вставая съ колѣнъ, еще разъ повторилъ надъ нею, простирая руку, что онъ не виновенъ. Я только хочу замѣтить до какой звърской степени можетъ доходить въ человѣкъ безчувственность.

Но здёсь была совсёмъ не безчувственность. Сверхъ того было еще нъчто совсъмъ особенное -- мистическій ужась, самая огромная сила надъ душой человъческой. Онъ несомнънно быль, судя, по крайней мъръ, по развязкъ дъла. Но сильная душа парня съ этимъ ужасомъ еще могла вступить въ борьбу; онъ доказалъ это. Сила-ли это, впрочемъ, или въ последней степени малодушіе? Вероятно и то и другое вмёсте, въ соприкосновеніи противуположностей. Тімь не меніе этоть мистическій ужась не только не порваль, но еще продлиль борьбу и навърно онъ-то и способствоваль привести ее къ окончанію, именно темь, что удаляль отъ сердца гръшника всякое чувство умиленія, и чъмъ сильнье подавляль его, тъмъ невозможнъе оно становилось. Ощущение ужаса есть чувство жесткое, сушить и каменить сердце для всякаго умиленія и высокаго чувства. Вотъ почему преступникъ выдержалъ и моментъ передъ чашей, хотя можетъ быть и цененья отъ страху до изнеможенія. Я думаю тоже, что взаимная ненависть между жертвой и ея мучителемъ упала въ эти дни совершенно. Порывами искушаемый могь съ бользненною злостью ненавидъть себя, окружающихъ, молящихся въ церкви, но всего менте своего Мефистофеля. Оба они чувствовали, что взаимно другъ въ другъ нуждаются, чтобы сообща кончить дёло. Каждый навёрно считаль себя безсильнымъ его кончить одинъ. Для чего же они продолжали его, для чего же приняли столько муки? Они и не могли, впрочемъ, разорвать союзъ. Еслибъ ихъ контрактъ былъ нарушенъ, то тотчасъ же возгорёлась бы взаимная ненависть въ десять разъ сильнъе прежняго и навърно произошло бы убійство: мученикъ убилъ бы своего мучителя.

Пусть и это. Даже и это бы ничего передъ вынесеннымъ жертвою ужасомъ. То-то и есть, что тутъ должно было быть непремѣню, на днѣ души, и у того и у другаго, нѣкоторое адское наслажденіе собственной гибелью, захватывающая дыханіе потребность нагнуться надъ пропастью и заглянуть въ нее, потрясающее восхищеніе передъ собственной дерзостью. Почти невозможно, чтобы дѣло было доведено до конца безъ этихъ возбуждающихъ и страстныхъ ощущеній. Не простые же были это баловники, мальчишки тупые и глупые, — начиная съ состязанія о "дерзости" и кончая отчаяніемъ передъ старцемъ.

Замётьте еще, что искуситель не открыль своей жертвё всей тайны; она ещене знала, выходя изъ церкви, что должна будеть сдёлать съ святыней, до самаго того момента, какъ онъ велёль принести ружье. Столько дней такой мистической неизвёстности опять свидётельствують объ ужасномъ упорствё грёшника. Съ другой стороны, и деревенскій Мефистофель выказываеть себя большимъ исихологомъ.

Но, можеть быть, придя въ огородъ, оба они уже не поменли себя? Парень поменль, однако, какъ заражаль ружье и наводиль. Можеть быть, дъйствоваль лишь машинально, хотя и въ полной памяти, какъ дъйствительно бываеть иногда въ состояніи ужаса? Не думаю: еслибы онь обратился въ одну лишь машину, продолжающую дъйствовать по одной лишь инерціи, то навѣрно не имѣль бы потомь видѣнія; просто упаль бы безъ чувствъ, когда бы истощиль весь запасъ инерціи—и не до, а ужь послѣ выстрѣла. Нѣтъ, вѣроятнѣе всего, что сознаніе сохранялось все время въ чрезвычайной ясности, не смотря на смертельный ужасъ, все нароставшій съ каждымъ мгновеніемъ прогрессивно. И уже потому, что жертва выдержала такое давленіе ужаса, нароставшаго прогрессивно, повторю опять, она была несомеѣнно одарена огромною душевною силой.

Обратимъ вниманіе на то, что заряжаніе ружья есть операція во всякомъ случать требующая нткотораго вниманія. Самое труднійшее и невыносимое діло въ подобную минуту, по моему, есть способность оторваться отъ своего ужаса, отъ подавляющей собою идеи. Обыкновенно, до послідней степени пораженные ужасомъ уже не могуть оторваться отъ его созерцанія, отъ предмета или идеи, ихъ поразившихъ: они стоятъ передъ ними какъ вкопанные и своему ужасу смотрять прямо въ глаза, какъ очарованние. Но парень зарядилъ ружье внимательно, онъ это помнилъ; онъ помнилъ, какъ потомъ сталъ наводить, помниль все, до последняго момента. Могло быть и то, что процессъ заряжанія ружья быль ему облегченіемъ исходомъ страждущей души его, и онъ радъ быль сосредочить себя котя бы одно только миновеніе на какомъ нибудь исходномъ внёшнемъ предметѣ. Такъ бываетъ на гильотинѣ съ тѣми, которымъ рубятъ голову. Дюбарри кричала палачу: "Епсоге un moment, monsieur le bourreau, encore un moment!" Въ двадцать разъ она бы выстрадала больше въ эту даровую минуту, еслибъ ей ее подарили, а всетаки кричала и молила о ней. Но если предположить, что заряжаніе ружья было для нашего грѣшника въ родѣ какъ у Дюбарри "епсоге un moment", то ужь, конечно, онъ бы не могъ послѣ такого момента опять обратиться къ своему ужасу, отъ котораго разъ оторвался, и продолжать дѣло, наводить и стрѣлять. Тутъ просто бы онѣмъли руки и перестали бы слушаться, ружье бы вывалилось изъ нихъ само собою, не смотря даже на сохранившіяся сознаніе и волю.

И вотъ, въ самый послъдній моменть—вся ложь, вся низость поступка, все малодушіе, принимаемое за силу, весь срамъ паденія, все это вырвалось вдругъ, въ одно мгновеніе, изъ его сердца и стало передъ нимъ въ грозномъ обличеніи. Неимовърное видъніе предстало ему... все кончилось.

Судъ прогремвлъ изъ его сердца, конечно. Почему прогремвлъ не сознательно, не внезапнымъ проясненіемъ ума и соввсти, почему проявился въ образв, какъ бы совершенно внвшнимъ, независимымъ отъ его духа фактомъ? Въ этомъ огромная психологическая задача и двло Господа. Для него, для преступника, безъ сомнвнія, было двломъ Господнимъ. Власъ пошелъ по міру и потребовалъ страданія.

Ну, а другой-то Власъ, оставшійся, искуситель? Легенда не говорить, что онъ поползь за покаяніемь, не упоминаеть о немъ ничего. Можеть поползь и онъ, а можеть и остался въ деревнё и живеть себё до сихъ поръ, опять пьетъ и зубоскалить по праздникамь: вёдь не онъ же видёлъ видёніе. Такъ-ли, впрочемъ? Очень бы желательно узнать и его исторію, для свёдёнія, для этюда.

Вотъ почему еще желательно бы: что, если это и впрямь настоящій нитилисть деревенскій, доморощенный отрицатель и мыслитель, не върующій, съ высокомърною насмъшкой выбравшій предметь состязанія, не страдавшій, не трепетавшій вмъсть съ своею жертвою, какъ предположили мы въ нашемъ этюдь, а съ холоднымъ любопытствомъ слъдившій за ея трепетаніями и корчами, изъ одной лишь потребности чужаго страданія, человъческаго униженія, — чортъ знаетъ, можетъ быть, изъ ученаго наблюденія?

Если ужь есть и такія черты даже и въ народномъ характерѣ (а въ настоящее время все возможно предположить), да еще въ нашей деревнѣ,—то это уже новое откровеніе, нѣсколько даже и неожиданное. Что-то не слыхано было прежде о подобныхъ чертахъ. Искуситель у г. Островскаго въ прекрасной комедіи "Не такъ живи какъ хочется" вышелъ даже очень плоховатъ. Жаль, что тутъ нельзя узнать ничего достовърнаго.

Конечно, интересъ разсказанной исторіи — если только въ ней есть интересъ, — лишь въ томъ, что она истинная. Но заглядывать въ душу современнаго Власа иногда дъло не лишнее. Современный Власъ быстро изменяется. Тамъ, внизу, у него такое же кипеніе, какъ и сверху у насъ, начиная съ 19-го февраля. Вогатырь проснулся и расправляеть члены; можетъ, захочетъ кутнуть, махнуть черезъ край. Говорятъ, ужь закутилъ. Разсказываютъ и печатаютъ ужасы: пьянство, разбой, пьяныя дёти, пьяныя матери, цинизмъ, нищета, безчестность, безбожіе. Соображають иные серьезные, но несколько торопливые люди, и соображають по фактамь, что если продолжится такой "кутежъ" еще хоть только на десять лътъ, то и представить нельзя последствій, хотя бы только съ экономической точки эртнія. Но вспомнимъ "Власа" и успокоимся: въ последній моменть вся ложь, если только есть ложь, выскочить изъ сердца народнаго и станетъ передъ нимъ съ неимовърною силою обличения. Очнется Власъ и возьмется за дъло Вожіе. Во всякомъ случать спасетъ себя самъ, если бы и впрямь дошло до бъды. Себя и насъ спасеть, ибо опять-таки-свъть и спасеніе возсілють снизу (въ совершенно, можеть быть, неожиданномъ вид'ь для нашихъ либераловъ, и въ этомъ будетъ много комическаго). Есть даже намени на эту неожиданность, наклевываются и теперь даже факты... Впрочемъ, объ этомъ можно и послъ поговорить. Во всякомъ случав наша несостоятельность, какъ "итенцовъ гнезда Петрова", въ настоящій моменть несомивния. Да выдь девятнадцатыми февралемы и закончился по настоящему Петровскій періодъ русской исторіи, такъ что мы давно уже вступили въ полнъйшую неизвъстность.

#### VI.

# Бобокъ.\*)

На этотъ разъ помъщаю "Записки одного лица". Это не я; это совсъмъ другое лицо. Я думаю, болъе не надо никакого предисловія.

### Записки одного лица.

Семенъ Ардальоновичъ третьяго дня мнѣ какъ разъ:

— Да будешь ли ты, Иванъ Ивановичь, когда нибудь трезвъ, скажи на милость?

Странное требованіе. Я не обижаюсь, я челов'єкъ робкій; но однакоже воть меня и съумасшедшимъ сділали. Списаль съ меня живописець портреть изъ случайности: "всетаки ты, говорить, литераторъ". Я дался, онъ и выставиль. Читаю: "Ступайте смотріть на это болізненное, близкое къ помішательству лицо".

Оно пусть, но въдь, какъ же, однако, такъ прямо въ печати? Въ печати надо все благородное; идеаловъ надо, а тутъ...

Скажи, по крайней мёрё, косвенно, на то тебё слогъ. Нёть, онъ косвенно уже не хочетъ. Нынё юморъ и хорошій слогъ исчезають и ругательства замёсто остроты принимаются. Я не обижаюсь: не Богъ знаетъ какой литераторъ, чтобы съума сойти. Написалъ повёсть— не напечатали. Написалъ фельетонъ— отказали. Этихъ фельетоновъ я много по разнымъ редакціямъ носилъ, вездё отказывали: соли, говорятъ, у васъ нётъ.

— Какой же тебъ соли, спращиваю съ насмъшкою: аттической?

Даже и не понимаеть. Перевожу больше книгопродавцамъ съ французскаго. Пишу и объявленія купцамъ: "Ръдкость! Красненькій, дескать, чай,

<sup>\*) № 6 &</sup>quot;Гражданина" 1873 г.

съ собственныхъ плантацій"... За панегирикъ его превосходительству покойному Петру Матвѣевичу большой кушъ хватилъ. "Искусство нравиться
дамамъ", по заказу книгопродавца составилъ. Вотъ этакихъ книжекъ я
штукъ шесть въ моей жизни пустилъ. Вольтеровы бонмо хочу собрать, да
боюсь, не прѣсно-ли нашимъ покажется. Какой теперь Вольтеръ; нынче
дубина, а не Вольтеръ! Послѣдніе зубы другъ другу повыбили! Ну, вотъ,
и вся моя литературная дѣятельность. Развѣ что безмездно письма по редакціямъ разсылаю, за моею полною подписью. Все увѣщанія и совѣты
даю, критикую и путь указую. Въ одну редакцію, на прошлой недѣлѣ,
сороковое письмо за два года послалъ; четыре рубля на однѣ почтовыя
марки истратилъ. Характеръ у меня скверенъ, вотъ что.

Думаю, что живописецъ списать меня не литературы ради, а ради двухъ моихъ симметрическихъ бородавокъ на лбу: феноменъ, дескатъ. Идеи-то нѣтъ, такъ они теперь на феноменахъ выѣзжаютъ. Ну и какъ же у него на портретв удались мои бородавки, — живыя! Это они реализмомъ зовутъ.

А на счетъ помѣшательства, такъ у насъ прошлаго года многихъ въ съумасшедше записали. И какимъ слогомъ: "При такомъ, дескать, самобытномъ талантѣ... и вотъ что подъ самый конецъ оказалось... впрочемъ, давно уже надо было предвидѣть"... Это еще довольно хитро; такъ что съ точки чистаго искусства даже и похвалить можно. Ну, а тѣ вдругъ еще умнѣй воротились. То-то, свести-то съ ума у насъ сведутъ, а умнѣйто еще никого не сдѣлали.

Всёхъ умнёй, по моему, тотъ, кто хоть разъ въ мёсяцъ самого себя дуракомъ назоветъ, — способность нынё неслыханная! Прежде, по крайности, дуракъ хоть разъ въ годъ зналъ про себя, что онъ дуракъ, ну, а теперь, ни-ни. И до того замёшали дёла, что дурака отъ умнаго не отличишь. Это они нарочно сдёлали.

Приноминается мнѣ испанская острота, когда французи, два съ половиною вѣка назадъ, выстроили у себя первый съумасшедшій домъ: "Они заперли всѣхъ своихъ дураковъ въ особенный домъ, чтобы увѣрить, что сами они люди умные". Оно и впрямь: тѣмъ что другаго запрешь въ съумасшедшій, своего ума не докажешь. "К. съ ума сошелъ, значить теперь мы умные". Нѣтъ, еще не значитъ.

Впрочемъ, чортъ... и что я съ своимъ умомъ развозился: брюзжу, брюзжу. Даже служанкъ надоълъ. Вчера заходилъ пріятель: у тебя, говоритъ, слогъ мънлется, рубленный. Рубишь, рубишь—и вводное предложеніе, потомъ къ вводному еще вводное, потомъ въ скобкахъ еще что нибудь вставишь, а нотомъ опять зарубишь, зарубишь"...

Пріятель правъ. Со мной что-то странное происходить. И карактеръ мѣняется, и голова болить. Я начинаю видѣть и слышать какія-то странныя вещи. Не то чтобы голоса, а такъ какъ будто кто подлѣ: "бобокъ, бобокъ, бобокъ, бобокъ,

Какой такой бобокъ? Надо развлечься.

Ходилъ развлекаться, попалъ на похороны. Дальній родственникъ. Коллежскій, однако, совътникъ. Вдова, пять дочерей, всъ дъвицы. Въдь это только по башмакамъ, такъ во что обойдется! Покойникъ добывалъ, ну а теперь — пенсіонишка. Подожмутъ хвосты. Меня принимали всегда нерадушно. Да и не пошелъ бы я и теперь, еслибы не экстренный такой случай. Провожалъ до кладбища въ числъ другихъ; сторонятся отъ меня и гордятся. Вицмундиръ мой дъйствительно плоховатъ. Лътъ двадцать цять, я думаю, не бывалъ на кладбищъ; вотъ еще мъстечко!

Во первыхъ духъ. Мертвецовъ пятнадцать навхало. Покровы разныхъ цвнъ; даже было два катафалка: одному генералу и одной какой-то барынъ. Много скорбныхъ лицъ, много и притворной скорби, а много и откровенной веселости. Причту нельзя пожаловаться: доходы. Но духъ, духъ. Не желалъ бы быть здъшнимъ духовнымъ лицомъ.

Въ лица мертвецовъ заглядываль съ осторожностью, не надъясь на мою впечатлительность. Есть выраженія мягкія, есть и непріятныя. Вообще улыбки не хороши, а у иныхъ даже очень. Не люблю; снятся.

За объдней вышель изъ церкви на воздухъ: день быль съроватъ, но сухъ. Тоже и холодно; ну, да въдь и октябрь же. Походилъ по могильамъ. Разные разряды. Третій разрядъ въ тридцать рублей: и прилично, и не такъ дорого. Первые два въ церкви и подъ папертью; ну, это кусается. Въ третьемъ разрядъ за этотъ разъ хоронили человъкъ шесть, въ томъ числъ генерала и барыню.

Заглянулъ въ могилки — ужасно: вода, и какая вода! Совершенно зеленая и... ну, да ужь что! Поминутно могильщикъ выкачивалъ черпакомъ. Вышелъ, пока служба, побродить за врата. Тутъ сейчасъ богадёльня, а немного подальше и ресторанъ. И такъ себъ, не дурной ресторанчикъ: и закусить и все. Набилось много и изъ провожатыхъ. Много замътилъ веселости и одушевленія искренняго. Закусилъ и выпилъ.

Затёмъ участвовалъ собственноручно въ отнесеніи гроба изъ церкви къ могилѣ. Отчего это мертвецы въ гробу дѣлаются такъ тяжелы? Говорятъ, по какой-то инерціи, что тѣло будто-бы какъ-то уже не управляется самимъ... или какой-то вздоръ въ этомъ родѣ; противорѣчитъ ме-

ханикъ и здравому смыслу. Не люблю, когда при одномъ лишь общемъ образовании суются у насъ разръшать спеціальности; а у насъ это сплошь. Штатскія лица любять судить о предметахъ военныхъ и даже фельдмар-шальскихъ, а люди съ инженернымъ образованіемъ судятъ больше о философіи и политической экономіи.

На литію не повхаль. Я гордъ, и если меня принимають только по экстренной необходимости, то чего-же таскаться по ихъ обёдамъ, хотя бы и похороннымъ? Не понимаю только, зачёмъ остался на кладбищё; сёлъ на памятникъ и соотвётственно задумался.

Началъ съ московской выставки, а кончилъ объ удивленіи, говоря вообще какъ о темѣ. Объ "удивленіи" я вотъ что вывелъ:

"Всему удивляться, конечно, глупо, а ничему не удивляться гораздо красивъе и почему-то признано за хорошій тонъ. Но врядъ-ли такъ въ сущности. По моему, ничему не удивляться гораздо глупъе, чъмъ всему удивляться. Да и кромъ того: ничему не удивляться почти то же, что ничего и не уважать. Да глупый человъкъ и не можетъ уважать".

- Да я, прежде всего, желаю уважать. Я энсажду уважать,—сказаль мив какъ-то разъ, на дняхъ, одинь мой знакомый.
- Жаждеть онъ уважать! И Боже, подумаль я, что бы съ тобой было, еслибь ты это дерзнуль теперь напечатать!

Тутъ-то я и забылся. Не люблю читать надгробныхъ надписей; вѣчно тоже. На плитѣ подлѣ меня лежалъ недоѣденный бутербродъ: глупо и не къ мѣсту. Скинулъ его на землю, такъ какъ это не хлѣбъ, а лишь бутербродъ. Впрочемъ, на землю хлѣбъ крошить, кажется, не грѣшно; это на полъ грѣшно. Справиться въ календарѣ Суворина.

Надо полагать, что я долго сидёль, даже слишкомь; то есть даже прилегъ на длинномъ камий въ видё мраморнаго гроба. И какъ это такъ случилось, что вдругъ началъ слышать разныя вещи? Не обратилъ сначала вниманія и отнесся съ презрёніемъ. Но однако разговоръ продолжался. Слышу, — звуки глухіе, какъ будто рты закрыты подушками; и при всемъ томъ внятные и очень близкіе. Очнулся, присёлъ и сталъ внимательно вслушиваться.

- Ваше превосходительство, это просто никакъ невозможно-съ. Вы объявили въ червяхъ, я вистую, и вдругъ у васъ семь въ бубнахъ. Надо было условиться заранве на счетъ бубенъ-съ.
  - Что же, значить играть наизусть? Гдъ же привлекательность?
- Нельзя, ваше превосходительство, безъ гарантіи никакъ нельзя. Надо непремънно съ болваномъ, и чтобъ была одна темная сдача.
  - Ну, болвана здёсь не достанешь.
     дневених писателя.

Какія заносчивыя, однако, слова! И странно, и неожиданно. Одинъ такой, въскій и солидный голось, другой какъ бы мягко услащенный; не повъриль бы, еслибъ не слышаль самъ. На литіи я, кажется, не быль. И однако какъ-же это здъсь въ преферансъ, и какой такой генералъ? Что раздавалось изъ подъ могилъ, въ томъ не было и сомнънія. Я нагнулся и прочелъ надпись на памятникъ:

"Здёсь покоится тёло генераль-маіора Первоёдова... такихъ-то и такихъ орденовъ кавалера. Гмъ. Скончался въ августё сего года... ияти-десяти-семи... Покойся, милый прахъ, до радостнаго утра!"

Гмъ, чортъ, въ самомъ дѣлѣ генералъ! На другой могилкѣ, откуда шелъ льстивый голосъ, еще не было памятника; была только плитка; должно быть изъ новичковъ. По голосу надворный совѣтникъ.

- Охъ-хо-хо! послышался совсёмъ уже новый голосъ, саженяхъ въ пяти отъ генеральскаго мёста и уже совсёмъ изъ подъ свёжей мо-гилки, голосъ мужской и простонародный, но разслабленный на благо-говёйно-умиленный манеръ.
  - -- Oxx-xo-xo!
- Ахъ, опять онъ икаетъ! раздался вдругъ брезгливый и высокомърный голосъ раздраженной дамы, какъ бы высшаго свъта. Наказаніе мнъ подлъ этого лавочника!
- Ничего я не икалъ, да и пищи не принималъ, а одно лишь это мое естество. И все-то вы, барыня, отъ вашихъ здъшнихъ капризовъникакъ не можете услокоиться.
  - Такъ зачёмъ вы сюда легли?
- Положили меня, положили супруга и малыя дётки, а не самъ я возлегъ. Смерти таинство! И не легъ бы я подлѣ васъ ни за что, ни за какое злато; а лежу по собственному капиталу, судя по цѣнѣ-съ. Ибо это мы всегда можемъ, чтобы за могилку нашу по третьему разряду внести.
  - Накониль; людей обсчитываль?
- Чъмъ васъ обсчитаешь-то, коли съ января почитай никакой вашей уплаты къ намъ не было. Счетецъ на васъ въ лавкъ имъется.
- Ну, ужь это глупо; здёсь, по моему, долги розыскивать очень глупо! Ступайте наверхъ. Спрашивайте у племянницы; она наслёдница.
- Да ужь гдв теперь спрашивать и куда пойдешь. Оба достигли предъла и предъ Судомъ Божіимъ во гръсъхъ равны.
- Во гръсъхъ! презрительно передразнила покойница. И не смъйте совсъмъ со мной говорить!
  - Охъ-хо-хо-хо!
  - Однако лавочникъ-то барыни слушается, ваше превосходительство.

- Почему-же бы ему не слушаться?
- Ну да, извъстно, ваше превосходительство, такъ какъ здъсь новый порядокъ.
  - Какой-же это новый порядокъ?
  - Да ведь мы, такъ сказать, умерли, ваше превосходительство.
  - Ахъ, да! Ну, все-же порядокъ...

Ну, одолжили; нечего сказать, утёшили! Если ужь здёсь до того дошло, то чего-же спрашивать въ верхнемъ-то этажё? Какія однако-же штуки! Продолжаль, однако, выслушивать, хотя и съ чрезмёрнымъ негодованіемъ.

- Нътъ, я бы пожилъ! Нътъ... я, знаете... я бы пожилъ! раздался вдругъ чей-то новый голосъ, гдъ-то въ промежуткъ между генераломъ и раздражительной барыней.
- Слышите, ваше превосходительство, нашъ опять за то же. Но три дня молчитъ-молчитъ и вдругъ: "Я бы пожилъ, нѣтъ, я бы пожилъ!" И съ такимъ, знаете, аппетитомъ, хи-хи!
  - И съ легкомысліемъ.
- Пронимаетъ его, ваше превосходительство, и, знаете, засыпаетъ, совсёмъ уже засыпаетъ, съ апрёля вёдь здёсь, и вдругъ: "я бы пожилъ!"
  - Скучновато однако, замътилъ его превосходительство.
- Скучновато, ваше превосходительство, развѣ Авдотью Игнатьевну опять пораздразнить, хи-хи?
  - Ніть, ужь прошу уволить. Терпеть не могу этой задорной криксы.
- А я, напротивъ, васъ обоихъ теривтъ не могу, брезгливо откликнуласъ крикса. Оба вы самые прескучные и ничего не умвете разсказать идеальнаго. Я про васъ, ваше превосходительство,— не чваньтесь, пожалуйста, — одну исторійку знаю, какъ васъ изъ подъ одной супружеской кровати по утру лакей щеткой вымелъ.
  - Скверная женщина! сквозь зубы проворчаль генераль.
- Матушка, Авдотья Игнатьевна, возониль вдругь опять лавочникъ, — барынька ты моя, скажи ты мив, зла не помня, чтожь я по мытарствамъ это хожу, али что иное двется?..
- Ахъ, онъ опять за то же, такъ я и предчувствовала, потому слышу духъ отъ него, духъ, а это онъ ворочается!
- Не ворочаюсь я, матушка, и нёть оть меня никакого такого особаго духу, потому еще въ полномъ нашемъ тёлё какъ есть сохраниль себя, а воть вы, барынька, такъ ужь тронулись,— потому духъ дёйстви-

тельно нестерпиный, даже и по здёшнему мёсту. Изъ вёжливости только молчу,

- Ахъ, скверный обидчикъ! Отъ самого такъ и разитъ, а онъ на меня.
- Охъ-хо-хо-хо! Хоша бы сороковинки наши скоръе пристигли: слезные гласы ихъ надъ собою услышу, супруги вопль и дътей тихій плачъ!..
- Ну, вотъ объ чемъ плачетъ: нажрутся кутьи и увдутъ. Ахъ, хоть бы кто проснулся!
- Авдотья Игнатьевна, заговориль льстивый чиновникь. Подождите капельку, новенькіе заговорять.
  - А молодые люди есть между ними?
  - И молодые есть, Авдотья Игнатьевна. Юноши даже есть.
  - Ахъ, какъ бы кстати!
    - А что не начинали еще? освъдомился его превосходительство.
- Даже и третьеводнишніе еще не очнулись, ваше превосходительство, сами изволите знать, иной разъ по недёлё молчать. Хорошо что ихъ вчера, третьяго дня и сегодня какъ-то разомъ вдругъ навезли. А то вёдь кругомъ сажень на десять почти все у насъ прошлогодніе.
  - Да, интересно.
- Вотъ, ваше превосходительство, сегодня дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Тарасевича схоронили. Я по голосамъ узналъ. Племянникъ его мнѣ знакомъ, давеча гробъ опускалъ.
  - Гмъ, гдъ же онъ тутъ?
- Да шагахъ въ няти отъ васъ, ваше превосходительство, влѣво. Почти въ самыхъ вашихъ ногахъ-съ... Вотъ бы вамъ, ваше превосходительство, познакомиться.
  - Гмъ, нътъ ужь... мнъ что же первому.
- Да онъ самъ начнетъ, ваше превосходительство. Онъ будетъ даже польщенъ, поручите мнъ, ваше превосходительство, и н...
- Ахъ, ахъ... ахъ, что же это со мною? закряхтълъ вдругъ чей-то испуганный новенькій голосокъ.
- Новенькій, ваше превосходительство, новенькій, слава Богу, и какъ вёдь скоро! Другой разъ по недёлё молчать.
  - Ахъ, кажется молодой человъкъ! взвизгнула Авдотья Игнатьевна.
- Я... я отъ осложненія и такъ внезапно! залепеталъ опятьюноша. Мит Шульцъ еще наканунт: у васъ, говоритъ, осложненіе, а я вдругъ къ утру и померъ. Ахъ! Ахъ!
  - Ну, нечего дёлать, молодой человёкь, милостиво и очевидно ра-

дуясь новичку замѣтилъ генералъ, — надо утѣшиться! Милости просимъ въ нашу, такъ сказать, долину Іосафатову. Люди мы добрые, узнаете и оцѣните. Генералъ-маіоръ Василій Васильевъ Первоѣдовъ, къ вашимъ услугамъ.

- Ахъ, нътъ! Нътъ, нътъ, это я никакъ! Я у ППульца; у меня, знаете, осложнение вышло, сначала грудь захватило и кашель, а потомъ простудился: грудь и гриппъ... и вотъ вдругъ совсъмъ неожиданно... главное совсъмъ неожиданно.
- Вы говорите сначала грудь, мягко ввязался чиновнивъ, какъ бы желая ободрить новичка.
- Да, грудь и мокрота, а потомъ вдругъ нътъ мокроты и грудь, и дишать не могу... и знаете...
- Знаю, знаю. Но если грудь, вамъ бы скорве къ Эку, а не къ Шульцу.
  - А я, знаете, все собирался къ Боткину... и вдругъ...
  - Ну, Боткинъ кусается, замётиль генераль.
- Ахъ нътъ, онъ совсъмъ не кусается; я слышалъ онъ такой внимательный и все предскажетъ впередъ.
- Его превосходительство зам'ятиль на счеть ціны, поправиль чиновникь.
- Ахъ, что вы, всего три цълковыхъ, и онъ такъ осматриваетъ, и рецептъ... и я непремънно хотълъ потому, что мнъ говорили... Что же, господа, какъ же мнъ, къ Эку или къ Боткину?
- Что? Куда? пріятно хохоча заколыхался трупъ генерала. Чиновникъ вториль ему фистулой.
- Милый мальчикъ, милый, радостный мальчикъ, какъ я тебя люблю! восторженно взвизгнула Авдотья Игнатьевна. Вотъ еслибъ этакого подлъ положили!

Нътъ, этого ужь я не могу допустить! И это современний мертвецъ! Однако послушать еще и не спъшить заключеніями. Этотъ соплякъновичекъ, — я его давеча въ гробу помню, — выражене перепуганнаго цыпленка, напиротивнъйшее въ міръ! Однако, что далъе.

Но далъе началась такая катавасія, что я всего и не удержаль въ намяти, ибо очень многіе разомъ проснулись: проснулся чиновникъ, изъ статскихъ совътниковъ, и началь съ генераломъ тотчасъ же и немедленно о проектъ новой подкомиссіи въ министерствъ — дълъ и о въроятномъ, сопряженномъ съ подкомиссіей, перемъщеніи должностныхъ лицъ, — чъмъ

весьма и весьма развлекъ генерала. Признаюсь, я и самъ узналъ много новаго, такъ что подивился путямъ, которыми можно иногда узнавать въ сей столицѣ административныя новости. Затѣмъ полупроснулся одинъ инженеръ, но долго еще бормоталъ совершенный вздоръ, такъ что наши и не приставали къ нему, а оставили до времени вылежаться. Наконецъ, обнаружила признаки могильнаго воодушевленія схороненная по утру подъкатафалкомъ знатная барыня. Лебезятниковъ (ибо льстивый и ненавидимый мною надворный совѣтникъ, помѣщавшійся подлѣ генерала Первоѣдова, по имени оказался Лебезятниковымъ) очень суетился и удивлялся, что такъ скоро на этотъ разъ всѣ просыпаются. Признаюсь, удивился и я; впрочемъ, нѣкоторые изъ проснувшихся были схоронены еще третьяго дня, какъ напримѣръ одна молоденькая очень дѣвица, лѣтъ шестнадцати, но все хихикавшая... мерзко и плотоядно хихикавшая.

- Ваше превосходительство, тайный совътникъ Тарасевичъ просыпаются! возвъстиль вдругъ Лебезятниковъ съ чрезвычайною торопливостью.
- А? Что? брезгливо и сюсюкающимъ голосомъ прошамкалъ вдругъ очнувшійся тайный совътникъ. Въ звукахъ голоса было нъчто капризно-повелительное. Я съ любопытствомъ прислушался, ибо въ послъдніе дни нъчто слышалъ о семъ Тарасевичъ, соблазнительное и тревожное въ высшей степени.
  - Это я-съ, ваше превосходительство, покамфотъ всего только я-съ.
  - Чего просите и что вамъ угодно?
- Единственно освёдомиться о здоровьи вашего превосходительства; съ непривычки здёсь каждый съ перваго разу чувствуеть себя какъ-бы вътёснотё-съ... Генералъ Первоёдовъ желалъ-бы имёть честь знакомства съващимъ превосходительствомъ и надёются...
  - Не слихалъ.
- Помилуйте, ваше превосходительство, генералъ Первотдовъ, Василій Васильевичъ...
  - Вы генераль Первовдовь?
- Нѣтъ-съ, ваше превосходительство, я всего только надворный совътникъ Дебезятниковъ-съ къ вашимъ услугамъ, а генералъ Первоъдовъ...
  - Вздоръ! И прошу васъ оставить меня въ поков.
- Оставьте, съ достоинствомъ остановилъ, наконецъ, самъ генералъ Первовдовъ тнусную торопливость могильнаго своего кліента.
- Не проснулись еще, ваше превосходительство, надо имъть въ виду-съ; это они съ непривычки-съ: проснутся и тогда примутъ иначе-съ... Оставьте, повторилъ генералъ.

- Василій Васильевичь! Эй вы, ваше превосходительство! вдругь громко и азартно прокричаль подлѣ самой Авдотьи Игнатьевны одинь совсѣмъ новый голосъ, голосъ барскій и дерзкій, съ утомленнымъ по модѣ выговоромъ и съ нахальною его скандировкою; я васъ всѣхъ уже два часа наблюдаю; я вѣдь три дня лежу; вы помните меня, Василій Васильевичъ! Клиневичъ, у Волконскихъ встрѣчались, куда васъ, не знаю почему, тоже пускали.
- Какъ, графъ Петръ Петровичъ... да неужели же вы... и въ такихъ молодыхъ годахъ... Какъ сожалъю!
- Да я и самъ сожалью, но только мнв все равно, и я хочу отовсюду извлечь все возможное. И не графъ, а баронъ, всего только баронъ. Мы какіе-то шелудивые бароншки, изъ лакеевъ, да и не знаю почему, наплевать. Я только негодяй псевдо-высшаго свёта и считаюсь "милымъ полисономъ". Отецъ мой какой-то генералишка, а мать была когда-то принята еп haut lieu. Я съ Зифелемъ жидомъ на пятьдесятъ тысячъ прошлаго года фальшивыхъ бумажекъ провелъ, да на него и донесъ, а деньги всё съ собою Юлька Charpentier de-Lusignan увезла въ Бордо. И представьте, я уже совсёмъ былъ помолвленъ—Щевалевская, трехъ мёсяцевъ до шестнадцати не доставало, еще въ институтъ, за ней тысячъ девяносто даютъ. Авдотья Игнатьевна, помните, какъ вы меня, лётъ пятнадцать назадъ, когда я еще былъ четырнадцатилътнимъ пажемъ, развратили?..
  - Ахъ, это ты, негодяй, ну хоть тебя Вогъ посладъ, а то здёсь...
- Вы напрасно вашего сосъда негоціанта заподозрили въ дурномъ запахъ... Я только молчалъ, да смъялся. Въдь это отъ меня; меня такъ въ заколоченномъ гробъ и хоронили.
- Ахъ, какой мерзкій! Только я всетаки рада; вы не повърите, Клиневичь, не повърите, какое здёсь отсутствіе жизни и остроумія.
- Ну да, ну да, и я намірень завести здісь нічто оригинальное. Ваше превосходительство, я не вась, Первойдовь, ваше превосходительство, другой, господинь Тарасевичь, тайный совітникь! Откликнитесь! Клиневичь, который вась кіз m-lle Фюри постомъ возиль, слышите?
  - Я васъ слышу, Клиневичъ, и очень радъ, и повърь-те...
- Ни на грошъ не върю и наплевать. Я васъ, милый старецъ, просто расцаловать хочу, да слава Богу не могу. Знаете вы, господа, что этотъ grand-père сочинилъ? Онъ третьяго дня аль четвертаго померъ и, можете себъ представить, цълыхъ четыреста тысячъ казеннаго недочету оставилъ? Сумма на вдовъ и сиротъ, и онъ одинъ почему-то хозяйничалъ, такъ что его, подъ конецъ, лътъ восемь не ревизовали. Воображаю, какія

тамъ у всёхъ теперь длинныя лица и чёмъ ониего поминаютъ? Не правдали, сладострастная мысль! Я весь послёдній годъ удивлялся, какъ у такого семидесятилётняго старикашки, подагрика и хирагрика, уцёлёло еще столько силь на развратъ и—и вотъ теперь и разгадка! Эти вдовы и сироты—да одна уже мысль о нихъ должна была раскалять его!.. Я про это давно уже зналь, одинъ только я и зналъ, мив Charpentier передала, и какъ и узналъ, тутъ-то я на него, на Святой, и налегъ по пріятельски: "Подавай двадцать пять тысячь, не то завтра обревизують"; такъ, представьте, у него только тринадцать тысячь тогда нашлось, такъ что онъ, кажется, теперь очень кстати померъ. Grand-père, grand-père, слышите?

- Сher Клиневичъ, я совершенно съ вами согласенъ и напрасно ви... пускались въ такія подробности. Въ жизни столько страданій, истязаній и такъ мало возмездія... я пожелалъ, наконецъ, успокоиться, и сколько вижу, надёюсь извлечь и отсюда все....
  - Бьюсь объ закладъ, что онъ уже пронюхалъ Катить Берестову!
  - Какую?.. Какую Катишь, плотоядно задрожаль голось старца.
- А-а, какую Катишь? А воть, здёсь, налёво, въ пяти шагахъ отъ меня, отъ васъ—въ десяти. Она ужь здёсь пятий день и еслибъ вы знали, grand-père, что это за мерзавочка... хорошаго дома, воспитана и монстръ, монстръ до послёдней степени! Я тамъ ее никому не показывалъ, одинъ я и зналъ... Катишь, откликнись!
- Хи-хи-хи! откликнулся надтреснутый звукъ дёвичьяго голоска, но въ немъ послышалось нёчто въ родё укола иголки. Хи-хи-хи!
- И блон-ди-ночка? обрывието въ три звука пролепеталъ grandpère.
  - Хи-хи-хи!
- Мив... мив давно уже, заленеталь задыхаясь старець, нравилась мечта о блондиночкв... льть иятнадцати... и именно при такой обстановкв...
  - Ахъ, чудовище! воскликнула Авдотья Игнатьевна.
- Довольно! порвшиль Клиневичь я вижу, что матеріаль превосходний. Мы здёсь немедленно устроимся къ лучшему. Главное, чтобы весело провести остальное время; но какое время? Эй, вы, чиновникъ какой-то, Лебезятниковъ, что ли, я слышаль, что васъ такъ звали!
- Лебезятниковъ, надворный совътникъ, Семенъ Евсъичъ, къ вашимъ услугамъ и очень-очень радъ.
- Наплевать, что вы рады, а только вы, кажется, здёсь все знаете. Скажите, во первыхъ (я еще со вчерашняго дня удивляюсь), какимъ это

образомъ мы здёсь говоримъ? Вёдь мы умерли, а между тёмъ говоримъ; какъ будто и движемся, а между тёмъ и не говоримъ и не движемся? Что за фокусы?

- Это, еслибъ вы пожелали, баронъ, могъ бы вамъ лучше меня Платонъ Николаевичъ объяснить.
  - Какой такой Платонъ Николаевичъ? Не мямлите, къ дёлу.
- Платонъ Николаевичь, нашъ доморощенный здѣшній философъ, естественникъ и магистръ. Онъ нѣсколько философскихъ книжекъ пустилъ, но вотъ три мѣсяца и совсѣмъ засыпаетъ, такъ что уже здѣсь его невозможно теперь раскачать. Разъ въ недѣлю бормочетъ по нѣскольку словъ, не идущихъ къ дѣлу.
  - Къ дёлу, къ дёлу!...
- Онъ объясняеть все это самымъ простымъ фактомъ, именно тѣмъ, что на верху, когда еще мы жили, то считали ошибочно тамошнюю смерть за смерть. Тѣло здѣсь еще разъ какъ будто оживаеть, остатки жизни сосредоточиваются, но только въ сознаніи. Это—не умѣю вамъ выразить—продолжается жизнь какъ бы по инерціи. Все сосредоточено, по мнѣнію его, гдѣ-то въ сознаніи и продолжается еще мѣсяца два или три... иногда даже полгода... Есть, напримѣръ, здѣсь одинъ такой, который почти совсѣмъ разложился, но разъ, недѣль въ шесть, онъ все еще вдругъ пробормочеть одно слово, конечно, безсмысленное, про какой-то бобокъ: "Бобокъ, бобокъ",—но и въ немъ, значитъ, жизнь все еще теплится незамѣтною искрой...
- Довольно глупо. Ну, а какъ же вотъ я не имею обонянія, а слышу вонь?
- Это... хе-хе... Ну, ужь туть нашь философъ пустился въ туманъ. Онъ именно про обоняніе замѣтиль, что туть вонь слышится, такъ сказать, нравственная—хе-хе! Вонь будто бы души, чтобы въ два-три этихъ мѣсяца усиѣть спохватиться... и что это, такъ сказать, послѣднее милосердіе... Только мнѣ кажется, баронъ, все это уже мистическій бредъ, весьма извинительный въ его положеніи...
- Довольно, и далёе, я увёрень, все вздорь. Главное, два или три мёсяца жизни и, въ концё концовъ бобокъ. Я предлагаю всёмъ провести эти два мёсяца какъ можно пріятнёе и для того всёмъ устроиться на иныхъ основаніяхъ. Господа! я предлагаю ничего не стыдиться!
- Ахъ, давайте, давайте ничего не стыдиться! послышались многіе голоса, и, странно, послышались даже совсёмь новые голоса, значить, тёмъ временемъ, вновь проснувшихся. Съ особенною готовностью прогремълъ

басомъ свое согласіе совсемъ уже очнувшійся инженеръ. Девочка Катишь радостно захихикала.

- Ахъ, какъ я хочу ничего не стыдиться! съ восторгомъ восиликнула Авдотья Игнатьевна.
- Слышите, ужь коли Авдотья Игнатьевна хочеть ничего не стыдиться...
- Нътъ-нътъ-нътъ, Клиневичъ, я стыдилась, я всетаки тамъ стыдилась, а здъсь я ужасно, ужасно хочу ничего не стыдиться!
- Я понимаю, Клиневичъ, пробасилъ инженеръ, что вы предлагаете устроить здёшнюю, такъ сказать, жизнь, на новыхъ и уже разумныхъ началахъ.
- Ну, это мив наплевать! На этотъ счетъ подождемъ Кудеярова, вчера принесли. Проснется и вамъ все объяснитъ. Это такое лицо, такое великанское лицо! Завтра, кажется, притащутъ еще одного естественника, одного офицера навврно и, если не ошибаюсь, дня черезъ три-четыре одного фельетониста, и, кажется, вивств съ редакторомъ. Впрочемъ, чортъ съ ними, но только насъ соберется своя кучка и у насъ все само собою устроится. Но пока я хочу, чтобъ не лгать. Я только этого и хочу, потому что это главное. На землв жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь синонимы; ну, а здёсь мы для смёху будемъ не лгать. Чортъ возьми, вёдь значить же что нибудь могила! Мы всё будемъ вслухъ разсказывать наши исторіи и уже ничего не стыдиться. Я прежде всёхъ про себя разскажу. Я, знаете, изъ плотоядныхъ. Все это тамъ вверху было связано гнилыми веревками. Долой веревки и проживемъ эти два мѣсяца въ самой безстыдной правдъ! Заголимся и обнажимся!
  - Обнажимся, обнажимся! закричали во всв голоса.
- Я ужасно, ужасно хочу обнажиться! взвизгивала Авдотья Игнатьевна.
- Ахъ... ахъ... Ахъ, я вижу, что здёсь будетъ весело; я не хочу въ Эку!
  - Нътъ, я бы пожилъ, нътъ, знаете, я бы пожилъ!
  - Хи-хи-хи! хихикала Катишь.
- Главное, что никто не можетъ намъ запретить и хоть Первовдовъ, я вижу, и сердится, а рукой онъ меня всетаки не достанетъ. Grand-père, вы согласны?
- Я совершенно, совершенно согласенъ и съ величайшимъ моимъ удовольствіемъ, но съ тёмъ, что Катишь начнетъ первая свою бі-о-графію.
- Протестую! Протестую изо всёхъ силъ, съ твердостію произнесъ генераль Первоёдовъ.

- Ваше превосходительство! въ торопливомъ волнени и понизивъ голосъ лепеталъ и убъждалъ негодяй Лебезятниковъ, ваше превосходительство, въдь это намъ даже выгоднъе, если мы согласимся. Тутъ, знаете, эта дъвочка... и, наконецъ, всъ эти разныя штучки...
  - Положимъ, девочка, но...
- Выгодите, ваше превосходительство, ей Богу бы выгодите! Ну, коть для примърчика, ну, хоть попробуемъ...
  - Даже и въ могилъ не дадутъ успокоиться!
- Во первыхъ, генералъ, вы въ могилъ въ преферансъ играете, а во вторыхъ, намъ на васъ на-пле-вать, проскандировалъ Клиневичъ.
  - Милостивый государь, прошу однако не забываться.
- Что? Да въдь вы меня не достанете, а я васъ могу отсюда дразнить какъ Юлькину болонку. И, во первыхъ, господа, какой онъ здъсь генералъ? Это тамъ онъ былъ генералъ, а здъсь пшикъ!
  - Нътъ, не птикъ... я и здъсъ...
- Здёсь вы сгніете въ гробу и отъ васъ останется шесть мёдныхъ пуговицъ.
  - Браво, Клиневичъ, ха-ха-ха! заревёли голоса.
  - Я служиль государю моему... я имъю шпагу...
- Шпагой вашей мышей колоть и къ тому же вы ее никогда не вынимали.
  - Все равно-съ; я составлялъ часть цёлаго.
  - Мало ли какія есть части цёлаго.
  - Браво, Клиневичъ, браво, ха-ха-ха!
  - Я не понимаю, что такое шпага, провозгласиль инженерь.
- Мы отъ пруссаковъ убъжимъ какъ мыши, растреплютъ въ пухъ! прокричалъ отдаленный и неизвъстный мнъ голосъ, но, буквально, захлебывавшійся отъ восторга.
- Шпага, сударь, есть честь! крикнуль было генераль, но только я его и слышаль. Поднялся долгій и неистовый ревь, бунть и гамь, и лишь слышались нетеривливые до истерики взвизги Авдотьи Игнатьевны:
- Да поскорѣе-же, поскорѣй! Ахъ, когда же мы начнемъ ничего не стыдиться!
- Охъ-хо-хо! Во истину душа по мытарствамъ ходитъ! раздался-было голосъ простолюдина, и...

И тутъ я вдругъ чихнулъ. Произошло внезапно и ненамъренно, но эффектъ вышелъ поразительный: все смолкло точно на кладбищъ, исчезло какъ сонъ. Настала истинно-могильная тишина. Не думаю, чтобы они меня устыдились: ръшились же ничего не стыдиться! Я прождалъ минутъ

съ иять и—ни слова, ни звука. Нельзя тоже предположить, чтобы испугались доноса въ полицію; ибо что можеть туть сдёлать полиція? Заключаю невольно, что всетаки у нихъ должна быть какая-то тайна, неизв'єстная смертному, и которую они тщательно скрывають отъ всякаго смертнаго.

"Ну, подумаль, миленькіе, я еще вась навѣщу", и съ симъ словомъ оставиль кладбище.

Нётъ, этого я не могу допустить; нётъ, во истину нётъ! Бобокъ меня не смущаетъ (вотъ онъ бобокъ-то и оказался!).

Развратъ въ такомъ мѣстѣ, развратъ послѣднихъ упованій, развратъ дряблыхъ и гніющихъ труповъ и — даже не щадя послѣднихъ мгновеній сознанія! Имъ даны, подарены эти мгновенія и... А главное, главное въ такомъ мѣстѣ! Нѣтъ, этого я не могу допустить...

Побываю въ другихъ разрядахъ, послушаю вездъ. То-то и есть, что надо послушать вездъ, а не съ одного лишь краю, чтобы составить понятіе. Авось наткнусь и на утъшительное.

А къ тѣмъ непремѣнно вернусь. Обѣщали свои біографіи и разние анекдотцы. Тъфу! Но пойду, непремѣнно пойду; дѣло совѣсти!

Снесу въ "Гражданинъ"; тамъ одного редактора портретъ тоже выставили. Авось напечатаетъ.

### VII.

## "Смятенный видъ".\*)

Я кое-что прочель изъ текущей литературы и чувствую, что "Гражданинъ" обязанъ упомянуть о ней на своихъ страницахъ. Но — какой я критикъ? Я дъйствительно хотълъ было писать критическую статью, но, кажется, я могу сказать кое-что лишь "по поводу". Всего я прочелъ: "Запечатлъннаго Ангела" г. Лъскова, поэму Некрасова и статью г. Щедрина. Прочелъ я тоже статьи гг. Скабичевскаго и Н. М. въ "Отечественныхъ Запискахъ". Объ эти статьи въ нъкоторомъ смыслъ были для меня какъ-бы новымъ откровеніемъ; когда нибудь непремънно надо поговорить о нихъ. А теперь начну съ начала, т. е. въ томъ порядкъ, какъ читалъ, именно съ "Запечатлъннаго Ангела".

Это разсказъ г. Лъскова въ "Русскомъ Въстникъ". Извъстно, что сочинение это многимъ понравилось здъсь въ Петербургъ и что очень многие его прочли. Дъйствительно, оно того стоитъ: и характерно, и занимательно. Это повъстъ, разсказанная однимъ бывшимъ раскольникомъ на станціи въ рождественскую ночь о томъ, какъ вст они, раскольники, человъкъ сто пятьдесятъ, цълою артелью перешли въ православіе, вслъдствіе чуда. Эта артель работниковъ строила мостъ въ одномъ большомъ русскомъ городъ и года три жила въ отдъльныхъ баракахъ на берегу ръки. Была у нихъ своя часовня, а въ ней множество древнихъ образовъ, освященныхъ еще до временъ патріарха Никона. Очень занимательно разсказано, какъ одному господину, не совершенно маловажному чиновнику, захотълось сорвать съ артели взятку, тысячъ въ пятнадцать. Натавъ вдругъ въ часовню со властью, онъ потребовалъ по сту рублей съ иконы выкупа. Дать не могли. Тогда онъ арестовалъ образа. Въ нихъ просверлили дыръя, нанизали ихъ на желъзныя спицы, какъ бублики, и унесли

<sup>\*) № 8 &</sup>quot;Гражданина" 1873 г.

куда-то въ подвалъ. Но туть была икона Ангела, древняя и особо уважаемая, считаемая артелью за чудотворную. Чтобы поразить, отмстить и оскорбить, чиновникъ, раздраженный упорствомъ неплатящихъ раскольниковъ, взялъ сургучъ и, въ виду всего собранія, накапаль его на ликъ образа и приложилъ казенную печать. Мъстный архіерей, увидавъ запечатлённый ликъ святыни, изрекъ: "Смятенный видъ", и распорядился поставить поруганную икону въ соборѣ на окно. Г. Лъсковъ увъряетъ, что слова архіерея и распоряженіе отнести поруганную икону въ соборъ, а не въ подвалъ, будто бы очень понравились раскольникамъ.

Затёмъ началась запутанная и занимательная исторія о томъ, какъ былъ выкраденъ этотъ "Ангелъ" изъ собора. Съ раскольниками связался англичанинъ, баринъ и кажется подрядчикъ по строющемуся мосту, полюбилъ ихъ и, такъ какъ въ нимъ они были откровенны, — то взялся имъ номогать. Особенно выдаются въ разсказъ бесъды раскольниковъ съ англичаниномъ объ иконной живописи. Это мъсто серьезно хорошо, лучшее во всемъ разсказъ. Все кончается тъмъ, что за всенощной икону, наконецъ, выкрали изъ собора, Ангела распечатлъли, подмънили иконою новою, еще не освященною, которую взялась "запечатлъть", на подобіе первой, жена англичанина. И вотъ въ критическую минуту случилось чудо: отъ новой запечатлънной иконы видъли свътъ (правда, видълъ одинъ только человъкъ), а икона, когда ее принесли, оказалась незапечатлънною, т. е. безъ сургуча на ликъ. Это такъ поразило принесшаго ее раскольника, что онъ тутъ же отправился въ соборъ къ архіерею и во всемъ ему покаялся, причемъ владыко простилъ и изрекъ:

"Это тебѣ должно быть внушительно теперь, гдѣ вѣра дѣйственнѣе: вы, говорить, плутовствомъ съ своего Ангела печать свели, а нашъ самъ съ себя ее снялъ и тебя сюда привелъ".

Чудо такъ поразило раскольниковъ, что они всею артелью, сто изтъ-десятъ или около человъкъ, перешли въ православіе.

Но туть авторь не удержался и кончиль повъсть довольно неловко. (Къ этимъ неловкостямъ г. Лъсковъ способенъ; вспомнимъ только конецъ діакона Ахиллы въ его "Соборянахъ"). Онъ, кажется, испугался, что его обвинять въ наклонности къ предразсудкамъ и поспъшилъ разъяснить чудо. Самъ же разсказчикъ, т. е. мужичокъ, бывшій раскольникъ, "весело" у него совнается, что на другой день послъ ихъ обращенія въ православіе доискались, почему распечатлёлся Ангелъ. Англичанка не осмълилась закапать ликъ хотя и не освященной иконы, а сдёлала печать на бумажкъ и подвела ее подъ края оклада. Въ дорогъ бумажка, конечно, соскользнула и Ангелъ распечатлёлся. Такимъ образомъ, отчасти и непо-

нятно, почему раскольники остались въ православіи, не смотря на разъясненіе чуда? Конечно, отъ умиленія и отъ ласки простившаго ихъ архіерея? Но взявъ въ соображение твердость и чистоту ихъ прежнихъ върованій, взявь въ соображеніе посрамленіе ихъ святыни и надруганіе надъ святынею ихъ собственныхъ чувствъ, взявъ въ соображение, наконецъ, вообще характеръ нашего раскола, врядъ-ли можно объяснить обращение раскольниковъ однимъ умиленіемъ, да и въ чему, въ кому? Въ благодарность за одно только прощение архиерея? Вёдь понимали же они — даже лучие другихъ-что именно, на самомъ дълъ, должна бы означать власть архіерея въ церкви, а потому и не могли бы умилиться чувствомъ къ той церкви, гдв архіерей, после такого неслыханнаго, всенародно-безстыднаго и самоуправнаго святотатства, которое позволилъ себъ взяточнивъ-чиновникъ, касающагося какъ раскольниковъ, такъ равно и всъсс православных, ограничивается лишь тёмъ, что говорить съ воздыханіемъ: "Смятенный видъ! " и не въ силахъ остановить даже второстепеннаго чиновника отъ такихъ зверскихъ и ругательныхъ для религіи действій.

И вообще въ этомъ смыслъ повъсть г. Лъскова, оставила во мив впечатлівніе болівненное и нівкоторое недовівріє къ правді описаннаго. Она, конечно, отлично разсказана и заслуживаетъ многихъ похвалъ, но вопросъ: неужели это все правда? Неужели это все у насъ могло произойти? То-то и есть, что разсказъ, говорять, основанъ на дъйствительномъ фактъ. Вообразимъ только такой случай: положимъ, гдё нибудь, теперь, въ какой нибудь православной церкви, находится древняя чудотворная икона, повсемъстно чтимая всёмъ Православіемъ. Представимъ, что какая нибудь артель раскольниковъ цёлымъ скопомъ выкрадываетъ эту икону изъ собора, собственно, чтобы имъть эту древнюю святыню у себя, въ своей моленной. Все это, конечно, могло бы случиться. Представимъ, что летъ черезъ десять, какой нибудь чиновникь находить эту икону, торгуется съ раскольнивами, чтобы добыть знатную взятку; они такой суммы дать не въ силахъ и воть онъ береть сургучъ и капаеть его на ликъ святыни съ приложениемъ казенной печати. Неужели отъ того только, что икона побыла ивкоторое время въ рукахъ раскольниковъ, она потеряла свою святиню? Въдь и икона "Ангела", о которой разсказываеть г. Лъсковъ, была древле освященною православною иконою, чтимою до раскола всемъ православіемъ? И неужели при семъ мѣстный архіерей не могъ и не имѣлъ бы права поднять хоть палець въ защиту святыни, а лишь съ воздыханіемъ проговорилъ: "Смятенный видъ". Мои тревожные вопросы могутъ показаться нашимъ образованнымъ людямъ мелкими и предразсудочными; но я того убъжденія, что оскорбленіе народнаго чувства во всемъ, что для

него есть святаго — есть страшное насиліе и чрезвичайная безчеловічность. Неужели раскольникамъ не пришла въ голову мисль: "Что-же, какъ би сей православний владико защитиль церковь, еслиби обидчикомъ било еще болье важное лицо?" Могли-ли они съ почтеніемъ отнестись къ той церкви, въ которой висшая духовная власть, какъ описано въ пов'єсти, такъ мало имъетъ власти? Ибо, чъмъ-же объяснить поступокъ архіерея, какъ не малою властью его? Неужели равнодушіемъ и лѣностью и неслиханнымъ предположеніемъ, что онъ, забывъ обязанность своего сана, обратился въ чиновника отъ правительства? Въдь если ужь такая нелъпость зайдетъ въ голови духовныхъ чадъ его, то ужь это всего хуже: православныя дѣти его постепенно потеряютъ всякую энергію въ дѣлѣ вѣры, умиленіе и преданность къ церкви, а расколъ будетъ смотрѣть на православную Церковь съ презрѣніемъ. Вѣдь, значитъ же что нибудь пастырь? Вѣдь понимаютъ же это раскольники?

Итакъ, вотъ какія мысли приходять въ голову послѣ чтенія прекраснаго разсказа г. Лѣскова; такъ что мы, повторяемъ, наклонны считать этотъ разсказъ, въ нѣкоторыхъ подробностяхъ, почти неправдоподобнымъ. Между тѣмъ, въ одномъ изъ недавнихъ №№ "Голоса", прочелъ я слѣдующее извѣстіе:

"Одинъ изъ деревенскихъ священниковъ Орловской губерніи, пишеть въ газету "Современность": "Занимаясь обученіемъ дітей своихъ прихожанъ грамотъ почти съ самаго уничтоженія кръпостнаго права, я оставиль эту обязанность только тогда, когда наше д-ское земство приняло на себя вознаграждение и пожелало имъть свободныхъ отъ другихъ занятій наставниковъ. Но, въ началъ нынъшняго 1872 — 73 учебнаго года, оказался недостатокъ народныхъ учителей въ нашемъ убядъ. Я, не желая закрытія училища въ своемъ сель, ръшился изъявить свое желаніе занять должность наставника и обратился въ училищный совъть съ прошеніемъ объ утвержденіи меня въ этой должности. Советь ответиль мне, что "я тогда буду утверждень въ должности наставника, когда на то изъявить свое согласіе общество". Общество пожелало и составило о томъ приговоръ. Обращаюсь въ волостное правление для засвидетельствования приговора, какъ требовалъ того училищный совътъ. Волостное правленіе, имъя во главъ невъжественнаго писаря М. С. и во всемъ послушнаго ему старшину, не восхотьло засвидътельствовать приговора, ссылаясь на то, что мнь учить некогда, но въ душт руководясь другими побужденіями. Я обращаюсь къ мировому посреднику. Посредникъ П. висказалъ мит въ глаза слъдующія достопримъчательния слова: "Правительство вообще не расположено къ тому, чтобы народное образованіе было въ рукахъ

духовенства. Почему бы такъ? — спрашиваю я. "Потому, отвъчаетъ посредникъ, что духовенство проводитъ суевъріе".

Какъ вамъ нравится, господа, это сообщеніе? Вѣдь оно, конечно, въ косвенномъ смыслѣ, почти возстановляетъ правдоподобность разсказа г. Лѣскова, въ которой мы такъ усумнились и упорно продолжаемъ сомиѣваться. Тутъ важно не то, что случился такой посредникъ: что за нужда, что какой нибудь глупецъ скажетъ съ вѣтру глупое слово? И какое намъ дѣло до его убѣжденій? Тутъ важно то, что это такъ откровенно и со властью высказано; съ такою сознательною властью, съ такою небезпокоющеюся безцеремонностью. Онъ высказываетъ свое премудрое убѣжденіе уже прямо и не обинуясь ез глаза и, кромѣ того, имѣетъ дерзость навязывать такія убѣжденія правительству и говорить от лица правительства.

Ну, осмѣлился бы это сказать не то что какой-то посредникь, а въ десять разъ выше его по власти лицо какому нибудь хоть, напримѣръ, остзейскому пастору? Господи, какой бы этотъ пасторъ затѣялъ крикъ и какой бы въ самомъ дѣлѣ поднялся крикъ! У насъ священникъ смиренно обличаетъ дерзкаго путемъ гласности. Но приходитъ мыслъ: если бы это лицо было повыше посредника (что вѣдь очень можетъ быть, потому что у насъ все можетъ случиться), то вѣдь, можетъ быть, пастырь добрый и не сталъ бы совсѣмъ обличать его, зная, что изъ этого выйдетъ одинъ лишь "смятенный видъ" и ничего болѣе. Да и нельзя же требовать отъ него энергіи первыхъ вѣковъ христіанства, хотя бы и желалось того. Мы вообще наклонны обвинять наше духовенство въ равнодушіи къ святому дѣлу; но какъ же и быть ему при иныхъ обстоятельствахъ? А, между тѣмъ, помощь духовенства народу никогда еще не была такъ настоятельно необходима. Мы переживаемъ самую смутную, самую неудобную, самую переходную и самую роковую минуту, можетъ быть, изъ всей исторіи русскаго народа.

Очень странное явленіе случилось недавно въ одномъ углу Россіи— нѣмецкое протестантство въ средѣ православія, новая секта штундистовъ. "Гражданинъ" о ней сообщалъ своевременно. Явленіе почти уродливое, но въ немъ какъ бы слышится нѣчто пророческое.

Въ Херсонской губерніи какой-то пасторъ Вонекетбергь пожалёль отъ добраго сердца тамошній русскій народъ, видя его непросвёщеннымъ и духовно-оставленнымъ, и сталъ проповёдывать ему христіанскую вёру, но держась православія и самъ уговаривая его отъ православія не отстудивникь писатиля.

пать. Но случилось иначе: проповъдь имъла полный усивхъ, но новые христіане тотчась же начали тъмъ, что отстали отъ православія, поставили себъ это первымъ и непремъннымъ условіемъ, отвернулись отъ обрядовъ, иконъ, стали собираться по лютерански и пъть псалмы по книжкъ; иные выучились даже нъмецеому языку. Секта распространяется съ фанатическою быстротой, переходитъ въ другіе уъзды и губерніи. Сектанты измънили образъ жизни, не пьянствуютъ. Они такъ, напримъръ, разсуждаютъ:

— У нихъ (то есть у немецкихъ, лютеранскихъ штундистовъ), — у нихъ потому хорошо, и потому они такъ честно и благообразно живутъ, что нетъ постовъ...

Погина мизерная, но какой-то есть смислъ, какъ хотите, особенно, если смотръть на постъ, какъ на одинъ лишь обрядъ. А откудова бъдный человъкъ могъ бы узнать спасительную, глубокую цъль поста? Да онъ и всю свою прежнюю въру зналъ какъ одинъ лишь обрядъ.

Значитъ противъ обряда и протестовалъ.

Это, положимъ, понятно. Но почему онъ такъ вдругъ схватился протестовать. Гдв причина, его подвигнувшая?

Причина, можетъ быть, очень общая — та, что возсіяль ему свётъ новой жизни съ 19 февраля. Онъ могъ споткнуться и упасть съ первыхъ шаговъ на новомъ пути; но очнуться надо было непремённо, а очнувшись, онъ вдругъ увидалъ, какъ онъ "жаловъ и бёденъ, и слёпъ, и нищъ, и нагъ". Главное, — правды захотёлось, правды во что бы ни стало, даже жертвуя всёмъ, что было до сихъ поръ ему свято. Потому что никакимъ развратомъ, никакимъ давленіемъ и никакимъ униженіемъ не истребишь, не замертвишь и не искоренишь въ сердцё народа нашего жажду правды, ибо эта жажда ему дороже всего. Онъ можетъ страшно упасть; но въ моменты самаго полнаго своего безобразія онъ всегда будетъ помнить, что онъ всего только безобразникъ и болёе ничего; но что есть гдё-то высшая правда и что эта правда выше всего.

Воть явленіе. Явленіе это, можеть быть, пока единичное, съ краю, но врядъ-ли случайное. Оно можеть затихнуть и зачерствъть въ самомъ началъ и опять таки преобразиться въ какую нибудь обрядность, подобно большинству русскихъ сектъ, особенно если ихъ не трогать. Но, какъ хотите, въ явленіи этомъ, повторяю, можетъ всетаки заключаться какъ бы нѣчто пророческое. Въ настоящее время, когда все будущее такъ загадочно, позволительно иногда даже върить въ пророчества.

Ну, что если нѣчто подобное развернется уже по всей Руси? Не это самое, не штундисты (тѣмъ болье, что, говорятъ, уже приняты надле-

жащія міры), а только нічто подобное? Что если весь народь вдругь скажеть себі, дойдя до краевь своего безобразія и разглядівь свою нищету: "Не хочу безобразія, не хочу пить вина, а хочу правды и страха Божьяго, а главное—правды, правды прежде всего".

Что возжаждеть онъ правды — въ томъ, конечно, явленіе отрадное. А между тъмъ вмъсто правды можеть выйти чрезвычайная ложь, какъ и у штундистовъ.

Ну, какой въ самомъ дѣлѣ нашъ народъ протестантъ и какой онъ нѣмецъ? И къ чему ему учиться по нѣмецки, чтобы пѣть псалмы? И не заключается-ли все, все, чего ищетъ онъ, въ православіи? Не въ немъ-ли одномъ и правда и спасеніе народа русскаго, а въ будущихъ вѣкахъ и для всего человѣчества? Не въ православіи-ли одномъ сохранился божественный ликъ Христа во всей чистотъ? И, можетъ быть, главнѣйшее предъизбранное назначеніе народа русскаго въ судьбахъ всего человѣчества и состоитъ лишь въ томъ, чтобъ сохранить у себя этотъ божественный образъ Христа во всей чистотъ, а когда придетъ время, явить этотъ образъ міру, потерявшему пути свои!

Да, но покамъстъ это все сбудется, пасторъ-то вотъ всталъ пораньше, съ первыми птицами, да и пришелъ къ народу, чтобы сказать ему правду — православную правду, онъ былъ очень совъстливъ. Но народъ пошелъ за нимъ, а не за православіемъ, — не изъ благодарности только, а за то, что отъ него первую правду увидълъ. Ну, и вышло, что "у него потому хорошо, что постовъ нътъ". Заключеніе очень понятное, коли замъшалась личность.

Ну, а кстати: что-же наши священники? Что объ нихъ-то слышно?

А наши священники тоже, говорять, просыпаются. Духовное наше сословіе, говорять, давно уже начало обнаруживать признаки жизни. Съ умиленіемъ читаемъ мы назиданія владыкъ по церквамъ своимъ о пропов'єдничеств'є и благообразномъ житіи. Наши пастыри, по всёмъ изв'єстіямъ, р'єшительно принимаются за сочиненіе пропов'єдей и готовятся произнести ихъ.

Посивють-ли только во время? Посивють-ли проснуться съ первыми птицами? Пасторъ все-таки итица иная, залетная, да и гарантированъ иначе. Ну, да и служба совсвиъ другая, начальство и проч. Такъ-то такъ, да въдь не чиновникъ же въ самомъ дълъ и нашъ священникъ! И не проповъдникъ-ли онъ единой великой Истины, имъющей обновить весь міръ?

Пасторъ посивлъ раньше него, это все правда; но что же и дълать однако было священнику, въ случав, напримвръ, хоть штундистовъ? Мы вотъ все наклонны обвинять нашихъ священниковъ, а вникнемъ однако:

неужели ограничиться лишь доносомъ начальству? О, конечно, нёть, добрихь пастырей у насъ много, — можеть быть, болёе даже чёмъ мы можемъ надёяться, или сами того заслуживаемъ. Но всетаки, что же онъ сталь бы туть проповёдывать? — (приходить мнё иногда въ голову какъ свётскому человёку, съ дёломъ незнакомому) — о преимуществё православія передъ лютеранствомъ? Но вёдь мужики люди темные: ничего не поймуть и пожалуй не убёдятся. Доброе поведеніе и добрые нравы, говора вообще и не слишкомъ пускаясь въ подробности? Но какіе же туть "добрые нравы", когда народъ пьянъ съ утра до вечера. Воздержаніе отъ вина въ такомъ случаё, чтобы истребить зло въ самомъ корнё? Безъ сомнёнія, такъ, хотя тоже не слишкомъ пускаясь въ подробности, ибо... ибо всетаки надо имёть въ соображеніи величіе Россіи, какъ великой державы, которое такъ дорого стоитъ... Ну, а вёдь ужь это въ нёкоторомъ родё почти тоже, что и "смятенный видъ-съ". Остается стало быть проповёдивать, чтобы народъ пиль немножко только поменьше...

Ну, а пастору какое дѣло до величія Россіи, какъ великой европейской державы? И не боится онъ никакого "смятеннаго вида", и служба у него совсѣмъ другая. А потому дѣло и осталось за нимъ.

## VIII.

# Полписьма "одного лица".\*)

Ниже я пом'вщаю письмо, или, лучше сказать, полнисьма "одного лица" въ редакцію "Гражданина"; все письмо напечатать было никакъ невозможно. Это все тоже "лицо", воть тоть самый, который уже отличился разъ въ "Гражданинъ" на счетъ "могилокъ". Признаюсь, печатаю единственно чтобы отъ него отвязаться. Редакція буквально задавлена его статьями. Во первыхъ, это "лицо" ръшительно выступаетъ моимъ защитникомъ противъ литературныхъ "враговъ" моихъ. Онъ написалъ уже за меня и въ пользу мою три "антикритики", двъ "замътки", три "случайныя замётки", одно "по поводу" и наконець "наставленіе какъ вести себя". Въ этомъ послъднемъ полемическомъ сочинени своемъ, онъ, подъ видомъ наставленія "врагамъ" моимъ, нападаетъ уже на меня самого и нападаеть въ такомъ даже тонъ, что я ничего подобнаго, по энергіи и ярости, не встръчалъ даже и у "враговъ" моихъ. Онъ хочетъ, чтобы я это все напечаталъ! Я ръшительно заявилъ ему, что, во первыхъ, "враговъ моихъ" никакихъ не имъю, и что все это только такъ и призраки; во вторыхъ, что и время уже прошло, ибо весь этотъ гамъ журналистовъ, раздавшійся съ появленія перваго № "Гражданина" сего 1873 года съ такою неслыханною литературною яростью, безпардонностью и простодушіемъ атаки, теперь недёли две, даже три тому назадь, вдругь и неизвъстно почему прекратился, точно такъ же, какъ неизвъстно почему и начался. Наконецъ, что если бы я и вздумалъ кому отвъчать, то съумълъ бы это сдёлать самъ, безъ его помощи.

Онъ разсердился, и, поссорясь со мною, вышель. Я даже былъ радътому. Это человъкъ болъзненный... Онъ въ напечатанной у насъ еще прежде статьъ уже сообщилъ, отчасти, нъкоторыя черты изъ своей біо-

<sup>\*) № 10 &</sup>quot;Гражданина" 1873 г.

графіи: человъкъ огорченный и ежедневно себя "огорчающій". Но, главное, меня пугаеть эта непомърная сила "гражданской энергіи" сего сотрудника. Представьте, онъ съ первыхъ словъ заявилъ мнъ, что не требуетъ ни малъйшаго гонорарія, а пишеть единственно изъ "гражданскаго долга". Даже признался мнф, съ гордою, но вредящею себф откровенностью, что писаль вовсе не для того, чтобы защищать меня, а единственно чтобы провести при семъ случат свои мысли, такъ какъ ихъ ни въ одной редакціи не принимають. Онъ просто за просто питалъ сладкую надежду отмежевать себь, хоть задаромъ, постоянный уголокъ въ нашемъ журналь, чтобы имъть возможность постоянно излагать свои мысли. Какія же это мысли? Пишеть онь обо всемь, отзывается на все съ горечью, съ яростью, съ ядомъ и со "слезой умиленія". "Девяносто процентовъ на ядъ и одинъ процентъ на слезу умиленія! " — объявляеть онъ самъ въ одной своей рукописи. Начнется новый журналь или новая газета, и онъ ужь немедленно туть: поучаеть и даеть наставленія. Это совершенная правда, что въ одну газету онъ отослаль до сорока писемь съ наставленіями, т. е. какъ издавать, какъ вести себя, объ чемъ писать и на что обращать вниманіе. Въ нашей редакціи накопилось его писемъ, въ два съ половиною мъсяца, до двадцати осьми штукъ. Пишетъ онъ всегда за своею полною подписью, такъ что его вездъ уже знають, и мало того что тратить послъднія копьйки на франкировку, но еще въ письма же вкладываеть свъжія марки, предполагая, что добьется своего и затветь гражданскую переписку съ редакціями. Всего болье удивляеть меня, что я никакъ не могь, даже изъ двадцати восьми его писемъ, открыть, какого онъ направленія и чего собственно добивается? Это какой-то сумбуръ... Рядомъ съ грубостью пріемовъ, съ цинизмомъ краснаго носа и "огорченнаго запаха", изступленнаго слога и разорванныхъ сапотовъ, мелькаетъ какая-то скритая жажда нёжности, чего-то идеальнаго, въра въ красоту, Sehnsucht по чему-то утраченному, и все это выходить какъ-то до крайности въ немъ отвратительно. И вообще онъ мий надожль. Правда, онь грубить открыто и денегь за это не требуеть, стало быть, отчасти лицо благородное; но Богь съ нимъ и съ его благородствомъ! Не далже какъ три дня послъ нашей ссоры, онъ явился опять, съ "послъднею уже попыткой", и принесъ вотъ это "Письмо одного лица". Нечего дълать, я взяль и должень теперь напечатать.

Первую половину письма рѣшительно нельзя напечатать. Это—однѣ только личности и ругательства чуть не всѣмъ петербургскимъ и московскимъ изданіямъ, выходящія изо всякой мѣрки. Ни одно изъ упрекаемыхъ имъ изданій не возвышалось до такого цинизма въ ругательствахъ. И главное, самъ-то онъ ихъ ругаетъ единственно за цинизмъ и за дур-

ной тонъ ихъ полемики. Я просто отръзаль ножницами всю первую часть письма и возвратилъ ему. Заключительную-же часть печатаю лишь потому, что тутъ, такъ сказать, тема общая: это нъкое увъщаніе какому-то воображаемому фельетонисту, — увъщаніе даже пригодное для фельетонистовъ всёхъ въковъ и народовъ, до того оно общее. Слогъ возвышенный, причемъ сила слога равняется лишь наивности изложенныхъ мыслей. Обращаясь съ увъщаніемъ къ фельетонисту, онъ говоритъ ему ты, какъ въ одахъ стараго времени. Онъ ни за что не хотълъ, чтобы я началь съ точки, и настоялъ на томъ, чтобы печатаніе полуписьма его началось съ полуфразы, именно такъ, какъ отръзалось ножницами: "пусть, дескать, увидятъ, какъ меня исказили!" Онъ-же отстоялъ и заглавіе: я хотълъ всетаки написать: "Письмо одного лица"; онъ непремѣню потребовалъ чтобы озаглавлено было: "Полиисьма одного лица".

Итакъ, вотъ эти полнисьма...

## "Полписьма одного лица".

...и неужели въ словѣ "свинья" заключается столь магическій и заманчивый смыслъ, что ты тотчасъ же и несомнѣнно принимаешь его на
свой счетъ? Я давно ужь сталь замѣчать, что въ русской литературѣ это
словцо постоянно имѣетъ нѣкоторый особенный и даже какъ бы мистическій смыслъ. Даже дѣдушка Крыловъ, понимая это, употребляль съ
особою любовью "свинью" въ своихъ апологахъ. Читающій литераторъ,
даже въ уединеніи и про себя, встрѣтившись съ словомъ симъ немедленно
вздрагиваетъ и тотчасъ же начинаетъ задумываться: "Не я-ли это? Не
про меня-ли написано?" Согласенъ, что словцо энергическое, но зачѣмъ
же подразумѣвать непремѣнно себя и даже себя одного? Есть и другіе
кромѣ тебя. Ужь не имѣешь-ли тайныхъ причинъ къ сему? Ибо чѣмъ
иначе могу объяснить твою мнительность? \*).

Второе, что замъчу тебъ, о другъ мой фельетонисть, это то, что ты

<sup>\*)</sup> Это несомивно преувеличено, но отчасти и вврно. Туть намекь собственно на то, что въ первомъ № "Гражданина" я имвль несчастіе привести одну древнвйшую индійскую басню о дуэли льва и свиньи, причемъ ловко отклониль даже самую возможность предположенія, что слово левъ нескромно отношу на свой счеть. И что же? Двйствительно, многіе выказали чрезвычайную и посившную мнительность. Даже было ивчто въ родѣ феномена: въ редакцію пришло письмо одного подписчика изъ одной далекой окраины Россіи; подписчико дервко и азартно укоряеть редакцію за то, что подъ словомъ свиньи она, будто бы, несомивно подразумѣваеть своихъ подписчиковъ — предположеніе до того неявпое, что даже иные и петербургскіе фельетонисты не рѣшились имъ воспользоваться въ своихъ обвиненіяхъ... а это уже мѣра всему. 

Ред.

невоздерженъ въ планировкъ своихъ фельетоновъ. Ты напихиваешь въ столбцы свои столько генераловъ, акціонеровъ, князей, въ тебъ и въ острыхъ словахъ твоихъ имёющихъ нужду, что по неволе заключаю, читая, что за обиліемъ многихъ не имбешь ни одного. Здесь ты присутствуещь на значительномъ засъдании совъта и изрекаещь боимо, свысока и небрежно, но темъ бросаешь лучъ и советь немедленно и торопливо перемъняется къ лучшему. Тамъ въ глаза осмъялъ одного богатаго князя. за что онъ немедленно зоветь тебя на объдъ, но ты проходишь мимо и гордо, но либерально отъ объда отказываешься. Тамъ завзжему милорду, въ интимномъ разговоръ, въ салонъ, въ шутку открываешь всю тайную подкладку Россіи: онъ, въ страхъ и въ восхищени, тутъ же телеграфируеть въ Лондонъ и на другой же день министерство Викторіи падаеть. Тамъ, на Невскомъ, на прогулкъ отъ двухъ до четырехъ, ты разръщаещь государственную задачу тремъ отставнымъ, но бъгущимъ за тобою министрамъ; встръчаешь проигравшагося гвардейскаго ротмистра и бросаешь ему левсти рублей взаймы: съ нимъ вдешь къ Фифинв для благороднаго (будто бы?) негодованія... Однимъ словомъ, ты туть, ты тамъ, ты вездъ; ты разсынань въ обществъ, тебя рвуть на расхвать; глотаешь трюфели, вшь конфекты, разъвзжаешь на извозчикахъ, въ дружбе съ половыми у Палкина, — словомъ, безъ тебя ничего. Столь высокая обстановка твоя является, наконець, подозрительною. Тихій читатель провинціи сочтеть тебя, можеть быть, и виравду за обойденнаго наградой или по крайней мъръ, за отставнаго министра, желающаго вновь путемъ свободной, но оппозиціонной печати возвратить свою должность. Но опытный житель объихъ столицъ знаетъ иное: ибо знаетъ онъ, что ты не болъе, какъ нанятой борзописецъ у антрепренера-издателя; ты нанять и обязань его защищать. Онъ же (но никто другой) натравливаетъ тебя на кого ему вздумается.

И такъ, весь этотъ гивъ и азартъ въ тебв, весь этотъ дай твой,—все это лишь наемное и натравленное чужою рукой. И добро бы ты самъ за себя стоядъ! Напротивъ, чему всего болве удивляюсь въ тебв — это тому, что ты, наконецъ, горячишься двиствительно, принимаешь къ сердцу какъ будто въ самомъ двив свое, ругаешься съ фельетонистомъ-соперникомъ какъ-бы изъ за какой-то любимой идеи, изъ за дорогаго тебв убвъденія. Между твмъ, знаешь самъ, что своихъ идей не имвешь, а убвъденій и подавно. Или, можетъ быть, вследствіе многолетней горячки и упоенія смраднымъ усивхомъ своимъ, ты возмечталъ, наконецъ, что у тебя есть идея, что и ты способенъ имвть убвъденіе? Если такъ, то какъ же разсчитываешь после сего на мое уваженіе?

Нѣногда ты былъ честнымъ и благообразнымъ юношей... О, вспомни у Пушкина, если не ошибаюсь, съ персидскаго: почтенный старецъ говоритъ рвущемуся сразиться юношѣ:

Я боюсь, среди сраженій Ты утратишь навсегда Скромность робкую движеній, Прелесть н'яги и стыда.

Увы, ты все это и давно уже навсегда утратиль! Смотри самъ, какъ ты споришь съ фельетоннымъ врагомъ твоимъ, и пойми, до чего вы, наконецъ, доругались! Ибо вовсе вы уже не такъ подлы, какъ другъ друга рисусте. Вспомни, что въ дътскомъ возрастъ дъти дерутся наиболъе потому, что не научились еще разумно излагать свои мысли. Ты же, селое дитя, за неимъніемъ мыслей, бранишься всёми словами разомъ. — хулой пріемъ! Именно за неим'вніємъ уб'єжденій и настоящей учености, ты стараешься болье вникнуть въ частную жизнь своего соперника; съ жадностью узнаешь проступки его, искажаешь ихъ и предаешь ихъ благодътельной гласности. Не жалбешь жены и детей его. Предполагая другь друга умершими, пишете каждый и обоюдно одинь другому, въ видъ пашквиля, по надгробному слову. Скажи же, ето повёрить тебё, наконедъ? Читая фельетонъ твой, обрызганный слюной и чернилами, я невольно наклоненъ подумать, что ты не правъ, что въ фельетонъ твоемъ особый и секретный смыслъ, что вы върно гдъ нибудь подрались на дачъ и не можете позабыть сего. Невольно заключаю въ пользу твоего соперника и эффектъ твой манкированъ. А къ тому-ли ты стремился?

И накая дітская неуміность въ тебі! Обругавъ соперника, ти заключаешь свой фельетонъ словами: "Вижу васъ, господинъ NN, какъ вы, прочитавъ эти строки, бітаете внів себя по комнаті, рвете ваши волосы, кричите на вбіжавшую въ испугі жену свою, гоните прочь дітей и, скрежеща зубами, колотите въ стіну кулакомъ отъ безсильнаго бітенства"...

Другъ мой, простодушный, но изступленный страдалецъ своего фиктивнаго, напускнаго въ пользу антрепренера бѣшенства, о другъ мой фельетонистъ! Скажи: прочитавъ въ твоемъ фельетонѣ подобныя строки будто-бы о твоемъ соперникъ, неужели я не догадаюсь, что это ты, ты самъ, а не соперникъ твой, бѣгаешь по своей комнатѣ, рвешь свои волосы, бъешь вбѣжавшаго въ испугѣ лакея, если онъ есть у тебя и съ 19 февраля еще не утратилъ первобытной невинности; съ визгомъ и скрежетомъ кидаешься ты на стѣну и отбиваешь въ кровь кулаки свои! Ибо кто повѣритъ, что можно послать такія строки сопернику, не отбивъ въ кровь

своихъ собственныхъ кулаковъ предварительно? Такимъ образомъ, самъ выдаешь себя.

Очнись же и пріобрёти стыдъ. Пріобрётя стыдъ, пріобрётешь и умёнье писать фельетоны,—вотъ выгода.
Представлю тебё аллегорію. Ты вдругь публикуешь въ афишкё, что

Представлю тебѣ аллегорію. Ты вдругъ публикуещь въ афишкѣ, что на будущей недѣлѣ въ четвергъ или въ пятницу (словомъ, представь себѣ день, въ который пишешь свои фельетоны) въ театрѣ Берга или въ особо устроенномъ для того помѣщеніи, будешь показывать себя нагишомъ и даже въ совершенной подробности. Вѣрю, что найдутся любители; такія зрѣлища особенно привлекаютъ современное общество. Вѣрю, что съѣдутся и даже во множествѣ, но для того-ли, чтобы уважать тебя? А если такъ, то въ чемъ же твое торжество?

Теперь разсуди, если можешь: не то-ли самое изображають твои фельетоны? Не выходишь-ли каждую недѣлю, въ такой-то именно день нагишомъ и со всѣми подробностями передъ публику? И для чего, для кого ты стараешься?

Туть смышть всего, что вся публика знаеть весь секреть войны вашей, знаеть и знать не хочеть, проходить мимо вась равнодушно; вы же рветесь изь себя и думаете, что всь беруть въ вась участіе. Человыкь простодушний! Публикы слишкомь извыстно, что антрепренерь столичной газеты, когда, по примыру его, основалась другая газета, въ испугы сказаль себы, схватясь за кармань: "Эта новооснованная негодница можеть лишить меня двухь или двухь съ половиною тысячь подписчиковь. Найму же кудлашку и натравлю на соперницу". Кудлашка — выдь это ты!

Антрепренеръ тобою доволенъ; онъ гладитъ свои бакенбарды и, послъ завтрака, съ улыбкою думаетъ: "Какъ и однако же натравилъ его!"

Помнишь-ли ты Антропку въ Тургеневъ Сія вещь любимаго писателя публики — по истинъ геніальная. Антропка есть провинціальный мальчишка или върнъ брать другаго провинціальнаго мальчишки, и уже Антропки (а первый положимъ Нефедъ), скрывшагося изъ избы въ темную лѣтнюю ночь, по поводу сдѣланной шалости. Строгій отецъ послаль старшаго мальчика привести нашалившаго братишку домой. И вотъ надъобрывомъ оврага раздаются раздирательные вопли:

# — Антропка! Антропка!

Долго не откликается виноватый шалунъ, но, наконецъ, "какъ бы съ того свъта" раздается дрожащій и робкій голосенокъ его, съ другой стороны оврага.

— Чиво-о?

— А тебя тятенька виси-ичь хочи-итъ! съ злобною и торопливою радостью подхватываетъ старшій братишка.

Голосъ "съ того свъта", разумъется, затихаетъ. Но вотъ съ надрывомъ и съ безсильнымъ, самоскребущимъ озлобленіемъ все еще слышатся въ темную ночь безконечные, но безсильные вопли:

# — Антропка-а! Антропка-а-а!

Сей геніальный возглась къ Антропкъ и-что главное-безсильный, но злобный надрывъ его можетъ повториться не только среди провинціальныхъ мальчишекъ, но и между взрослыми, дошедшими до почтенныхъ съдинъ, членами современнаго, но взволнованнаго реформами общества. И не напоминаеть-ли тебъ хотя бы что либо сихъ Антропокъ въ столицъ? Ибо между сими двуми антрепренерами столичныхъ изданій не зам'вчасшьли нъчто антропочное? Ты и соперникъ твой-не высланы-ли вы оба своими хозяевами для отысканія Антропокъ? Антропки—не тв-ли это изъ предполагаемых вами новых подписчиковь, которые могли-бы повёрить вашей невинности? Вы знаете оба, что вся ваша ярость, весь надрывь и старанія ваши останутся втунь, что не отзовется Антропка, что не отобъете вы другъ у друга ни одного подписчика, что у каждаго будеть довольно и безъ того; но вы уже такъ въблись въ игру сію и такъ нравится вамъ этотъ скребущій сердца ваши до крови фельетонный безсильный надрывь, что вы уже не можете удержаться! И воть, еженедыльно и въ извъстные дни, среди темной ночи объявшей нашу литературу, съ надрывомъ и съ яростью раздается: Антропка-а! Антропка-а! И мы это слушаемъ.

Позволю себъ и еще аллегорію.

Представь, что тебя пригласили въ порядочное общество; ибо предполагаю, что вздишь и ты въ порядочные круги общества. Ты прибыль на званую вечеринку къ статскому даже совътнику, въ день его именинъ. Гости уже заранъе предувъдомлены хозяиномъ о твоемъ остроуміи. Ты входишь съ приличіемъ, одътъ хоромо, расшаркиваемься съ хозяйкою и говоришь ей любезности. Съ удовольствіемъ ощущаемь, что на тебя смотрятъ и готовишься отличиться. И вдругъ, о ужасъ! замъчаемь въ углу залы литературнаго твоего соперника, прибывшаго раньше тебя и котораго даже и знакомымъ въ семъ свътъ не предполагалъ до послъдней минуты. Ты измънился въ лицъ: но хозяинъ, относя сіе къ минутному твоему нездоровью, спъшитъ, по наивности, познакомить тебя съ литературнымъ врагомъ твоимъ. Вы мычите и тотчасъ же повертываетесь другъ къ другу спинами. Хозяинъ въ смущеніи, но ободряется, полагая, что это лишь новый литературный пріемъ, неизвъстный ему за дълами службы. Между

тъмъ сившать картами, и хозяйка приглашаеть тебя въ ералашъ, съ свойственною ей любезностью. Чтобъ избавиться отъ соперника, ты берешь карту съ радостію; новый ужасъ: оказывается, что вы за однимъ столомъ! Отказаться уже нельзя, ибо причиною тому объ развязныя и любезныя свътскія дамы, ваши партнерки. Объ садятся спъща, а кругомъ нихъ нъсколько родственницъ и знакомыхъ и всъ жаждутъ слушать двухъ литераторовъ, всё смотрять на ваши рты, всё ловять ваше первое слово, не спуская съ вась глазъ своихъ. Соперникъ твой обращается къ дамё съ спокойствиемъ и говоритъ ей: "Кажется, сдача за вами, сударыня". Всв улыбаются, всё переглядываются, остроумное слово получаеть успёхъ и сердце твое сжимается завистью. Но слёдуеть сдача. Отврываешь свои карты: тройки, двойки, шестерки и самая старшая—валеть. Ты скрежещешь зубами, а соперникъ твой улыбается. Къ нему пришли карты и онъ съ гордостью объявляеть коронку. Взоръ твой тускиветь. Схватываешь бронзовый въскій фамильный подсвъчникъ, которымъ гордится хозяинъ, хранящійся весь годъ у хозяйки въ шкафу и выставляемый на видъ лишь единственно въ дни ангеловъ---схватываешь и стремительно пускаешь его въ лобъ своему сопернику. Крикъ и недоумёніе! Всё вскакивають, но вы уже бросились и съ пъной ярости вцъпились другъ другу въ волосы \*). Ибо, судя по твоему нетеривнію въ литературів неуміню сдержать себя, имъю право заключить и о нетерпъніи твоемъ въ частныхъ обществахъ. Партнерка твоя, молодая дама, ожидавшая отъ тебя столько остроумія, съ крикомъ спасается подъ крыло своего супруга, значительнаго инженеръ-подполковника. Тотъ, указывая на васъ обоихъ, крутящихся за волосы, говоритъ ей: "Я предваряль тебя, миленькая, чего можно ожидать отъ современной беллетристики". Но васъ уже стащили вонъ съ лъстницы и выпихнули на улицу. Именинникъ хозяинъ, чувствун вину свою передъ созваннымъ обществомъ, проситъ у всъхъ извиненія, рекомендуя забыть о русской литературъ и продолжать ералашъ. Ты же лишиль себя свътскаго вечера, пріятныхъ, хотя и невинныхъ минутъ съ петербургскою дамой и ужина. Но вамъ обоимъ не до того: вы схватываете по легковому извощику и несетесь по зловоннымъ петербургскимъ улицамъ каждый въ квартиру свою, чтобы тотчасъ же състь за фельетонъ. Ты погоняещь извощика, мимоходомъ завидуя его невинности, но уже обдумываещь статью свою. Ты прилетель, схватываешь перо свое и разсказываешь точь въ точь и въ малъйшей подробности все, что случилось съ тобой у совътника!

Ты обличаеть именинника, ты обличаеть жену его, угощение ихъ,

<sup>\*)</sup> Редакція находить эту картину немного преувеличенною.

возстаешь противъ обычая именинъ, противъ инженеръ подполковника, противъ дамы, своей партнерки, и, наконецъ то, добираешься до соперника. О, тутъ уже все до послъдней подробности, по извъстной нынъшней общей манеръ вашей выставлять подноготную. Ты разсказываешь, какъ онъ билъ тебя и какъ ты его билъ, объщаешь, что будешь бить, и какъ онъ объщался бить. Ты хочешь приложить къ статъъ своей пачку вырванныхъ у него волосъ. Но вотъ уже утро... Ты бъгаешь по комнатъ и ждешь редакціоннаго часа. Являешься къ редактору и вдругъ тотъ, съ спокойнымъ видомъ, объявляетъ тебъ, что еще наканунъ примирился съ антрепренеромъсоперникомъ, прекратившимъ изданіе и сдавшимъ ему подписчиковъ, самъ же запилъ съ нимъ миръ у Дюссота бутылкой шампанскаго. Затъмъ благодаритъ тебя за услуги и объявляетъ, что ты ему больше не нуженъ. Скажи, каково положеніе твое!

Всего болье не люблю я послъднихъ дней масляницы, когда черный народъ допивается до послъдней степени своего безобразія. Отупълыя рожи пьяницъ, въ рваныхъ халатахъ и сюртучишкахъ, толиятся у кабаковъ. Вотъ двое остановились на улицъ: одинъ увъряетъ, что онъ генералъ, а другой ему: врешь! Тотъ бъсится и ругается, а этотъ: вррешь! Тотъ еще пуще, а этотъ все тоже: вр-решь! И такъ далъе до двухсотъ даже разъ! Оба именно находятъ красоту въ безсильномъ и въ безконечномъ повтореніи одного и того же слова, такъ сказать, погрязая въ услажденіи безсиліемъ своего униженія.

Читая фельетоны твои, невольно воображаю себё слишкомъ уже долго продолжающуюся въ литературё нашей какую-то безконечную, пьяную, безтолковую масляницу. Ибо не то же-ли и у васъ, какъ и у этихъ двухъ остановившихся у перекрестка безтолковыхъ, пьяныхъ халатниковъ? Не увёряетъ-ли твой соперникъ въ каждомъ фельетонё своемъ, что онъ генералъ, и не отвёчаешь-ли ты ему какъ халатникъ на перекресткё: "Вррешь!" И все это такое безконечное число разъ, безъ малёйшаго даже предчувствія, какъ все это, наконецъ, надоёло. Воображаю васъ именно какъ на масляницё, обезумёвшихъ и упившихся, въ послёдній (прощенний!) день; воображаю, какъ вы валяетесь каждый передъ окнами своей редакціи и, копошась въ грязномъ, столичномъ, буромъ снёгу, кричите изо всей мочи, другъ на друга, сиплыми голосами:

— Карауль! кар-рауль! кар-рауль!

Но молчу и поспъщаю мимо...

Молчаливый наблюдатель.

NB. "Молчаливый наблюдатель"—это псевдонимъ "Одного лица"; я забылъ о томъ предувъдомить.

#### IX.

# По поводу выставки.\*)

Я заходиль на выставку. На вънскую всемірную выставку отправляется довольно много картинъ нашихъ русскихъ художниковъ. Это уже не въ первый разъ и русскихъ современныхъ художниковъ начинаютъ знать въ Европъ. Но все таки приходить на мысль: возможно-ли тамъ понять наших художниковь и съ какой точки зрвнія ихъ тамъ будуть цвнить? По моему, переведите комедію Островскаго, - ну "Свои люди сочтемся", или даже любую, и переведите по возможности лучше, на нъмецкій или французскій языкъ, и поставьте где нибудь на европейской сцене, — и я право не знаю что выйдеть. Что нибудь, конечно, поймуть, и, кто знаеть, можеть быть, даже найдуть некоторое удовольствие, но, по крайней мерь, три четверти комедіи останутся совершенно недоступны европейскому пониманію. Я помню, въ моей молодости, какъ ужасно заинтересовало меня извъстіе, что г. Віардо (мужъ знаменитой пъвицы, пъвшей у насъ тогда въ итальянской оперъ) французъ, незнающій ничего по русски, переводить нашего Гоголя подъруководствомъ г. Тургенева. У Віардо, конечно, была художественно - критическая способность и сверхъ того чуткость въ пониманіи поэзіи чужихъ національностей, что онъ и доказалъ прево-сходнымъ своимъ переводомъ "Донъ Кихота" на французскій языкъ. Господинъ же Тургеневъ понималъ Гоголя, конечно, до тонкости; какъ всь тогда, полагаю, любиль его до восторга и сверхъ того самъ быль поэть, хотя тогда почти не начиналь еще своего поэтическаго поприща. (NB. Онъ написалъ только нъсколько стиховъ, забылъ какихъ, и сверхъ того повъсть "Три портрета" — произведение уже значительное). Такимъ образомъ могло бы что нибудь и выйти. Замъчу, что г. Тургеневъ, должно быть, превосходно знаеть французскій языкь. И что-же? Вышла изъ

<sup>\*) № 13 &</sup>quot;Гражданина" 1873 г.

этого перевода такая странность, что я хоть и предчувствоваль зарание, что Гоголя нельзя передать по французски, всетаки никакъ не ожидалъ такого исхода. Этотъ переводъ можно достать и теперь-посмотрите что это такое. Гоголь исчевь буквально. Весь юморь, все комическое, всь отдъльныя детали и главные моменты развязовъ, отъ которыхъ и теперь, вспоминая ихъ иногда нечаянно, наединъ (и часто въ самые не литературные моменты жизни) зальешься вдругь самымъ неудержимымъ смёхомъ про себя, - все это пропало, какъ не бывало вовсе. Я не понимаю, что могли заключать тогда французы о Гоголь, судя по этому переводу; впрочемъ, кажется, ничего не заключили. "Пиковая дама", "Капитанская дочка", которыя были тоже переведены тогда по французски, безъ сомивнія, тоже исчезли на половину, хотя въ нихъ гораздо болье можно было понять, чемъ въ Гоголе. Словомъ, все характерное, все наше національное по преимуществу (а, стало быть, все истинно художественное), по моему мньнію, для Европы неузнаваемо. Переведите повысть "Рудинь" Тургенева (я потому говорю о г. Тургеневъ, что онъ наиболъе переведенъ изъ русскихъ писателей, а о повъсти "Рудинъ" потому, что она наиболъе изъ всъхъ произведеній г. Тургенева подходить къ чему-то ивмецкому)—на какой хотите европейскій языкь—и даже ся не поймуть. Главная суть дёла останется совсёмъ даже не подозреваемою. "Записки же охотника" точно такъ же не поймутъ, какъ и Пушкина, какъ и Гоголя. Такъ что всёмь нашимъ крупнымъ талантамъ, мнё нажется, суждено на долго, можеть быть, остаться для Европы совсёмь неизвёстными: и даже такъ, что чёмъ крупнъе и своеобразнъе талантъ, тъмъ онъ будетъ и неузнаваемъе. Между тъмъ мы на русскомъ языкъ понимаемъ Диккенса, я увъренъ, почти такъ же какъ и англичане, даже, можетъ быть, со всёми оттенками; даже, можеть быть, любимъ его не меньше его соотечественниковъ. А однако какъ типиченъ, своеобразенъ и націоналенъ Диккенсъ? Что же изъ этого заключить? Есть-ли такое пониманіе чужихъ національностей особый даръ русскихъ предъ европейцами? Даръ особенный, можетъ быть, и есть, и если есть этотъ даръ (равно какъ и даръ говорить на чужихъ языкахъ, действительно сильнейшій чемъ у всёхъ европейцевъ), то даръ этотъ чрезвычайно значителенъ и сулитъ много въ будущемъ, на многое русскихъ предназначаетъ, - хотя и не знаю: вполнъ-ли это хорошій даръ, или есть туть что нибудь дурное... Върнъе же (скажуть многіе), что европейцы мало знають Россію и русскую жизнь, потому что не имъли до сихъ норъ еще и нужды ее узнавать въ слишкомъ большой подробности. Правда, дъйствительно въ Европъ до сихъ поръ не было никакой особенной налобности слишкомъ подробно насъ узнавать. Но всетаки кажется несомнівнымъ, что европейцу, какой бы онъ ни быль національности, всегда легче выучиться другому европейскому языку и вникнуть въ душу всякой другой европейской національности, чімъ научиться русскому языку и понять нашу русскую суть. Даже нарочно изучавшіе насъ европейцы, для какихъ нибудь цілей (а таковые были), и положившіе на это большой трудъ, несомнівню уізжали оть насъ, хотя и много изучивъ, но всетаки до конца не понимая иныхъ фактовъ и даже, можно сказать, — долго еще не будуть понимать, въ современныхъ и ближайшихъ покольніяхъ, по крайней мірів. Все это намекаеть на долгую еще, можеть быть, и печальную нашу уединенность въ европейской семь народовъ; на долго еще въ будущемъ ошибки европейцевъ въ сужденіяхъ о Россіи; на ихъ видимую наклонность судить насъ всегда къ худшему и, можеть быть, обясняеть и ту постоянную, всеобщую, основанную на какомъ-то сильнійшемъ непосредственномъ и гадливомъ ощущеніи, враждебность къ намъ Европы; отвращеніе ея оть насъ какъ оть чего-то противнаго, отчасти даже нізкоторый суевірный страхъ ея передъ нами и—візчный, извістный, давнишній приговорь ея о насъ: что мы вовсе не европейцы... Мы, разумівется, обижаемся и изо всёхъ силь таращимся доказать, что мы европейцы...

Я, конечно, не говорю, что въ Европъ не поймутъ нашихъ, напримъръ, пейзажистовъ: виды Крыма, Кавказа, даже нашихъ степей будутъ, конечно, и тамъ любопытны. Но зато нашъ русскій, по преимуществу національный пейзажъ, то есть съверной и средней полосы нашей Европейской Россіи, я думаю, тоже не произведетъ въ Вънъ большаго эффекта. "Эта скудная природа", вся характерность которой состоитъ, такъ сказать, въ ея безхарактерности, намъ мила однако и дорога. Ну, а нъмцамъ что до чувствъ нашихъ? Вотъ, напримъръ, эти двъ березки въ пейзажъ г. Куинджи ("Видъ на Валаамъ"): на первомъ планъ болото и болотная поросль, на заднемъ — лъсъ; оттуда — туча не туча, но мгла, скрость: скростью васъ какъ будто проницаетъ всего, вы почти ее чувствуете, и на срединъ, между лъсомъ и вами, двъ бълыя березки, яркія, твердыя — самая сильная точка въ картинъ. Ну, что тутъ особеннаго? Что тутъ характернаго, а между тъмъ, какъ это хорошо!.. Можетъ быть, я ошибаюсь, но нъмцу это не можетъ такъ понравиться.

Про историческій родъ и говорить нечего; въ чисто-историческомъ родѣ мы давно уже не блистаемъ, а стало быть и Европу не удивимъ; даже батальнымъ родомъ не удивимъ; даже переселение черкесовъ (огромная пестрая картина, можетъ быть, съ большими достоинствами — не могу судить) не произведетъ, по моему, за границею слишкомъ сильнаго

впечатлънія. Но жанръ, нашъ жанръ—въ немъ-то что поймутъ? А въдь у насъ онъ, вотъ уже столько летъ, почти исключительно царствуетъ; и если есть намъ ченъ нибудь погордиться и что нибудь показать, то, ужь конечно, изъ нашего жанра. Вотъ, напримъръ, небольшая картинка (Маковскаго), "Любители соловынаго пънія", кажется, не знаю какъ она названа. Посмотрите: комнатка у мещанина, аль у какого-то отставнаго солдата, торговца пъвчими птицами, должно быть тоже и птицелова. Видно нъсколько птичьихъ клътокъ; скамейки, столъ, на столъ самоваръ, а за самоваромъ сидятъ гости, два купца или лавочника, любители соловьинаго пънія. Соловей висить у окна въ влёткь и должно быть свистить, заливается, щелкаеть, а гости слушають. Оба они, видимо, люди серьезные, тугіе лавочники и барышники, уже въ лътахъ, можетъ быть и безобразники въ домашнемъ быту (какъ-то уже это принято, что все это "темное царство" непремънно составлено изъ безобразниковъ и должно безобразничать въ домашнемъ быту), а между темъ оба они видимо уже раскисли отъ наслажденія, -- самаго невиннаго, почти трогательнаго. Тутъ происходить что-то трогательное до глупости. Сидящій у окна немного потупиль голову, одну руку приподняль и держить на въсу, вслушивается, таетъ, въ лицъ блаженная улыбка; онъ дослушиваетъ трель... Онъ хочетъ что-то ухватить, боится что-то потерять. Другой сидить за столомъ, за чаемъ, къ намъ почти спиной, но вы знаете, что онъ «страдаетъ» не менъе своего товарища. Передъ ними хозяинъ, зазвавшій ихъ слушать и конечно имъ же продать соловья. Это довольно сухощавый и высокій парень леть сорока слишкомь, въ домашнемь, довольно безцеремонномъ костюмь (да и что туть теперь перемониться); онь что-то говорить куппамъ и вы чувствуете, что онъ со властью говорить. Передъ этими давочниками онъ, по соціальному положенію своему, т. е. по карману, конечно, личность ничтожная; но теперь у него соловей, и хорошій соловей, а потому онъ смотритъ гордо (какъ будто это онъ самъ поетъ), обращается къ купцамъ даже съ какимъ-то нахальствомъ, съ строгостію (нельзя-же-съ)... Любопитно, что лавочники непремённо сидять и думають, что это такъ и должно быть, чтобы онъ ихъ туть немножно подраспекъ, потому что "ужь оченно хорошъ у него соловей!" Чай кончится и начнется торгъ... Ну, что, спрашивается, пойметь въ этой картинъ Немецъ, или вънскій Жидъ (Въна, какъ и Одесса, говорятъ, вся въ жидахъ)? Можетъ кто и растолкуетъ въ чемъ дъло и они узнаютъ, что у русскаго купца средней руки двъ страсти — рысакъ и соловей, и что потому это ужасно смъщно; но что же изъ этого выйдеть? Это знаніе какое-то отвлеченное и нѣмцу очень трудно будеть представить почему это такъ смешно. Мы же смотдиквикъ писателя.

римъ на картинку и улыбаемся; вспоминаемъ про нее потомъ и намъ опять почему-то смёшно и пріятно. Право, и пусть смёются надо мной, но воть въ этихъ маленькихъ картинкахъ, по моему, есть даже любовь къ человечеству, не только къ русскому въ особенности, но даже и вообще. Я вёдь эту картинку только для одного примёра поставилъ. Но вёдь что всего досадиве—это то, что мы-то подобную картинку у нёмцевъ, изъ ихъ нёмецкаго быта, поймемъ точно также, какъ и они сами, и даже восхищаться будемъ, какъ они сами, почти ихъ же, нёмецкими, чувствами, а они вотъ у насъ совсёмъ ничего не поймутъ. Впрочемъ, можетъ быть, для насъ это въ нёкоторомъ смыслё и выгоднёе.

Ну, воть въ эстанской или лифляндской кають игра въ карты, --это. конечно, понятно, особенно фигура мальчика, участвующаго въ игръ; въ карты всв играють и гадають, такъ что и "Десятка пикъ" (такъ названа одна картина) будетъ совершенно понятна; но не думаю, чтобы поняли, напримъръ, Перова "Охотниковъ". Я нарочно назначаю одну изъ понятивищихъ картинъ нашего національнаго жанра. Картина давно уже всемъ известна: "Охотники на привале"; одинъ горячо и зазнамо вретъ. другой слушаеть и изъ всёхъ силь вёрить, а третій ничему не вёрить, прилегь туть же и смвется... Что за прелесть! Конечно, растолковать -такъ поймутъ и Нъмцы, но въдь не поймутъ они, какъ мы, что это русскій враль и что вреть онъ по русски. Мы вёдь почти слышимъ и знаемъ, объ чемъ онъ говоритъ, знаемъ весь обороть его вранья, его слогъ, его чувства. Я увъренъ, что если бы г. Перовъ (и онъ навърно бы смогъ это сделать) изобразиль французских или немецкихь охотниковь (конечно, по другому и въ другихъ лицахъ), то мы, Русскіе, поняли бы и немецкое и французское вранье, со всёми тонкостями, со всёми національными отличіями, и слогъ и тему вранья, угадали бы все только смотря на картину. Ну, а немець, какъ ни напрягайся, а нашего русскаго вранья не пойметь. Конечно, не большой ему въ томъ убытокъ, да и намъ, опять таки, можеть быть это и выгодиве; но за то и картину не вполив пойметь, а стало быть и не оцинить какъ следуеть; ну, а ужь это жаль, потому что мы ъдемъ чтобъ насъ похвалили.

Не знаю какъ отнесутся въ Вънъ къ "Псаломщикамъ" Маковскаго. По моему, это уже не жанръ, а картина историческая. Я пошутилъ, конечно, но присмотритесь однако: больше ничего какъ пъвчіе, въ нъкоторомъ родъ оффиціальный хоръ исполняющій за объдней концертъ. Все это господа въ оффиціальныхъ костюмахъ, съ гладко-гладко выбритыми подбородками. Вглядитесь, напримъръ, въ этого господина съ бакенбардами; ясно, что онъ, такъ сказать, переряженъ въ этотъ, совершенно не

гармонирующій съ нимъ костюмъ и носить его лишь по службѣ и искони такъ и всѣ пѣвчіе надѣваютъ такіе костюмы лишь по службѣ и искони такъ велось, съ патріархальныхъ временъ, но тутъ эта переряженность какъ-то особенно въ глаза бросается. Вы такого благообразнаго чиновника привыкли видѣть лишь въ вицмундирѣ и въ департаментѣ; это скромный и солидный, прилично обстриженный человѣчекъ средняго круга. Онъ тянетъ что-то въ родѣ извѣстнаго "уязвленъ"! но и "уязвленъ" обращается, глядя на него, во что-то оффиціальное. Ничего даже нѣтъ смѣшнѣе, какъ предположить, чтобъ этотъ вполнѣ благонамѣренный и успокоенный службою человѣкъ могъ быть "уязвленъ!" Не смотрѣть на нихъ, отвернуться и только слушать и выйдетъ что нибудь прелестное; ну, а посмотрѣть на эти фигуры и вамъ кажется, что псаломъ поется только такъ... что тутъ что-то вовсе другое...

Я ужасно боюсь "направленія", если оно овладъваетъ молодымъ художникомъ, особенно при началъ его поприща; и какъ вы думаете, чего именно туть боюсь: а воть именно того, что цёль-то направленія не достигнется. Поверить-ли одинъ милый критикъ, котораго я недавно читалъ, но котораго называть теперь не хочу, - повъритъ-ли онъ, что всякое художественное произведение, безъ предвзятаго направления, исполненное единственно изъ художнической потребности и даже на сюжетъ совсемъ посторонній, совсёмъ и не намекающій на что нибудь "направительное", повфрить ли этоть критикь, что такое произведение окажется гораздо полезнее для его-же уголей, чемъ, напримеръ, все песни о рубашке (не Гуда, а нашихъ писателей), хотя бы съ виду и походило на то, что называютъ "удовлетвореніемъ празднаго любопытства"? Если даже люди ученые, повидимому, еще не догадались объ этомъ, то что-же можетъ происходить иногда въ сердцахъ и въ умахъ нашихъ молодыхъписателей и художниковъ? Какая бурда понятій и предвзятыхъ ощущеній? Въ угоду общественному давленію молодой поэть давить въ себ'в натуральную потребность излиться въ собственных образахъ, боится что осудать за "праздное любопытство", давитъ, стираетъ образи, которые сами просятся изъ души его, оставляетъ ихъ безъ развитія и вниманія и вытягиваеть изъ себя, съ болёзненными судорогами, тему, удовлетворяющую общему, мундирному, либеральному и соціальному мивнію. Какая однако ужасно простая и напвная ошибка, какая грубая ошибка! Одна изъ самыхъ грубъйшихъ ошибокъ состоитъ въ томъ, что обличение порока (или то, что либерализмомъ принято считать за порокъ) и возбуждение къ ненависти и мести считается за единственный и возможный путь къ достиженію цёли! Впрочемъ даже и на этомъ узкомъ пути можно было бы вывернуться сильному дарованію и не заглохнуть въ началь поприща; стоило-бы вспоминать лишь почаще о золотомъ правиль, что высказанное слово — серебряное, а невысказанное — золотое. Есть очень и очень значительные таланты, которые такъ много объщали, но которыхъ до того завло направление, что решительно одело ихъ въ какой-то мундирь. Я читаль две последнія поэмы Некрасова-решительно этотъ почтенный поэтъ нашъ ходить теперь въ мундиръ. А въдь даже и въ этихъ поэмахъ есть нъсколько хорошаго и намекаетъ на прежній таланть г. Некрасова. Но что дёлать: мундирный сюжеть, мундирность пріема, мундирность мысли, слога, натуральности... да, мундирность даже самой натуральности. Знастъ-ли, напримъръ, маститый поэтъ нашъ, что никакая женщина, даже преисполненная первейшими гражданскими чувствами, пріявшая, чтобы свидіться съ несчастнымъ мужемъ, столько трудовъ, пробхавшая шесть тысячь версть въ телет и "узнавшая прелесть телъти", слетъвшая, какъ вы сами увъряете, "съ высокой вершины Алтая" (что, впрочемъ, совсёмъ уже невозможно) — знаете-ли вы, поэть, что эта женщина ни за что не поцалуеть сначала цепей любимаго человъка, а попалуетъ непремънно сначала его самого, а потомъ уже его пъпи, если ужь такъ сильно и внезанно пробудится въ ней великодушный порывъ гражданскаго чувства, и такъ сделаетъ всякая женщина решительно. Конечно, замъчаніе мое пустяшное, да и не стоило-бы приводить, потому что и поэма-то такъ только написана, ну, напримеръ, чтобы къ первому января отвязаться... Впрочемъ, г. Некрасовъ всетаки уже громкое литературное имя, почти законченное, и имбеть за собою много прекрасныхъ стиховъ. Это поэтъ страданія и почти заслужиль это имя. Ну, а новеньвихъ всетаки жаль: не у всякаго такой сильный талантъ, чтобы не подчиниться мундирной мысли въ началъ поприща, а стало быть и уберечь себя отъ литературной чахотки и смерти. Что делать: мундиръ-то ведь такъ красивъ, съ такимъ шитьемъ, блеститъ... Да и какъ выгоденъ! то есть теперь особенно выгоденъ.

Чуть только я прочель въ газетахъ о бурдакахъ г. Ръпина, то тотчасъ же испугался. Даже самый сюжетъ ужасенъ: у насъ какъ-то принято, что бурдаки всего болье способны изображать извъстную соціальную мысль о неоплатномъ долгъ высшихъ классовъ народу. Я такъ и приготовился ихъ всвхъ встрътить въ мундирахъ, съ извъстными ярдыками на лбу. И что же? Къ радости моей, весь страхъ мой оказался напраснымъ: бурдаки, настоящіе бурдаки и болье ничего. Ни одинъ изъ нихъ не кричитъ съ картины зрителю: "Посмотри, какъ я несчастенъ и до какой степени ты задолжалъ народу!" И ужь это одно можно поставить въ величайшую заслугу художнику. Славныя, знакомыя фигуры: два

передовые бурдака почти смъются, по крайней мъръ, вовсе не плачутъ и ужь отнюдь не думають о соціальномъ своемъ положеніи. Солдатикъ хитрить и фальшивить, хочеть набить трубочку. Мальчишка серьезничаеть, кричить, даже ссорится — удивительная фигура, почти лучшая въ картинъ и равна по замыслу съ самымъ заднимъ бурлакомъ, понуреннымъ мужиченкой, плетущимся особо, котораго даже и лица не видно. Невозможно и представить себь, чтобы мысль о политико-экономическихъ и соціальных долгахъ высшихъ классовъ народу могла хоть когда нибудь проникнуть въ эту бъдную, понуренную голову этого забитаго въковъчнымъ горемъ мужиченка... и — и знаете-ли вы, милый критикъ, что вотъ эта-то смиренная невинность мысли этого мужиченки и достигаеть цёли несравненно болбе, чемъ вы думаете — именно вашей направительной, либеральной цёли! Вёдь иной зритель уйдеть съ нарывомъ въ сердцё и любовью (съ какою любовью!) къ этому мужиченкъ, или къ этому плутуподлецу солдатику! Вёдь нельзя не полюбить ихъ, этихъ беззащитныхъ, нельзи уйти, ихъ не полюбя. Нельзя не подумать, что должень, действительно долженъ народу... Въдь эта бурлациая "партія" будеть сниться потомъ во сет, черезъ интеациать летъ вспомнится! А не были бы они такъ натуральны, невинны и просты — не производили бы такого впечатлънія и не составили бы такой картины. Теперь въдь это почти картина! Да и отвратительны всё мундирные воротники, какъ ни расшивай ихъ золотомъ! Впрочемъ, что тутъ разглагольствовать; да и картину разсказывать нечего; картины слишкомъ трудно передавать словами. Просто скажу: фигуры Гоголевскія. Слово это большое, но я и не говорю, что г. Рапинъ — есть Гоголь въ своемъ рода искусства. Нашъ жанръ еще до Гоголя и до Диккенса не доросъ.

Нѣкоторую утрировку можно замѣтить, впрочемь, и у г. Рѣпина: это именно въ костюмахъ, и то только въ двухъ фигурахъ. Такія лохмотья даже и быть не могутъ. Эта рубашка, напримѣръ, нечаянно попала въ корыто, въ которой рубили сѣчкой котлеты. Безъ сомнѣнія, бурдаки костюмами не блистаютъ. Всѣмъ извѣстно, откуда этотъ народъ: дома въ концѣ зимы, какъ не разъ извѣщали по крайней мѣръ, — корой питаются и идутъ по веснѣ къ хозяину тянуть барку, по крайней мѣръ иные — изъ-за одной только каши, почти безъ всякаго уговора. Примѣры бывали, что съ первыхъ дней такъ и умретъ у каши бурлакъ, навалившись на нее съ голодухи, задушится, "лопнетъ". Лѣкара взрѣзывали, говорятъ, этихъ людей и находили одну только кашу до самаго горла. Вотъ это какіе иногда субъекты. Но все же невисказанное слово — золотое, тѣмъ болѣе, что такую рубашку и надѣть

нельзя, если разъ только снять: не влёзетъ. Впрочемъ, въ сравнении съ достоинствомъ и независимостью замысла картины, эта крошечная утрировка костюмовъ ничтожна.

Жаль, что я ничего не знаю о г. Ръпинъ. Любопытно узнать, молодой это человекъ или нетъ? Какъ бы я желалъ, чтобъ это быль очень еще мололой и только что еще начинающій художникъ. Нѣсколько строкъ выше я посившиль оговориться, что всетаки это не Гоголь. Да, г. Решинъ. по Гоголя еще ужасно какъ высоко; не возгордитесь заслуженнымъ успъхомъ. Нашъ жанръ на хорошей дорогв и таланты есть, но чего-то недостаетъ ему, чтобы раздвинуться или расшириться. Въдь и Диккенсъ жанръ, не болъе; но Диккенсъ создалъ "Пиквика", "Оливера Твиста" и "Дъдушку и внучку" въ романъ "Лавка древностей"; нътъ, нашему жанру до этого далеко; онъ еще стоить на "Охотникахъ и Соловьяхъ". "Соловьевъ и Охотниковъ" у Диккенса множество на второстепенныхъ мъстахъ. Я даже думаю, что нашему жанру, въ настоящую минуту нашего искусства, сколько могу судить по нъкоторымъ признакамъ, "Пиквикъ" и "Внучка" покажутся даже чёмъ-то идеальнымъ, а сколько я замътилъ по разговорамъ съ иными изъ нашихъ крупнъйшихъ художниковъ — идеальнаго они боятся въ родъ нечистой силы. Боязнь благородная, безъ сомивнія, но предразсудочная и несправедливая. Надо побольше смелости нашимъ художникамъ, побольше самостоятельности мысли и, можетъ быть, побольше образованія. Вотъ почему, я думаю, страдаетъ и нашъ историческій родъ, который какъ-то затихъ. Повидимому, современные наши художники даже боятся исторического рода живописи и ударились въ жанръ, какъ въ единый истинный и законный исходъ всякаго дарованія. Мив кажется, что художникъ какъ будто предчувствуеть, что (по понятіямъ его) придется ему непременно "идеальничать" въ историческомъ родь, а стало быть лгать. "Надо изображать дъйствительность какъ она есть", говорять они, тогда какъ такой действительности совсемъ нетъ, да и никогда на земле не бывало, потому что сущность вещей человъку недоступна, а воспринимаетъ онъ природу такъ, какъ отражается она въ его идев, пройдя черезъ его чувства; стало быть напо дать поболье ходу идеь и не бояться идеальнаго. Портретисть усаживаетъ, напримъръ, субъекта, чтобы снять съ него портретъ, приготовляется, вглядывается. Почему онъ это дёлаеть? А потому, что онъ знаетъ на практикъ, что человъкъ не всегда на себя похожъ, а потому и отыскиваеть "главную идею его физіономіи", тоть моменть, когда субъекть наиболье на себя похожь. Въ умъніи прінскать и захватить этотъ моменть и состоить дарь портретиста. А стало быть, что-же делаеть туть хуложникъ, какъ не довъряется скоръе своей идеъ (идеалу), чъмъ предстоящей дъйствительности? Идеалъ въдь тоже дъйствительность, такая же законная, какъ и текущая дъйствительность. У насъ какъ будто многіе не знаютъ того. Вотъ, напримъръ, "Гимнъ Писагорейцевъ" Бронникова: иной художникъ-жанристъ (и даже изъ самыхъ талантливыхъ) удивится даже, какъ возможно современному художнику хвататься за такія темы. А между тъмъ, такія темы (почти фантастическія) также дъйствительны и также необходимы искусству и человъку, какъ и текущая дъйствительность.

Что такое дъйствительно жанръ? Жанръ есть искусство изображенія современной, текущей дъйствительности, которую перечувствоваль хуложникъ самъ лично и видълъ собственными глазами, въ противоположность исторической, напримёрь, действительности, которую нельзя видёть собственными глазами и которая изображается не въ текущемъ, а уже въ законченномъ видъ. (Сдълаю Nota bene: мы говоримъ: "видълъ собственными глазами". Въдь Диккенсъ никогда не видълъ Пиквика собственными глазами, а замътилъ его только въ многоразличіи наблюдаемой имъ дъйствительности, создалъ лицо и представилъ его какъ результатъ своихъ наблюденій. Такимъ образомъ, это лицо такъ же точно реально, какъ и дъйствительно существующее, хотя Диккенсь и взяль только идеаль дъйствительности). Между тъмъ, у насъ именно происходитъ смъщеніе по-нятій о дъйствительности. Историческая дъйствительность, напримъръ, въ искусствъ, конечно, не та, что текущая (жанръ) — именно тъмъ, что она законченная, а не текущая. Спросите какого угодно исихолога и онъ объяснить вамъ, что если воображать прошедшее событе и особливо давно прошедшее, завершенное, историческое (а жить и не воображать о прошломъ нельзя), то событие непремпино представится въ законченномъ его видъ, то есть съ прибавкою всего послъдующаго его развитія, еще и не происходившаго въ тотъ именно историческій моменть, въ которомъ художникъ старается вообразить лицо или событіе. А потому сущность историческаго событія и не можеть быть представлена у художника точь въ точь такъ, какъ оно, можетъ быть, совершалось въ дъйствительности. Такимъ образомъ, художника объемлетъ какъ бы суевърный страхъ того. что ему можеть быть по неволё придется "идеальничать", что по его понятіямь значить лгать. Чтобь избъгнуть мнимой ошибки, онъ придумываеть (случаи бывали) смъшать объ дъйствительности — историческую и текущую; отъ этой неестественной смёси происходить ложь пуще всякой. По моему взгляду, эта пагубная ошибка замъчается въ нъкоторыхъ картинахъ г. Ге. Изъ своей "Тайной Вечери", напримъръ, надълавшей когда-то

столько шуму, онъ сдълалъ совершенный жанръ. Всмотритесь внимательнъе: это обыкновенная ссора весьма обыкновенныхъ людей. Вотъ сидитъ Христосъ, но развъ это Христосъ? Это, можетъ быть, и очень добрый молодой человъкъ, очень огорченный ссорой съ Іудой, который тутъ же стоитъ и одъвается, чтобы идти доносить, но не тотъ Христосъ, котораго мы знаемъ. Къ Учителю бросились его друзья утъщать его; но спращивается: гдъ же и причемъ тутъ послъдовавшия восемнадцать въковъ христіанства? Какъ можно, чтобъ изъ этой обыкновенной ссоры такихъ обыкновенныхъ людей, какъ у г. Ге, собравшихся поужинать, произошло нъчто столь колоссальное?

Тутъ совсёмъ ничего не объяснено, тутъ нётъ исторической правды; тутъ даже и правды жанра нётъ, тутъ все фальшивое.

Съ какой бы вы ни захотели судить точки зренія, событіе это не могло такъ произойти: туть же все происходить совсёмъ несоразмёрно и непропорціонально будущему. Тиціанъ, по крайней мёрё, придаль бы этому Учителю хоть то лицо, съ которымъ изобразилъ Его въ известной картинѣ свой "Кесарево Кесареви"; тогда многое бы стало тотчасъ понятно. Въ картинѣ же г. Ге просто поссорились какіе-то добрые люди; вышла фальшь и предвзятая идея, а всякая фальшь есть ложь и уже вовсе не реализмъ. Г-нъ Ге гнался за реализмомъ.

Однако, я и забилъ о выставъвъ. Впрочемъ... Какой же я репортеръ; я хотълъ лишь сдълать нъсколько отмътокъ "по поводу". Тъмъ не менъе редакція объщаетъ помъстить подробный отчетъ о картинахъ нашихъ художниковъ, отправляющихся на вънскую выставку; или, можетъ быть, еще лучше, постарается упомянуть о нихъ уже съ выставки, уже съ отчетомъ о впечатлъніи, которое они произведутъ, въ свою очередь, на собравшихся иностранцевъ.

## Ряженый.\*)

Кто тебя!

Въ "Русскомъ Міръ" (№ 103) появилась на меня ругательная замътка. Ни на одну ругательную статью я не отвъчаю; на эту отвъчу по нъкоторымъ соображеніямъ, а по какимъ—выяснится въ продолженіи отвъта.

И, во первыхъ, дѣло въ томъ, что ругатель мой духовное лицо, — съ этой стороны менѣе всего ждалъ нападенія. "Замѣтка" подписана "Свящ. П. Касторскій". Что такое: "Свящ."? Что можетъ означать это сокращеніе кромѣ "священникъ"? Тѣмъ болѣе, что и рѣчь о церковномъ предметѣ. Въ 15—16 № "Гражданина" напечатана была повѣсть г. Недолина: "Дьячекъ". Ну, вотъ, объ ней-то и дѣло.

Вотъ эта "замътка".

## "Холостыя понятія о женатомъ монахъ".

"Священнослужители и церковники весьма нередко въ наше время бываютъ избираемы нашими повествователями и романистами въ героп своихъ повествованій; еще чаще они появляются тамъ въ качестві вводнихъ, такъ сказать, аксессуарныхъ лицъ. Это и прекрасно, что ихъ описываютъ: въ духовномъ быту очень много типическихъ лицъ и почему ихъ не изображать съ ихъ добрыми и худыми сторонами? Недавній успікхъ "Записокъ причетника" въ "Отечественныхъ Запискахъ" и потомъ еще большій успікхъ "Соборянъ" въ "Русскомъ В'єстникъ" показываютъ, какъ много интереса могутъ возбуждать въ обществъ художественныя изображенія бытовой среды нашего клира. Оба названныя произведенія представляли нашихъ клировыхъ людей съ разывихъ точекъ зрівнія и оба они прочитаны со вниманіемъ и удовольствіемъ. А почему? — потому что они написаны хорошо, художественно и съ знаніемъ дъла. Но совсёмъ не то выходитъ, когда по подражательности или почему нибудь другому, — наприм'єръ, по самонадізянности или по легкомыслію — за это дівло берутся люди, которые не имѣютъ о

<sup>\*) № 18 &</sup>quot;Гражданина" 1873 г.

немъ никакого понятія. Они только конфузять себя и вредять дѣлу, устанавливая на него ложные взгляды, а потому проходить такія вредныя покушенія— каррикатурить быть нашего духовенства— невозможно, и я, вслѣдъ за псаломицикомъ, недавно замѣтившимъ въ "Русскомъ Мірѣ" невѣжество писателя Достоевскаго на счеть пѣвчихъ, не могу умолчать о еще болѣе грубомъ, смѣшномъ и непростительномъ невѣжествѐ, обличенномъ опять въ томъ же журналѣ "Гражданинъ", подъ которымъ подписывается редакторомъ тотъ же Достоевскій".

Остановимся пока <sup>†</sup>тутъ. Что значитъ "вслѣдъ за *псаломщикомъ*, обличившимъ въ "Русскомъ Мірѣ" невѣжество писателя Достоевскаго"? Не читалъ. (И опять "Русскій Міръ"!) Отыскиваю (№ 87), дѣйствительно есть обличеніе, подписано "Псаломщикъ". Посмотримъ, что такое:

#### О пъвческой диврев.

(Письмо въ редакцію).

"Въ 13 № журнала "Гражданинъ" (26 марта) мнѣ случилось прочесть статью г. Ө. Достоевскаго по поводу академической художественной выставки. Г. Достоевскій, трактуя въ этой статьь о псаломщикахъ, изображенныхъ художник омъ Маковскимъ, написалъ такія строки: "Все это господа въ оффиціалныхъ костомахъ съ гладко-гладко выбритыми подбородками. Правда, п всп повчіе падпвають такіе костюмы и искони падъвають такіе костюмы и искони такъ велось съ патріархальныхъ времент..."

Прервемъ на минуту: во первыхъ такой глупой фразы у меня совсѣмъ нѣтъ. У меня написано: "Правда, и всѣ пѣвчіе надѣваютъ такіе костюмы лишь по службѣ и искони такъ велось, съ патріархальныхъ временъ"...— а это совсѣмъ другое.

Продолжаемъ выписку:

"Это неосновательно: ни искони, ни съ патріархальных временъ клировые півцы въ русской церкви никогда не надівали на себя такихъ костюмовъ, въ какихъ мы видимъ ихъ ныні и въ какихъ псаломщики изображены на картині г. Маковскаго. Эта ливрея есть позднійшее позаимствованіе, взятое съ Запада или, точні сказать, изъ Польши и въ числі достопочтенных і іерарховъ нашей церкви было и есть не мало такихъ, которые находять этотъ ливрейный маскарадь неумістнымъ и півцы состоящихъ при нихъ хоровъ поютъ въ обыкновенныхъ черныхъ сюртукахъ, что, конечно, гораздо скромні и пристойні е польскаго контупіа. "Искони" же, во времена "патріархальция" півцы півли стоя въ длинныхъ черныхъ азямахъ и непремінно съ лістовками въ рукі; также точно стоять півцы и ныні въ церквахъ единовірцевъ и моленныхъ раскольниковъ".

NB. Выходить, пожалуй, что у насъ, въ теперешнихъ православныхъ храмахъ, пъвчіе поють сидя. Свъдущаго человъка всегда полезно выслушать.

"Опасаясь (есть чего!) дабы черезь невёдующее слово г. Достоевскаго не укрёплялось неосновательное миёніе на счеть этихь ливрей (вемлетрясеніе будеть оть этого, что-ли?), которыя давно бы пора перекроить на русскій ладь, я имёю честь просить редакцію "Русскаго Міра" дать мёсто этимъ краткимъ строкамъ монмъ".

"Псаломщикъ".

Воть эта замътка псаломщика, на которую ссылается свящ. Касторскій. Прежде чъмъ будемъ продолжать Касторскаго, кончимъ съ "псаломщикомъ".

Чего вы разсердились, г. исаломщикъ? Вы указываете ошибку и учите, а между тъмъ ошибаетесь сами. Вы говорите: "Это неосновательно: ни искони, ни съ патріархальных временъ клировне пъвцы въ русской церкви никогда не надъвали на себя такихъ костюмовъ"... Какъ такъ? Почему "это неосновательно"? Почему нельзя сказать: искони и съ патріархальных временъ? Что же, они вчера, что-ли, такъ одълись? Въдь, по крайней мъръ при пра-пра-прадъдахъ? Съ насупившимся видомъ глубокаго историка вы являетесь насъ поправлять, а между тъмъ сами ничего не говорите точнаго? Ждешь, что глубокій историкъ съ точностію опредълить время, годъ, а ножалуй и день, когда клиръ въ первый разъодълся въ эти костюмы, а вы, послъ всего, что натрубили, довольствуетесь вялой догадкой; "Это-де у насъ съ польскаго",— и только! А звону-то, звону-то!

Вы только отвётьте, г. исаломщикъ, какъ по вашему: польское вліяніе, отразившееся одновременно у насъ на очень многомъ и даже вотъ на клирѣ—давно оно было, по вашему, или всего только третьяго дня? Такъ почему же, ради всего сколько нибудь толковаго, нельзя выразиться, что искони такъ велось, съ патріархальных временъ? Не только съ патріархальных, но почти съ патріаришми временами это соприкасается.

Эти костюмы (или подобные имъ) появились съ Петра Великаго, стало быть почти соприкасались съ временами патріаршими, немногаго недостало. Развѣ это недавно? Нельзя, что-ли, сказать искони? Или съ "патріархальныхъ временъ"? Если же я, въ статъѣ моей, и самъ не опредѣлилъ съ историческою точностію: съ какого именно времени наши пѣвчіе въ эти костюмы одѣваются, то потому, что и намѣренія сего не питалъ, и цѣли такой не имѣлъ, а единственно хотѣлъ выразить, что заведено это очень давно,—такъ давно, что всегда можно выразиться "искони", и это всякій пойметъ, кто прочтетъ статью мою. Не про Димитрія Донскаго время я говорилъ и не про Ярославово. Я хотѣлъ сказать, что "очень давно" и нечего больше.

Но довольно съ ученымъ исаломщикомъ. Выскочилъ, намахаль руками, и — ничего не вышло. По крайней мъръ, этотъ выразился въжливо: "Опасаясь, дескать, дабы черезъ невтодующее слово г. Достоевскаго" и т. д. Но свящ. Касторскій разомъ перескакиваетъ предълы, поставленные "исаломщикомъ". Ръзвый человъкъ!.. "Невъжество писателя Достоевскаго на счетъ пъвчихъ"... "Не могу промолчать о еще болъе грубомъ, см'яшномъ и непростительномъ нев'яжеств'я, обличенномъ опять въ томъ же журнал'я "Гражданинъ", подъ которымъ подписывается редакторомъ тотъ же г. Достоевскій".

Подумаеть, что за страшныя преступленія натвориль этоть Достоевскій: простить даже невозможно! Духовное лицо, которое, казалось, должно бы быть сама любовь, и то простить не въ состояніи!.. Но, однако, какое же это "невѣжество"? Въ чемъ дѣло? Нечего дѣлать, выпитемъ всего Касторскаго, угостимъ читателей. Зачѣмъ "хорошаго по немножку"? Чѣмъ больше его тѣмъ лучше, — вотъ моя мысль.

"Въ 15—16 № журнала "Гражданинъ", вышедшемъ 16 сего апръля, напечатанъ "Дъячек». — Разсказъ ет пръямельскомт кругу г. Недолима". Разсказъ этотъ имъетъ самое ложное и невозможное основаніе: въ немъ представленъ голосистый дъячекъ, котораго бъемъ его жена и бъемъ его такъ усердно и жестоко, что онъ отъ ея побоевъ сбътаетъ въ монастырь, гдѣ и "обрекъ себя Господу и не долженъ больше ни о чемъ земномъ думатъ". Онъ остается въ монастырской оградѣ, а долго бившая его жена его, дъячиха, стоитъ за оградою; онъ тамъ звонко распѣваетъ переложеніе псалма:

И свять, о Боже, твой избранникъ! Мечемъ-ли руку ополчить, Велѣній Господа посланникъ, Онъ исполина сокрушитъ.

А покинутая жена опять "стоить у монастырской ограды и, приложивь свою пылавшую голову къ монастырской стёнё, плачеть" и просить выманить къ ней опредёлившагося въ монастырь мужа, съ тёмь, что она "будеть ему рабой и собакой". Но мужъ не вышель и такъ и умерь въ монастыръ.

Какая жалкая, невозможная и смёшная небылица! Кто этотъ г. Недолинъ, мы не знаемъ; но всеконечно это человъкъ совсёмъ не знающій ни русскаго законодательства, ни русской жизни,—не знающій ихъ до того, что онъ полагаетъ, будто въ Россіи можно женатому человъку опредёлиться въ монастырь и будто его тамъ стануть держать; но какъ же не знать этого редактору г. Достоевскому, который недавно такъ пространно заявляль, что онъ большой христіанинъ и притомъ православный и православно върующій въ самыя мудреныя чудеса. Развъ, можетъ быть, онъ и это принятіе въ монастырь женатаго человъка причисляеть въ чудесамъ,—тогда это другое дъло; но всякій мало-мальски знающій законы и уставы своей перкви можетъ легко убёдить г. Достоевскаго, что даже такое чудо у насъ невозможно, потому что оно строго запрещено и преслёдуется нашими положительными законами, которыхъ никакое монастырское начальство преступить не можеть, и человъка, имѣющаго живую жену, въ монастырь не приметъ.

Крайне бѣдная и неискусно скомпанованная фабула разсказа "Дьячекъ", конечно, всетаки могла бы кое-что выиграть, еслибы ей была дана вѣроподобная развязка, а таковая вполнѣ возможна была для писателя или для редактора, котя немножечко знакомаго съ бытомъ изображаемой среды. Разсказъ, напримѣръ, могъ быть доведень до того весьма знакомаго драматическаго положенія, что дьячекъ, чтобы скрыться отъ сварливой жены, бѣжить въ монастыри, но изъ однихъ его выгоняеть начальство, потому что онъ женатъ, и изъ другихъ сама жена его вытребовываеть и, пожалуй, оиять его бьеть... Тогда, не видя нигдѣ въ отечествѣ спасенія отъ жены и въ то же время стремясь къ монастырской жизни, злополучный дьячекъ могъ бы, напримѣръ, бѣжать на Авонъ, гдѣ подъ мусульманскимъ управленіемъ турецкаго султана православная дерковь дѣйствуетъ во многомъ самостоятельнѣе, чѣмъ въ Россін. Тамъ, какъ извѣстно, въ монастиряхъ иногда не боятся принимать и женатыхъ людей, ищущихъ иночества, и тамъ-то немило-

сердно побиваемый женою русскій дьячекь могь бы пріютиться и молиться, и піть, но во всякомъ случай, только піть отнюдь не то стихотворное переложеніе, которое поеть дьячекь "Гражданина", потому что, во первых, какъ основательно извістно, это переложеніе у лиць духовнаго званія вниманіемь не пользуется; во вторых оно на голось не положено и не поется, а вз третвих»—никакихь світскихь стихотворных переложеній вь стінахь православныхь монастырей распівнать не дозволяется и запрещеніемь этимъ никто, живущій въ монастырів, манкировать не смість, дабы не нарушать тишины, подобающей місту.

"Свящ. И. Касторскій".

Теперь отвётимъ по пунктамъ и, во первыхъ, успокоимъ взволнованнаго священника Касторскаго въ самомъ главномъ пунктъ, объяснивъ ему, что повъсть "Дъячекъ" вовсе не бытовая. Почтенному автору ея г. Недолину (не псевдонимъ), часть своей жизни проведшему на самой дъятельной госуларственной службь, никакого дела не было, въ настоящемъ случав, по перковнаго быта. Его герой "дъячекъ" могъ безо всякой потери для себя и иля разсказа быть какимъ нибудь, напримёръ, почтамтскимъ чиновникомъ, и если остался въ разсказъ дьячкомъ, то единственно потому, что происшествіе это истинное. Поэма эта — исключительная, почти фантастическая. Знаете-ли вы, священникъ Касторскій, что истинныя происшествія, описанныя со всею исключительностію ихъ случайности,—почти всегда носять на себъ характерь фантастическій, почти невъроятный? Задача искусства--- не случайности быта, а общая ихъ идея, зорко угаданная и вёрно снятая со всего многоразличія однородныхъ жизненныхъ явленій. Въ разсказъ г. Недолина обобщено совствъ другое явленіе человъческаго духа. Если бы, напротивъ, онъ имълъ претензію на бытовое изображение, то, съ этой точки зрвнія и сь однимъ своимъ анекдотомъ, непременно попаль бы въ исключительность. Недавно, т. е. несколько мъсяцевъ тому назадъ, въ одномъ изъ нашихъ знатнъйшихъ монастырей случилось, говорять, что одинь глупый и злой монахъ убиль въ школь десятильтняго мальчика жестокими побоями, да еще при свидьтеляхъ. Ну, не фантастическое-ли это приключение на первый взглядъ? А между тымь оно, кажется, вполны истинное. Ну, опиши его кто нибудь-мигомы закричать, что это невъроятно, исключительно, изображено съ намъреніемъ предумышленнымъ — и будутъ правы, если судить съ точки зрвніл одной бытовой върности изображенія нашихъ монастырей. Върности не было бы и съ однимъ такимъ анекдотомъ; и понынв найдется въ монастыряхъ нашихъ ангельское житіе во славу Божію и церкви, и приключеніе съ злымъ монахомъ останется навсегда исключительнымъ. Но для повъствователя, для поэта могуть быть и другія задачи, кром'в бытовой стороны; есть общія, вічныя и, кажется, во віни неизслідимыя глубины дука и характера человъческаго. А ужь вамъ такъ и кажется, что ужь если

написано "дьячекъ", такъ ужь непремѣнно спеціальное описаніе быта; а ужь коли описаніе быта, такъ ужь непремѣнно отмежеванные и патентованные писатели для изображенія его и не смъй, дескать, соваться на нашу ниву; это нашъ уголъ, наша экплуатація, наша доходная статья. Не правда-ли, въдь это васъ взволновало, священникъ Касторскій? Помилуйте, можно написать перомъ слово "дьячекъ" совсѣмъ безъ намѣренія отбивать что нибудь у г. Лѣскова. И потому успокойтесь.

Успокоивъ васъ, попрошу васъ обратить внимание на заглавие вашей полемической статьи:

"Холостыя понятія о женатомъ монахв".

И мимоходомъ спрошу: къ чему туть "холостыя?" Насколько измѣнятся понятія, если они будуть женатыя? И развѣ есть холостыя понятія и женатыя понятія? Ну, да вы не литераторъ и все это вздоръ; вы—взволнованный священникъ Касторскій и съ васъ слогу нечего спращивать, особенно въ такомъ состояніи. Главное дѣло вотъ въ чемъ: кто вамъ сказалъ, что нашъ дьячекъ поступилъ въ монахи? Гдѣ, во всей повѣсти г. Недолина, нашли вы, что онъ постригся? Между тѣмъ это очень важно; озаглавивъ такимъ образомъ, вы читателя, незнакомаго съ повѣстью г. Недолина, прямо вводите въ недоумѣніе: "Да, дѣйствительно, подумаетъ онъ, женатый дьячекъ не могъ поступить въ монахи! Какъ же этого не знаетъ "Гражданинъ"? Такимъ образомъ, отведя словомъ "монахъ" глаза читателю, вы уже побѣдоносно восклицаете въ срединѣ вашей статьи:

"Какая жалкая, невозможная и смёшная небылица!.. Какъ же не знать этого редактору г. Достоевскому, который" и т. д.

А между тёмъ вы просто за просто подтасовали дёло и я преспокойно ловлю васъ на плутнъ. Но вы немножко ошиблись, батюшка, и разсчитали безъ хозяина. Женатаго въ монахи не постринута, это такъ; но почему "никакое монастырское начальство имѣющаго живую жену въ монастырь не приметъ", какъ утверждаете вы съ азартомъ? Это откудова почеринули вы такое извъстіе? Кто нибудь, напримъръ, имълъ бы намъреніе поселиться въ монастыръ (гдѣ есть, напримъръ, удобное помъщеніе), но онъ женатъ, жена его гдѣ нибудь въ столицѣ или за границей, и вотъ, потому только, что онъ женатъ, его гонятъ вонъ изъ монастыря? Такъ-ли это? Не знаете дѣла, батюшка, а еще духовное лицо. Я вамъ даже смогъ бы указать на нѣкоторыя, извъстныя всему петербургскому обществу лица, памятныя въ обществъ до сихъ поръ и которыя кончили тѣмъ, что поселились жить подъ конецъ жизни въ монастыряхъ и вотъ уже живутъ тамъ очень долго, а между тѣмъ женаты и жены ихъ живы до сихъ поръ. Все произошло съ обоюднаго согласія. Такъ точно поселился энсить въ монастырѣ и дьячекъ г. Недолина. Уничтожьте только подтасовку постриженія въ монахи, съ умысломъ вами придуманную, и чего совсѣмъ нѣтъ во всей повѣсти г. Недолина, и вамъ тотчасъ же все объяснится. Тутъ даже лучше, чѣмъ съ "обоюднаго согласія" произошло; тутъ прямо произошло съ соизволенія начальства. Я васъ, батюшка, имѣю средства на этотъ счетъ въ высшей степени успокоить. Предположите, что я навелъ справки и вотъ какія получилъ свѣдѣнія:

Во первых, артисть-дьячекь, еще за полгода до поступленія въ монастырь, когда, при прощаніи съ пом'ящикомъ, открылся ему въ первый разъ, что намъренъ уйти жить въ монастырь, уже и тогда зналъ, что говориль. Именно потому, что уже сообщиль о намереніи своемь отцу Іоанну, игумену монастыря, который его очень любиль, то есть болье любиль его пеніе, потому что быль чрезвычайный любитель музыки и Софрону изо всёхъ силъ покровительствоваль; даже самь, кажется, и переманиваль его жить въ монастыръ. Дьячекъ поколебался на предложение помъщика вхать за границу и вотъ почему прождалъ еще съ полгода; но когда кончилось его теривніе, ушель въ монастырь. Устроить же это было очень легко: отецъ Іоаннъ состояль въ теснейшей дружбе съ епархіальнымъ начальникомъ, а когда два такія лица согласились, то и предлоговъ не надо. Но навърно быль отыскань и предлогь, по которому дьячекь быль, такъ сказать, "откомандированъ" въ монастырь. Обътъ же, данный дьячкомъ, "посвятить себя Господу" (на что вы такъ особенно сердитесь), быль совершенно свободный, внутренній, не оффиціальный, дёло его совъсти, данъ самому себъ. Мало того, въ разсказъ г. Недолина есть совершенно ясное указаніе на то, что дьячекъ только проживаль въ монастырів, а отнюдь не быль пострижень въ монахи, какъ вы съ такою безцеремонностію присочинили, батюшка. Именно: воротившійся пом'вщикь все еще уговариваетъ Софрона выйти изъ монастыря и отправиться за границу, и дьячекъ въ первый день переговоровъ даже колеблется. Ну, моглоли бы это быть, еслибъ Софронъ быль уже пострижень? Не маскируйте, наконець, и того, что въдь это быль артисть неслыханный, по крайней мёрё одаренный неслыханно, и такимъ онъ является въ повъсти съ самаго начала. А если такъ, то понятно и такое пристрастіе къ нему отца Іоанна, страстнаго любителя музыки...

"Но въдь это не объяснено въ повъсти!" воскликнете вы въ чрезвычайномъ гнъвъ. Нътъ, отчасти объяснено; очень о многомъ можно догадаться изъ разсказа, хотя онъ быстръ и кратокъ. Но, положимъ, и не все объяснено,—зачъмъ объяснять? Выло бы только въроятно; а уничтожьте

подтасовку постриженія въ монахи и все станеть въроятно. Да, разсказъ г. Недолина ньсколько сжать, но знаете, батюшка, вы воть человъкь не литературный, что и доказали, а между тыть я вамь прямо скажу, что ужасно много современныхъ повъстей и романовъ выпрали бы, еслибъ ихъ сократить. Ну, что толку, что авторъ тянетъ васъ въ продолженіи тридцати листовъ и вдругъ, на тридцатомъ листь, ни съ того, ни съ сето, бросаетъ свой разсказъ въ Петербургъ или Москвъ, а самъ тащитъ васъ куда нибудь въ Молдо-Валахію, единственно съ тою цълью, чтобъ разсказать вамъ о томъ, какъ стая воронъ и совъ слетъла съ какой-то молдовалахской крыши и, разсказавъ, вдругъ опять бросаетъ и воронъ и Молдо-Валахію, какъ будто ихъ не бывало вовсе, и уже ни разу болъе не возвращается къ нимъ въ остальномъ разсказъ, такъ что читатель остается, наконецъ, въ совершенномъ недоумъніи. Изъ за денегъ пишутъ, чтобы только больше страницъ написатъ! Г. Недолинъ написалъ иначе и хорошо, можетъ быть, сдълалъ.

"Но жена, жена! "восклицаете вы, вращая глазами, какъ же жена позволила и не жаловалась, какъ "не вытребовала" она его закономъ, силой! "А вотъ тутъ-то вы, и именно на женскомъ-то этомъ пунктѣ, всего больше и спасовали, батюшка. Вы вѣдь до того разыгрались въ вашей статъѣ, что даже сами принялись сочинять романъ, а именно какъ жена своего дьячка, наконецъ, воротила и опять начала колотить, какъ онъ "сбѣ-жалъ" въ другой монастырь, какъ изъ другаго воротила, какъ онъ сбѣ-жалъ, наконецъ, на Авонъ и тамъ уже успокоился подъ "мусульманскима" управленіемъ султана (представьте, а вѣдь я до сихъ поръ думалъ, что султанъ христіанинъ!).

Плутки въ сторону; знайте, батюшка, что хоть вамъ би и следовало, уже по одному сану вашему, немножко знать сердце человеческое, но вы его вовсе не знаете. Вы хоть и плохой сочинитель, но, можеть быть, если бы взились за перо, действительно описали бы бытовую сторону духовенства вёрнёе г. Недолина; но въ сердце человеческомъ г. Недолинъ знаетъ боле вашего. Женщина, которая целие дни выстаиваетъ у монастырской стены и плачеть, — не пойдеть подавать просьбы и не станеть уже действовать силой. Довольно силы! У вась, вотъ, все битье, да битье; въ порыве авторскаго увлеченія, вы продолжаете романъ и опять у васъ битье. Нётъ, ужь довольно битья! Вспомните, батюшка, у Гоголя въ "Женитьбе", въ послёдней сцене, послё того, какъ Подколесинъ выпрыгнулъ въ окошко, Кочкаревъ кричить: "воротить его, воротить!" воображая, что выпрыгнувшій въ окошко женихъ все еще пригоденъ для свадьбы. Ну, вотъ, точно также разсуждаете и вы. Кочкарева останавливаетъ сваха

словами: "Эхъ, дела ты свадебнаго не знаешь; добро бы въ дверь вышель, а ужь коли въ окно махнуль, такъ ужь туть мое почтеніе". Облагородьте случай съ Подколесинымъ и онъ какъ разъ придется къ положенію бідной, оставленной мужемь дьячихи. Нівть, батюшка, битье кончилось! Эта женщина, — этотъ исключительный характеръ, страстное и сильное существо, гораздо высшее, между прочимъ, по душевнымъ силамъ, чъмъ артистъ, ся мужъ, — эта женщина, подъ вліянісмъ среды, привычекъ, необразованности, могла действительно начать битьемъ. Толковому, понимающему человъку тутъ именно реализмъ событія понравится и г. Недолинъ мастерски поступилъ, что не смягчилъ дъйствительности. Слишкомъ сильныя духомъ и характеромъ женщины, особенно если страстны, иначе и не могуть любить, какъ деспотически, и имъють даже особенную наклонность къ такимъ слабымъ, ребяческимъ характерамъ, какъ у артиста-дьячка. И за что она такъ полюбила его? Развъ она знаетъ это? Онъ плачеть, она не можеть не презирать его слезь, но плотоядно, сама мучаясь, наслаждается его слезами. Она ревнива: "не смъй пъть при господахъ!" Она бы, кажется, проглотила его живьемъ изъ любви. Но вотъ онъ бъжаль отъ нея и-никогда бы она тому не повърила! Она горда и самонадъянна, она знаетъ, что красавица и -- странная исихологическая задача, — повърите-ли, въдь она все время была убъждена, что онъ точно также ее безъ памяти любитъ, какъ и она его, безъ нея жить не можетъ, не смотря на битье! Въдь въ этомъ состояла вся ея въра; мало того, тутъ и сомивній для нея не существовало, и вдругь ей все открывается: этоть ребенокъ, артистъ, ея нисколько не любитъ, давно уже пересталъ любить, можетъ быть, никогда не любилъ и прежде! Она вдругъ смирилась, поникла, раздавлена, а отказаться отъ него всетаки не въ силахъ, безумно любить, еще безумнье, чымь прежде. Но такъ какъ характерь сильный, благородный и необыкновенный, то и выростаеть вдругъ неизмъримо и надъ прежнимъ бытомъ, и надъ прежней средой своей. Нътъ, ужь теперь она его не потребуеть силой. Силой ей его теперь и даромь не надо; она все еще неизмиримо горда, но гордость эта уже другаго рода, уже облагородилась: она скорве умреть съ горя туть же, въ травъ у ограды, а не захочеть употребить насиліе, писать просьбы, доказывать права свои. Ахъ, батюшка, да въдь въ этомъ и вся повъсть, а вовсе не въ бытовой сторонъ церковниковъ! Нътъ, батюшка, этотъ крошечний разсказикъ гораздо значительнее, чемъ вамъ кажется, и поглубже. Повторяю, вы такъ не напишете, даже не поймете въ чемъ дъло. У васъ, отчасти, душа кочкаревская (въ литературномъ отношенія, разумбется, — далье я не иду), какъ и имълъ я вамъ честь замътить...

Что же касается до сочинительства вашего и до пониманія художественнаго, то въ вамъ, въ этомъ отношеніи, вполнѣ, я думаю, можно приложить извѣстную эпиграмму Пушкина:

Картину разъ высматриваль сапожникь, И въ обуви ошибку указаль; Взявъ тотчасъ кисть, исправился художникъ. "Вотъ", подбочась, сапожникъ продолжалъ: "Мнѣ кажется, лидо немного криво... А эта грудь не слишкомъ ли нага". Но Апеллесъ прервалъ нетериъливо: "Суди, дружокъ, не свыше сапога!"

Вы, батюшка, точь въ точь какъ этотъ сапожникъ, съ тою только разницею, что даже и въ обуви не съумъли указать г. Недолину, что, надъюсь, я вамъ и доказалъ основательно. А подтасовкой ничего не возъмете. Тутъ, видите ли, чтобы понимать что нибудь въ душъ человъческой и "судить повыше сапога", надо бы побольше развитія въ другую сторону, поменьше этого цинизма, этого "духовнаго" матеріализма; поменьше этого презрънія къ людямъ, поменьше этого неуваженія къ нимъ, этого равнодушія. Поменьше этой плотоядной стяжательности, побольше въры, надежды, любви! Иосмотрите, напримъръ, съ какимъ грубымъ цинизмомъ обращаетесь вы со мной лично, съ какимъ совствъ несвойственнымъ вашему сану неприличіемъ говорите о чудесахъ. Върить не котълъ, когда прочелъ у васъ слъдующее про себя:

!!... Но какъ же не знать этого редактору г. Достоевскому, который недавно такъ пространно заявлять, что онъ большой христіанннъ и притомъ православный и православно в врующій въ самыя мудреныя чудеса? Развъ, можеть быть, онъ и это принятіе въ монастырь женатаго человъка причисляеть къ чудесамъ, — тогда это другое дъло...

Во первыхъ, батюшка, вы и тутъ сочинили (экая вѣдь страсть у васъ къ сочинительству!). Никогда и нигдѣ не объявлялъ я о себѣ лично ничего о вѣрѣ моей въ чудеса. Все это вы выдумали и я васъ вызываю указать: гдѣ вы это нашли? Позвольте еще: еслибъ я, Ф. Достоевскій, гдѣ нибудь и объявилъ о себѣ (чего не было), то ужь, повѣрьте, не отказался бы отъ словъ моихъ изъ-за какого либеральнаго страху, или страху ради касторекаго. Просто за просто ничего подобнаго не было и я только констатирую фактъ. Но если бы и было—что вамъ-то до вѣры моей въ чудеса? Чѣмъ они подходятъ къ дѣлу? И что такое мудреныя чудеса и немудреныя? Какъ уживаетесь вы съ подобными раздѣленіями сами? Вообще же желаю, чтобы въ этомъ отношеніи вы оставили меня въ покоѣ — уже хоть по тому одному, что приставать ко мнѣ съ этимъ вовсе къ вамъ не

идетъ, не смотря на все современное просвъщение ваше. Духовное лицо, и такъ раздражительны! Стыдно, г. Касторскій.

А знаете, вёдь вы вовсе не г. Касторскій, а ужь тёмъ болёе не священникъ г. Касторскій, и все это подділка и вздоръ. Вы ряженый, воть точь въ точь такой, какъ на святкахъ. И, знаете, что еще. Ни единой-то самой маленькой минутки я не пробыль въ обмань; тотчась же узналь ряженаго и вибняю себь это въ удовольствие, ибо вижу отсюда вашъ длинный носъ: вы вполнъ были увърены, что я шутовскую маску, вывъсочной работы, приму за лицо настоящее. Знайте тоже, что я и отвёчаль вамъ немного уже слишкомъ развязно единственно уже потому, что сейчасъ же узналь переряженнаго. Еслибы вы были въ самомъ дъдъ священникомъ, я, не смотря на всё ваши грубости, которыя въ конце вашей статьи доходять до какого-то победоносно-семинарского ржанья, - всетаки отвътиль бы вамъ "съ соблюденјемъ". — не изъ личнаго къ вамъ уваженія, а изъ уваженія къ вашему высокому сану, къ высокой идев, которая въ немъ заключается. Но такъ какъ вы всего только ряженый, то и должны понести навазаніе. Навазаніе начну съ того, что объясню вамъ подробно, почему васъ узналъ (между нами, я даже предугадалъ, кто именно подъ маской скрывается; но имя вслухъ не объявлю, а оставлю при себъ до времени) и это вамъ естественно будетъ очень досадно.

- А если предугадали, то почему же отвъчали какъ священнику, спросите вы, — къ чему написали предварительно столько лишняго?
- А по платью встрвчають, отввчаю я вамь, и если написаль что нибудь непріятное г. "священнику", то ужь пусть возьметь на свою совъсть тоть господинь, который выдумаль и употребиль недостойный пріемь перерядиться въ священника. Да, недостойный пріемь, и онь самь это чувствоваль. Мало того, онь, сколько могь, оберегь себя. Онь не подписался: "священникъ П. Касторскій", а подписался сокращенно: Свящ. П. Касторскій. Соящ. всетаки не священникь, если ужь кръпко обличать. Всегда можно сказать, что подразумъвался "священномобецъ", или что нибудь въ такомъ родъ.

Я узналь вась, г. ряженый, по слогу. Видите-ли, въ чемъ туть главная штука: въ томъ, что современные критики и хвалятъ, пожалуй, иногда современныхъ писателей-художниковъ, и даже публика довольна (потому что, что-же ей, наконецъ, читать?). Но и критика понизилась уже очень давно, да и художники наши, большею частью, смахиваютъ на вывъскныхъ маляровъ, а не на живописцевъ. Не всъ, конечно. Есть нъкоторые

и съ талантомъ, но большая часть самозванцы. Во первыхъ, г. ряженый, у васъ пересолено. Знаете ли вы, что значить говорить эссенціями? Нъть? Я вамъ сейчасъ объясню. Современный "писатель-художникъ", дающій тины и отмежевывающій себѣ какую нибудь въ литературѣ спеціальность (ну, выставлять купцовъ, мужиковъ и проч.), обыкновенно ходитъ всю жизнь съ карандашемъ и съ тетрадкой, подслушиваетъ и записываетъ характерныя словечки; кончаеть тэмъ, что набереть ивсколько сотъ нумеровъ характерныхъ словечекъ. Начинаетъ потомъ романъ и чуть заговорить у него купець или духовное лицо, — онъ и начинаеть подбирать ему ръчь изъ тетрадки по записанному. Читатели хохочутъ и хвалять и ужь кажется бы върно: дословно съ натуры записано, но оказывается; что хуже лжи, именно потому, что купецъ или солдатъ въ романт говорять эссенијами, т. е. какъ никогда ни одинъ купецъ и ни одинъ солдатъ не говоритъ въ натурь. Онъ, напримъръ, въ натурь скажетъ такую-то, записанную вами отъ него же фразу, изъ десяти фразъ въ одиннадцатую. Одиннадцатое словечко характерно и безобразно, а десять словечекъ передъ твмъ ничего, какъ и у всъхъ людей. А у типиста-художника онъ говоритъ характерностями силошь, по записанному, — и выходить неправда. Выведенный типъ говорить какт по книго. Публика хвалить, ну, а опытнаго, стараго литератора не надуете.

И большею частью работа вывъскная, малярная. Между тъмъ, "художникъ", считаетъ себя подъ конецъ за Рафаэля; и не разувъришь его! Записывать словечки хорошо и полезно и безъ этого нельзя обойтись; но нельзя же и употреблять ихъ совсёмъ механически. Правда, есть оттёнки и между "художниками - записывателями"; одинъ всетаки другаго талантливъе, а потому употребляетъ словечки съ оглядкой, сообразно съ эпохой, съ мъстомъ, съ развитиемъ лица и соблюдая пропорцию. Но эссенціозности всетаки избъжать не можеть. Драгоценное правило, что высказанное слово серебряное, а невысказанное - золотое, давнымъ давно уже не въ привычкахъ нашихъ художниковъ. Мало меры. Чувство меры уже совсимь исчезаеть. Взять и то, наконець, что наши художники (какъ и всякая ординарность) начинають отчетливо замечать явленія действительности, обращать внимание на ихъ характерность и обработывать данный типъ въ искусствъ уже тогда, когда большею частью онъ проходитъ и исчезаеть, вырождается въ другой, сообразно съ ходомъ эпохи и ея развитія, такъ что всегда почти старое подають намъ на столь за новое. И сами върятъ тому, что это новое, а не преходящее. Впрочемъ, подобное замъчание для нашего писателя-художника нъсколько тонко; пожалуй, и не пойметь. Но я всетаки выскажу, что только геніальный писатель,

или ужь очень сильный таланть угадываеть типь современно и подаеть его своевременно; а ординарность только слёдуеть по его пятамъ, более или мене рабски, и работая по заготовленнымъ уже шаблонамъ.

Я, наприміть, не встрічаль еще ни одного священника, во всю мою жизнь, даже самаго высокообразованнаго, совершенно безъ всякихъ характерных особенностей разговора, относящихся до его сословной среды. Всегда хоть капельку, да есть что нибудь. Между тёмъ, еслибъ дословно стенографировать его разговоръ и потомъ напечатать, то, пожалуй, у иного высокообразованнаго и долго бывшаго въ обществъ священника и не замётите никакой особенной характерности. Нашему "художнику" этого, естественно, мало, да и публика къ другому пріучена. Простонародье, напримъръ, въ повъстяхъ Пушкина, по мнънію большинства читателей, навёрно говорить хуже, чёмъ у писателя Григоровича, всю жизнь описывавшаго мужиковъ. Я думаю, и по мненю многихъ художниковъ, тоже. Не вытернить онъ, что священникъ, напримъръ, говоритъ почти безо всякой характерности, зависящей отъ сословія, отъ среды его, а потому и не помъстить его въ свою повъсть, а помъстить характернъйшаго. Такимъ образомъ, современнаго священника, при извъстныхъ обстоятельствахъ и въ известной среде, заставить говорить иногда какъ священника начала столітія и тоже при извістних обстоятельствах и извістной средв.

Священникъ Касторскій начинаетъ какъ и всѣ, нѣкоторое время почти совсѣмъ не напоминая собою извѣстной среды.

Пока онъ хвалить художественность писателя Лъскова, онъ говорить како и всю, безо всякой характерности словечекъ и мыслей, обличающихъ сословіе. Но такъ было надо автору: надо было его оставить въ поков, чтобы литературная похвала вышла серьезнъе, а порицаніе г. Недолину строже, ибо смъшная и характерная фраза нарушила бы строгость. Но вдругъ авторъ, сообразивъ, что, въдь, пожалуй, читатель и не повъритъ, что священникъ писалъ, — пугается и разомъ бросается въ типичности и уже тутъ ихъ цълый возъ. Что ни слово, то типичность! Изъ такой суматохи, естественно, выходитъ типичность фальшивая и не пропорціональная.

Главный признакъ человъка необразованнаго, но почему нибудь принужденнаго заговорить языкомъ и понятіями не своей среды — это нъкоторая неточность въ употребленіи словъ, которыхъ онъ значеніе, положимъ, и знаетъ, но не знаетъ всъхъ оттънковъ его употребленія въ сферъ понятій другаго сословія. "А потому проходить такія ередныя покушенія"... "невъжествъ, обличенном опять въ томъ журналь"... "въ немъ

представлень голосистый дьячокъ" и т. д. Последнее словцо голосистый-уже слишкомъ грубо, и именно твиъ, что свящ. Касторскій, желая выразить понятіе о лиць, одареннымь прекраснымь голосомь півца, думаеть, что выражаеть это понятіе словомь голосистый. Авторъ-спеціалисть забыль, что хотя въ священнической средв и теперь, конечно, встречаются малообразованные люди, но чрезвычайно мало до такой ужь степени непонимающихъ значенія словъ. Это годится для романа, г. ряженый, а действительности не выдерживаеть. Такое ошибочное выраженіе прилично было бы разв'в пономарю, а все же не священнику. Не сл'яжу за всёми выраженіями далёе; повторяю, ихъ тамъ цёлый возъ, чрезвычайно грубо натасканный изъ тетрадки. Но хуже всего то, что типичникъ-авторъ (если говорятъ о художникъ-авторъ, то возможно понятіе и о ремесленникто-авторф, а слово типичнико опредфияеть ремесло или мастерство), что типичникъ-авторъ выставилъ свой типъ въ такомъ непривлекательномъ нравственномъ видъ. Надо бы выставить всетаки въ свящ. Касторскомъ человека съ достоинствомъ, добродетельнаго и типичность ничему бы туть не помъщала. Но типичникъ быль самъ поставленъ въ затруднительное положение, изъ котораго и не съумълъ вывернуться: ему непремённо надо было обругать своего собрата-автора, поглумиться надъ нимъ и вотъ свои прекрасныя побужденія онъ, переряженный, поневоль должень быль навязать своему священнику. А ужь на счеть чудесъ — типичникъ совсемъ не сдержалъ себя. Вышла ужасная глупость: духовное лицо-да еще глумится надъ чудесами и дълить ихъ на мудреныя и немудреныя! Плохо, г. типичникъ.

Я даже думаю, что и "Псаломщикъ" — произведеніе того же пера: очень ужь перенаивничаль неумёлый мастеровой въ окончаніи, именно въ "опасеніяхъ" исаломщика, которыя слишкомъ ужь не блистаютъ умомъ. Однимъ словомъ, господа, вся эта вывёсочная работа, положимъ, еще и сойдеть въ повёстяхъ, но, повторяю вамъ, не выдержитъ столкновенія съ дъйствительностью и тотчасъ же обличитъ себя. Не вамъ, господа-художники, надуть стараго литератора. )

Что же это, шутки, что-ли, съ ихъ стороны? И, нѣтъ-нѣтъ, вовсе не шутки. Это—это, такъ сказать, дарвинизмъ, борьба за существованіе. Не смъй, дескать, заходить на нашу ниву. И чѣмъ могъ вамъ повредить, господа, г. Недолинь? Увѣряю же васъ, что онъ вовсе не имѣетъ намѣренія описывать бытовую сторону духовенства, можете вполнѣ успокоиться. Правда, смутило меня, на одно мгновеніе, одно странное обстоятельство: вѣдь если ряженый типичникъ напалъ на г. Недолина, то, ругая его, въ противоположность ему долженъ бы быль хвалить самого себя. (На этотъ

счетъ у этихъ людей нётъ ни малёйшаго самолюбія: съ полнёйшимъ безстыдствомъ готовы они писать и печатать похвалы себё сами и собственноручно). А между тёмъ, къ величайшему моему удивленію, типичникъ выставляетъ и хвалитъ талантливаго г. Лёскова, а не себя. Тутъ что нибудь другое, и, навёрное, выяснится. Но ряженый не подверженъ ни малёйшему сомнёнію.

А причемъ же туть самъ "Русскій Міръ?" Рѣшительно не знаю. Ничего и никогда не имѣлъ съ "Русскимъ Міромъ", и не предполагалъ имѣть. Богъ знаетъ съ чего вскочуть люди.

## Мечты и грёзы.\*)

I.

Мы въ прошломъ № "Гражданина" опять заговорили о пьянствв, или скорте о возможности исприенія отъ язвы всенароднаго пьянства, о нашихъ надеждахъ, о нашей въръ въ ближайшее лучшее будущее. Но уже давно и невольно грусть и сомнанія приходять на сердце. Конечно, за текущими важными дёлами (а у насъ всё смотрять такими важными дёловыми людьми), некогда и глупо думать о томъ, что будетъ черезъ десять лъть или къ концу стольтія, то есть когда нась не будеть. Девизъ настоящаго деловаго человека нашего времени — après moi le déluge. Но людямъ празднымъ, не правтическимъ и не имъвшимъ дълъ — право, простительно помечтать иногда о дальнейшемь, если только мечтается. Мечталь же Поприщинь ("Записки съумасшедшаго" Гоголя) объ испанскихъ делахъ: "все эти событія меня такъ убили и потрясли, что я"... и т. д., писалъ онъ сорокъ дътъ назадъ. Я признаюсь, что и меня иногда многое потрясаеть и, право, я даже въ униніи оть моихъ мечтаній. Я на дняхъ мечталъ, напримёръ, о положеніи Россіи, какъ великой европейской державы, и ужь чего-чего не пришло мий въголову на эту грустную тему!

Взять уже то, что намъ во что бы то ни стало и какъ можно скорте надо стать великой европейской державой. Положимъ, мы и есть великая держава; но я только хочу сказать, что это намъ слишкомъ дорого стоитъ — гораздо дороже чти другимъ великимъ державамъ, а это предурной признакъ. Такъ что даже оно какъ бы и не натурально выходитъ. Спъщу, однако, оговориться: я единственно только съ западнической точки зрвнія сужу и вотъ съ этой точки оно дъйствительно такъ у

<sup>\*) № 21 &</sup>quot;Гражданина" 1873 г.

меня выходить. Другое дело точка національная и, такъ сказать, немножко славянофильская; туть, извёстно, есть вёра въ какія-то внутреннія самобытныя силы народа, въ какія-то начала народныя, совершенно личныя и оригинальныя, нашему народу присущія, его спасающія и подперживающія. Но съ чтеніемъ статей г. Пынина я отрезвился. Разумъется, я желаю и по прежнему продолжаю желать изо всёхъ моихъ силь, чтобы драгоценныя, твердыя и самостоятельныя начала, присущія народу русскому, существовали дійствительно; но согласитесь тоже — что же это за такія начала, которыхъ даже самъ г. Пынинъ не видить, не слышить и не примъчаеть, которыя спрятаны, спрятались и нивакъ не хотятъ отыскаться? А потому невольно остается и мив обойтись безъ этихъ утёшающихъ душу началъ. Такимъ образомъ, и выходитъ у меня, что мы, покамъсть, всего только лъпимся на нашей высотъ великой державы, стараясь изо всёхъ силъ, чтобы не такъ скоро замётили это сосъди. Въ этомъ намъ чрезвычайно можетъ помочь всеобщее европейское невъжество во всемъ, что касается Россіи. По крайней мъръ, до сихъ поръ это невъжество не подвержено было сомивнію — обстоятельство, о которомъ намъ вовсе нечего горевать; напротивъ, намъ очень будетъ даже невыгодно, если сосъди наши насъ разсмотрять поближе и покороче. То, что они ничего не понимали въ насъ до сихъ поръ — въ этомъ была наша великая сила. Но въ томъ-то и дело, что теперь, увы, кажется, и они начинаютъ насъ понимать лучше прежняго; а это очень опасно.

Огромный сосёдъ изучаеть насъ неусиино и, кажется, уже многое видить насквозь. Не вдаваясь въ тонкости, возьмите хоть самыя наглядныя, въ глаза бросающіяся у насъ вещи. Возьмите наше пространство и наши границы (заселенныя инородцами и чужеземцами, изъ года въ годъ все болёе и болёе крёпчающими въ индивидуальности своихъ собственныхъ инородческихъ, а отчасти и иноземныхъ сосёдскихъ элементовъ), возьмите и сообразите: во сколькихъ точкахъ мы стратегически улзвимы? Да намъ войска, чтобы все это защитить (по моему, штатскому впрочемъ, мнёнію) надо гораздо больше имёть, чёмъ у нашихъ сосёдей. Возьмите опять и то, что нынё воюютъ не столько оружіемъ, сколько умомъ, и согласитесь, что это послёднее обстоятельство даже особенно для насъ невыгодно.

Теперь почти въ каждыя десять лётъ измёняется оружіе, даже чаще. Лётъ черезъ пятнадцать можетъ будутъ стрёлять уже не ружьями, а какою нибудь молніей, какою нибудь всесожигающею электрическою струею изъ машины. Скажите, что можемъ мы изобрёсти въ этомъ родё, съ тёмъ, чтобы приберечь въ видё сюрприза для нашихъ сосёдей? Что, если лётъ

черезъ пятнадцать у каждой великой державы будеть заведено, потаенно и про запасъ, по одному такому сюрпризу на всякій случай? Увы, мы можемъ только перенимать и покупать оружіе у другихъ, и много-много что съумвемъ починить его сами. Чтобы изобрътать такія машины, нужна наука самостоятельная, а не покупная; своя, а не выписная; укоренившаяся и свободная. У насъ такой науки еще не имъется; да и покупной даже нътъ. Возьмите опять наши жельзныя дороги, сообразите наши пространства и нашу бъдность; сравните наши капиталы съ капиталами другихъ великихъ державъ и смекните: во что намъ наша дорожная съть, необходимая намъ, какъ великой державъ, обойдется? И замътъте: тамъ у нихъ эти съти устроились давно и устраивались постепенно, а намъ приходится догонять и сибшить; тамъ концы маленькіе, а у насъ силошь въ роде Тихо-океанскихъ. Мы уже и теперь больно чувствуемъ во что намъ обошлось лишь начало нашей стти; какимъ тяжелымъ отвлечениемъ капиталовъ въ одну сторону ознаменовалось оно, въ ущербъ хотя бы бъдному нашему земледелію и всякой другой промышленности. Туть дело не столько въ денежной суммъ, сколько въ степени усилія націи. Впрочемъ, конца не будеть, если по пунктамъ высчитывать наши нужды и наше убожество. Возьмите, наконецъ, просвъщение, т. е. науку, и посмотрите насколько намъ нужно догнать въ этомъ смыслѣ другихъ. По моему бѣдному сужденію, на просв'єщеніе мы должны ежегодно затрачивать по крайней мёрё столько же, какъ и на войско, если хотимъ догнать хоть какую нибудь изъ великихъ державъ, -- взявъ и то, что время уже слишкомъ упущено, что и денегъ такихъ у насъ не имбется и что, въ конца концовъ, все это будетъ только толчекъ, а не нормальное дело; такъ сказать, потрясеніе, а не просвъщеніе.

Все это мои мечты, разумѣется; но... повторяю, невольно мечтается иногда въ этомъ смыслѣ, а потому и продолжаю мечту. Замѣтьте, что я цѣню все на деньги; но развѣ это вѣрный разсчетъ? Деньгами ни за что не купишь всего; такъ можетъ только какой нибудь необразованный купецъ разсуждать въ комедіи г. Островскаго. Деньгами вы, напримѣръ, настроите школъ, но учителей сейчасъ не надѣлаете. Учитель — это штука тонкая; народный, національный учитель вырабатывается вѣками, держится преданіями, безчисленнымъ опытомъ. Но, положимъ, надѣлаете деньгами не только учителей, но даже, наконецъ, и ученыхъ; и что же? — всетаки людей не надѣлаете. Что въ томъ, что онъ ученый, коли дѣла не смыслитъ? Педагогіи онъ, напримѣръ, выучится и будетъ съ каеедры отлично преподавать педагогію, а самъ всетаки педагогомъ не сдѣлается. Люди, люди, — это самое главное. Люди дороже даже денегъ. Лю-

дей ни на какомъ рынкв не купишь и никакими деньгами, потому что они не продаются и не покупаются, а опять-таки только веками выделываются; ну, а на вака надо время, годковъ этакъ двадцать иять или тридцать, даже и у насъ, гдъ въка давно уже ничего не стоютъ. Человъкъ иден и науки самостоятельной, человъкъ самостоятельно дъловой, образуется лишь долгою самостоятельною жизнію націи, въковымъ многострадальнымъ трудомъ ея, однимъ словомъ, образуется всею историческою жизнью страны. Ну, а историческая жизнь наша, въ последнія два столътія, была не совевиъ-таки самостоятельною. Ускорять же искусственно необходимые и постоянные исторические моменты жизни народной, никакъ невозможно. Мы видели примерь на себе и онь до сихъ порь продолжается: еще два въка тому назадъ хотъли поспъшить и все подогнать, а вийсто того и застряли; ибо, не смотря на всй торжественные возгласы нашихъ западниковъ, мы несомивно застряли. Наши западники — это такой народъ, что сегодня трубять во всё трубы, съ чрезвычайнымь злорадствомъ и торжествомъ, о томъ, что у насъ нётъ ни науки, ни здраваго смысла, ни теритнія, ни умінья; что намъ дано только полэти ползкомъ за Европой, ей подражать во всемь рабски и, въ видахъ европейской опеки, преступно даже и думать о собственной нашей самостоятельности; а завтра, - заикнитесь лишь только о вашемъ сомнини въ безусловноцвительной силь бывшаго у насъ два выка назадъ переворота, — и тотчасъ же закричать они дружнымъ хоромъ, что всв ваши мечты о народной самостоятельности — одинь только квась; квась и квась; и что мы, два въка назадъ, изъ толпы варваровъ стали европейцами, просвъщеннъйшими и счастливъйшими, и по гробъ нашей жизни должны вспоминать о семъ съ благодарностію.

Но оставимъ западниковъ и положимъ, что деньгами можно все сдълать, даже время купить, даже самобитность жизни возпроизвести какъ нибудь на парахъ; спрашивается: откуда такія деньги достать? Чуть не половину теперешняго бюджета нашего оплачиваетъ водка, т. е. по теперешнему народное пьянство и народный развратъ, — стало быть, вся народная будущность. Мы, такъ сказать, будущностью нашею платимъ за нашъ величавый бюджетъ великой европейской державы. Мы подсъкаемъ дерево въ самомъ корнъ, чтобы достать поскоръе плодъ. И кто же хотъль этого? Это случилось невольно, само собой, строгимъ историческимъ ходомъ событій. Освобожденный великимъ Монаршимъ словомъ народъ нашъ, неопытный въ новой жизни и самобытно еще не жившій, начинаетъ первые шати свои на новомъ пути: переломъ огромный и необыкновенный, почти внезапный, почти невиданный въ исторіи по своей цъльности и по

своему характеру. Эти первые и уже собственные шаги освобожденнаго богатыря на новомь пути требовали большой опасности, чрезвычайной осторожности; а между тывь, что встрытиль нашь народь при этихь первыхь шагахь? Шаткость высшихь слоевь общества, выками укоренившуюся отчужденность оть него нашей интеллигенціи (воть это-то самое главное) и вы довершеніе—дешовку и жида. Народь закутиль и запиль—сначала сы радости, а потомы по привычкь. Показали-ль ему хоть что нибудь лучше дешовки? Развлекли-ли, научили-ль чему нибудь? Теперь вы иныхы мыстностяхь, во многихы даже мыстностяхь, кабаки стоять уже не для сотень жителей, а всего для десятковы; мало того— для малыхы десятковы. Есть мыстности, гды на полсотни жителей и кабакы, менье даже чымы на полсотни. "Гражданинь" уже сообщаль разь, вы особой статый, подробный бюджеты теперешняго нашего кабака: возможности ныть предположить, чтобы кабаки могли существовать лишь однимы виномы. Чымы же, стало быть, они окупаются? Народнымы развратомы, воровствомы, укрывательствомы, ростовщичествомы, разбоемы, разрушеніемы семейства и стыдомы народнымы— воть чымь они окупаются!

Матери пьють, дети пьють, церкви пустеють, отцы разбойничають; бронзовую руку у Ивана Сусанина отпилили и въ кабакъ снесли; а въ кабакъ приняли! Спросите лишь одну медицину: какое можетъ родиться поколъніе отъ такихъ пьяницъ? Но пусть, пусть (и дай Боже!) пусть это лишь одна мечта пессимиста, въ десять разъ преувеличившая бъду! Въримъ и хотимъ въровать, но... если въ текущія десять, иятнадцать лътъ наклонность народа къ пьянству (которая всетаки несомивниа) не уменьшится, удержится, а, стало быть, еще болье разовьется, то — не оправдается-ли и вся мечта? Вотъ намъ необходимъ бюджетъ великой державы, а потому очень, очень нужны деньги; спрашивается: кто же ихъ будеть выплачивать черезъ эти пятнадцать лёть, если настоящій порядокь продолжится? Трудъ, промышленность? Ибо правильный бюджетъ окупается лишь трудомь и промышленностью. Но какой же образуется трудъ при такихъ кабакахъ? Настоящіе, правильные капиталы возникають въ странв не иначе, какъ основываясь на всеобщемъ трудовомъ благосостояніи ея, иначе могуть образоваться лишь капиталы кулаковь и жидовь. Такъ и будеть, если дёло продолжится, если самь народь не опомнится, а интеллигенція не поможеть ему. Если не опомнится, то весь, целикомь, въ самое малое время очутится въ рукахъ у всевозможныхъ жидовъ и ужь тутъ никакая община его не спасеть: будуть лишь обще-солидарные нищіе, заложившіеся и закабалившіеся всею общиной, а жиды и кулаки будуть выплачивать за нихь бюджеть. Явятся мелкіе, подленькіе, развратнъйшіе буржуа и безконечное множество закабаленныхъ имъ нищихъ рабовъ, — вотъ картина! Жидки будутъ пить народную кровь и питаться развратомъ и униженіемъ народнымъ, но такъ какъ они будутъ платить бюджетъ, то, стало быть, ихъ же надо будетъ поддерживать. Мечта скверная, мечта ужасная и — слава Богу, что это только лишь сонъ! Сонъ титулярнаго совътника Поприщина, я съ этимъ согласенъ. Но не сбыться ему! Не разъ уже приходилось народу выручать себя! Онъ найдетъ въ себъ охранительную силу, которую всегда находилъ; найдетъ въ себъ начала, охраняющія и спасающія, — вотъ тъ самыя, которыхъ ни за что не находитъ въ немъ наша интеллитенція. Не захочетъ онъ самъ кабака; захочетъ труда и порядка, захочетъ чести, а не кабака!..

И слава Богу, все это, кажется, подтверждается; по крайней мірь, есть признаки; мы уже упоминали объ обществахъ трезвости. Правда, они едва начинаются; попытки слабыя, едва заметныя, но — но только бы не помъщали имъ развернуться вслъдствіе какихъ нибудь особенныхъ поводовъ! Напротивъ, о, если бы ихъ поддержать! Что, еслибъ, съ своей стороны, поддержали ихъ и всв наши передовые умы, наши литераторы, наши соціалисты, наше духовенство и всь, всь изнемогающіе ежемьсячно и печатно подъ тяжестію своего долга народу. Что, если бы поддержаль ихъ и нарождающійся нашъ школьный учитель! Я знаю, что я человівкъ непрактическій (теперь, посл'є изв'єстной недавней річи г-на Спасовича въ этомъ даже лестно признаться), но мив — представьте себв — мив воображается, что даже самый бъднъйшій какой нибудь школьный учитель и тотъ бы ужасно много могъ сдълать и единственно одной лишь своей иниціативой, захоти только сдёлать! Въ томъ-то и дёло, что тутъ важна личность, характерь, важень діловой человікь и такой, который дійствительно способенъ хотъть. На учительское мъсто у насъ большею частію прівзжаеть теперь молодой человекь, хотя бы даже и желающій сдълать добро, но не знающій народа, мнительный и недовърчивый; послъ первыхъ, иногда самыхъ горячихъ и благородныхъ усилій, — быстро утомляется, смотритъ угрюмо, начинаетъ считать свое мёсто за нёчто переходное къ лучшему, а потомъ — или спивается окончательно, или за лишніе десять рублей бросаеть все и бъжить куда угодно, даже даромъ бъжитъ, даже въ Америку, "чтобъ испытать свободный трудъ въ свободномъ государствъ". Это случалось и, говорятъ, случается и теперь. Тамъ, въ Америкъ, какой нибудь гнуснъйшій антрепренеръ моритъ его на грубой ручной работь, обсчитываеть и даже тузить его кулаками, а онь за каждымъ тузомъ восклицаетъ про себя въ умиленіи: "Боже, какъ эти же самые тузы, на моей родинъ, ретроградны и неблагородны и какъ, напротивъ, они здѣсь благородны, вкусны и либеральны! И долго еще такъ ему будетъ казаться; не измѣнять же изъ-за такихъ пустяковъ сво-имъ убѣжденіямъ! Но оставимъ его въ Америкѣ; я буду продолжать мою мысль. Моя мысль — напомню ее — въ томъ, что даже самый мелкій сельскій учитель могъ бы взять на себя весь починъ, всю иниціативу освобожденія народа отъ варварской страсти къ пьянству, еслибъ только того захотѣлъ. На этотъ счетъ у меня есть даже сюжетъ одной повѣсти и, можетъ быть, я рискну сообщить его читателю раньше повѣсти...

#### XII.

# (По поводу новой драмы).\*)

Эта новая драма — драма г. Кишенскаго "Пить до дна не видать добра", которой три послёдніе акта мы рёшились помёстить въ этомъ 25 номерё "Гражданина" разомъ, не смотря на то, что она заняла у насъ чуть не половину мёста. Но намъ хотёлось не дробить висчатлёнія и, можеть быть, читатели согласятся, что драма стоитъ даже особаго ихъ вниманія. Она написана для народнаго театра и написана съ знаніемъ дёла, съ отчетливостію и съ несомнённымъ талантомъ — а это главное, особенно теперь, когда почти не является новыхъ талантовъ.

Это все типы фабричнаго быта, "фабричнаго села" — чрезвычайно разнообразные и твердо очерченные. Сюжеть на лицо и мы его подробно излагать не будемъ. Мысль серьезная и глубокая. Это вполнъ трагедія и fatum ея — водка; водка все связала, заполонила, направила и погубила. Правда, авторъ, какъ истинный художникъ, не могъ не взглянуть еще шире на міръ, имъ рисуемый, хотя и провозгласиль въ названіи своей драмы, что тема его — "пить до дна не видать добра". Тутъ кромв того отзывается и все чрезвычайное экономическое и нравственное потрясение послѣ огромной реформы нынёшняго царствованія. Прежній мірь, прежній порядокъочень худой, но все же порядокъ - отошель безвозвратно. И странное дъло: мрачныя нравственныя стороны прежняго порядка, -- эгоизмъ, цинизмъ, рабство, разъединение, продажничество не только не отошли съ уничтоженіемъ крівностнаго быта, но какъ бы усилились, развились и умножились; тогда какъ изъ хорошихъ нравственныхъ сторонъ прежняго быта, которыя все же были, почти ничего не осталось. Все это отозвалось и въ картинъ г. Кишенскаго, по крайней иъръ, какъ мы ее понимаемъ.

<sup>\*) № 25 &</sup>quot;Гражданина" 1873 г.

Тутъ все переходное, все шатающееся и—увы—даже и не намекающее на лучшее будущее.

Авторъ съ энергіей указываетъ на образованіе какъ на спасеніе, какъ на единственный выходъ; а покамѣстъ — все захватила водка, все отравила и направила къ худшему, заполонила и поработила народъ. Мрачную, ужасную картину этого новаго рабства, въ которое вдругъ впалърусскій крестьянинъ, выйдя изъ прежняго рабства, и рисуетъ г. Кишенскій.

Тутъ два сорта типовъ — людей отживающихъ и новыхъ, молодаго поколънія.

Молодое поколеніе знакомо автору. Типы, излюбленные имъ, указываемые имъ какъ надежда будущаго, составляющие сіяніе мрачной картины — вышли довольно удачны (что очень странно; ибо "положительные" типы почти совсёмъ не удаются нашимъ поэтамъ). По крайней мере, Марья вышла безукоризненна. Иванъ, женихъ ея, удался нъсколько менъе, не смотря на всю вёрность его изображенія. Это парень молодой, красивый, смелый, грамотный, довольно видевшій и узнавшій новаго, добрый и честный. Весь недостатокъ его въ томъ, что авторъ немного слишкомъ полюбиль его, слишкомъ положительно его выставиль. Отнесись онъ въ нему поотрицательнее-и впечатление читателя вышло бы более въ пользу излюбленнаго имъ героя. Правда, какъ тонкій художникъ, авторъ не миновалъ и самыхъ невыгодныхъ чертъ характера своего Ивана. Иванъ съ сильной энергіей и съ сильными умственными способностями, но молодъ и заносчивъ. Онъ великодушно въруетъ въ правду и въ правый путь, но правду смешиваеть съ людьми и несправедливо требуеть отъ нихъ невозможнаго. Онъ, напримъръ, знаетъ иные законы, такъ что писарь "Леванидъ Игнатьичъ" побаивается прямо нападать на него, но слишкомъ простодушно върчетъ въ свое знаніе, а потому не вооруженъ передъ здомъ и не только не понимаеть опасности, но и не предполагаеть ея. Все это такъ натурально и вышло бы прекрасно, потому что такъ и должно ему быть. Мало того, авторъ не упустиль множества самыхъ симпатическихъ подробностей: Ваня, понимая всю мерзость негодяевъ (въ добавокъ еще враждебных вему), какъ молодой человъкъ, свъжій, сильный, и которому все такъ еще любо на свътъ, - недостаточно гнушается ими, съ ними водится, съ ними пъсни поетт. Эта молодая черта привлекаетъ къ нему читателя чрезвычайно. Но, повторяемъ, авторъ слишкомъ его полюбилъ и не ръшается ни разу посмотръть на него свысока. Намъ кажется, что мало еще выставить върно всъ данныя свойства лица; надо ръшительно освётить его собственнымъ художническимъ взглядомъ. Настоящему художнику ни за что нельзя оставаться наравив съ изображаемымъ имъ липомъ, довольствуясь одною его реальною правдой: правды въ впечатлъніи не выйдетъ. Немного бы, канельку лишь ироніи автора надъ самоувъренностію и молодою заносчивостью героя—и читателю онъ сталъ бы милье. А то думаешь, что авторъ такъ и желалъ изобразить его совершенно правымъ во всемъ обрушившемся на него несчастіи.

Другія лица молодаго покольнія, — лица погибшія чуть не съ дътства, "поколъніе пожертвованное", — вышли еще върнъе "положительныхъ типовъ". Ихъ два сорта: невиноватые и виноватые. Тутъ, напримъръ, есть одна дъвочка (Матреша) — создание пожертвованное и несчастное и, что ужасите всего, вы чувствуете, что она не одна такая, что такихъ "несчастныхъ" на Руси у насъ сколько хотите, всъ деревни полны, бездна. Върность этого изображенія заставить человъка съ сердцемь и смотрящаго въ наше будущее сознательно — ужаснуться. Это покольніе, поднявшееся уже послѣ реформы. Въ первомъ дѣтствѣ оно застало семью уже разлагающуюся и циническое, поголовное пьянство, а затъмъ попало прямо на фабрику. Въдная дъвочка! Она развратничаетъ, можетъ быть, уже съ двънадцатилътняго возраста и — почти не знаетъ сама, что развратна. На Рождество она съ фабрики прівхала на побывку въ село и искренно удивляется, какъ можеть прежняя товарка ея, деревенская дъвушка Маша, предпочитать честь нарядамъ: "Во, Степанъ Захарычъ, и видна необразованность! " говорить она, "велика бъда, што купецъ аль господинъ съ дъвкой поиграетъ". Это говорить она съ совершеннымъ убъжденіемъ въ истинъ и правоть своей, мало того: жалья Машу и деревенскихъ; когда Маша отталкиваетъ подлеца купчишку, она говоритъ :омв дп

"Охота тебѣ съ эвтимъ народомъ толковать! Сипи! На её таперича мѣстѣ другая порадовалась бы! Такъ бы ихъ облистила, приняла-бъ, и себѣ-то принентъ принесла и брату угодила! "И наконецъ, когда эта несчастная подсыпаетъ соннаго зелья Машѣ, сговорясь съ кунчишкой, чтобъ въ безчувствіи изнасиловать бѣдную честную Машу, и потомъ, когда лѣзетъ на печь смотрѣть, заснула-ли жертва, — она дѣлаетъ все это злодѣйство не только безъ сознанія зла, но вполнѣ убѣжденная, что дѣлаетъ этой Машѣ, прежней подругѣ своей, добро, благодѣяніе, за которое та, спустя, благодарить будетъ. Въ пятомъ актѣ, въ послѣдней ужасной катастрофѣ—ни отчаяніе Маши, отца ея, жениха, ни убійство, готовое совершиться, — ничто не смущаетъ ее; да и сердца совсѣмъ у ней нѣтъ, — гдѣ же было развиться ему? Она пожимаетъ плечами и говоритъ свое любимое слово: "наобразованность! " Авторъ не забыль этого восклицанія, виквенкъ писатель.

доканчивая послъднюю художественную черту этого типа. Трагическая судьба! Человъческое существо обращено въ какого-то гиплаго червячка и совершенно довольно собой и жалкимъ своимъ кругозоромъ.

Тутъ среда, тутъ fatum, эта несчастная не виновата и вы понимаете это, но вотъ другой типъ — самый полный въ драмв — типъ развратнаго, испитаго, илюгаваго фабричнаго парня, брата Маши, продающаго потомъ сестру купчимкъ за триста рублей и за бархатную поддевку, -- это, о, это уже типъ изъ виновныхъ "пожертвованнаго" покольнія. Туть уже не одна среда. Правда, обстановка та же и та же среда: пьянство, разлагающаяся семья и фабрика. Но этоть не простодушно, какъ Матреша, увъровалъ въ развратъ. Онъ не простодушно подлъ, какъ она, а съ любовью. онъ въ подлость привнесъ своего. Онъ понимаетъ, что разврать есть развратъ и знаетъ, что такое не развратъ; но развратъ онъ полюбилъ сознательно, а честь презираеть. Онъ уже сознательно отрицаеть старый порядокъ семьи и обычая; онъ глупъ и тупъ, это правда, но въ немъ какой-то энтузіазмъ плотоугодія и самаго подлаго, самаго циническаго матеріализма. Это уже не просто червячекъ, какъ Матреша, въ которой все такое маленькое и изсохшее. Онъ стоить на деревенской мірской сходкь и вы чувствуете, что онъ ничего уже въ ней не понимаетъ и не можетъ понимать, что онъ уже не отъ "міра сего" и съ нимъ разорваль окончательно. Онъ продаетъ сестру безо всякаго угрызенія совъсти и на утро является въ отцовскую избу, на сцену отчаннія, въ бархатной поддевкь и съ новой гармоніей въ рукахъ. Есть пункть, въ который онъ въритъ. какъ во всемогущество; это — водка. Съ самой тупой, но върной ухваткой онъ, передъ всякимъ начинаніемъ, — выставляетъ водку — горькую мужикамъ и сладкую бабамъ, увъренный, что все по его сдълается и что водка все можетъ. Въ немъ, къ полнотъ проніи, въ изображеніи его, рядомъ съ полнымъ цинизмомъ уживается потребность — прежнихъ въжливыхъ манеръ, исконной деревенской "учливости". Прибывъ въ село и еще не повидавшись съ матерью, а засъвъ въ кабакъ, онъ въжливо посылаетъ ей сладкой водки. Когда онъ и Матреша привлекаютъ мать въ кабакъ, чтобъ, на свободъ, выманить ел позволение продать родную дочь купцу на изнасильничаніе, онъ в'яжливо выставляеть прежде всего сладкой водки и. указывая на мёсто, говорить: "пыжалте, мамынька-съ", и та очень довольна "учливостью". Нашего автора упрекали иные, читавшіе первый актъ, за слишкомъ ужь натуральный мужицей языкъ, утверждая, что онь могь бы быть болже литературнымь. Этой натуральностію языка и мы недовольны; все должно быть художественно. Но, прочтя внимательно. прочтя другой разъ драму, вы невольно согласитесь, что невозможно было

измѣнить языкъ, въ иныхъ ея мѣстахъ, по крайней мѣрѣ, не ослабивъ ея характерности. Это "пыжалте, мамынька-съ" не могло быть измѣнено: вышло бы не такъ подло. И замѣтьте, что эту гадкую, глупую пьющую старуху свою "мамыньку" сынокъ уважаетъ столько же, сколько свою подошву.

Вотъ трагическія слова отца этой семьи, пьющаго старика, про это "пожертвованное покольніе":

Захаръ (сыпивает стакат содии). Пьяницы! Вы таперь подумайте, други: сидить этта фабришный цвлую недвлю за станомъ, ноги-го, руки-то занъмъютъ, въ головъ словно туману напущено! Словно щальные всъ! И виду-то челмчъяго-то нѣтъ! Въ хороминѣ-то духота, стѣны голыя—не глядѣтъ бы! Солнышко въ ино мъсто не заглянетъ! Только и видишь его што по праздникамъ! Ну, други, придетъ этта праздникъ: ты, дѣдъ, писаніе станешь читать, другой въ поле хлѣбъ поглядѣть пойдетъ, аль въ лѣсъ, аль къ пчеламъ, аль съ сусѣдями толковать—земство значитъ, аль сходка, аль о цѣнахъ хлѣбныхь—скажи куда фабришномуто идтитъ? О чемъ ему говорить-то? У него все отмѣряно, да въвѣшено! Развѣ о томъ, что штрафы пишетъ незнамо за што, да провизію отпускаетъ гнилую, да за рублевый чай беретъ два съ полтиной, за ворота не пущаетъ, штобъ провизію у него брали, да штобъ разврату болѣ было! Объ звтомъ развѣ! Ну, значитъ, одна и дорога въ кабакъ! Одинъ разговоръ-отъ о водкѣ да распутствѣ.

Василій. Это точно.

Захаръ. Вы подумайте, други, въдь тоже отдохнуть хоцца! Тоже молодосты! Соберется хороводъ, пъсни, смъхъ,—хожалый разгонить! Ну, всъ гурьбой и въ кабакъ да трахтиры! И пойдутъ толки о дъвкахъ, да кто кого перецьеты! И глянь-ка што творится на фабрикахъ-то! Дъвчонки 12 лътъ полюбовниковъ ищуты шиульники водку хлыщуть что воду! на фабрикъ-то матершинничество, ахальничество—стонъ стоитъ, адъ кромъшний! Дъти отъ большихъ займаются! На пагубу ребятъ своихъ мы туда отдаемъ! Есть-ии хоша одна дъвка безъ распутства, одинъ парень не пьяница—на фабрикахъ-то!?

Но самая характерная изъ всёхъ сценъ этой народной драмы — это третій актъ, мірская сходка. Сильная мысль положена въ этотъ эпизодъ поэмы. Эта сходка — это все, что осталось твердаго и краеугольнаго въ народномъ русскомъ стров, главная исконная связь его и главная будущая надежда его, — и вотъ и эта сходка уже носитъ въ себѣ начало своего разложенія, уже больна въ своемъ внутреннемъ содержаніи! Вы видите, что уже во многомъ—это лишь одна форма, но что внутренній духъ ея, внутренняя вѣковая правда ея пошатнулись — пошатнулись вмѣстѣ съ зашатавшимися людьми.

На этой сходкъ происходить возмутительная неправда: вопреки обычаю и закону, единственнаго сына вдовы (Ивана, героя драмы) отдають въ солдаты вмъсто одного изъ богатой семьи тройниковъ, и, что хуже всего, — это дълается сознательно, съ сознательнымъ неуваженіемъ къ правдъ и обычаю, дълается за вино, за деньги. Тутъ даже и не подкупъ;

подкупъ-бы еще ничего; подкупъ можетъ быть преступленіемъ единичнымъ и исправимымъ. Нътъ, тутъ все почти выходитъ именно изъ сознательнаго неуваженія къ себъ, къ своему-же суду, стало быть и къ собственному бытовому строю своему. Цинизмъ уже въ томъ проявляется, что противъ обычая и древняго правила, въ началѣ сходки, міръ допускаеть попойку: "Съ угарцемъ-то будетъ лучше судить", зубоскаля говорятъ предводители сходки. Половина этихъ собравшихся гражданъ давно уже не върить въ силу мірскаго рівшенія, а стало быть и въ необходимость его; почти считаеть за ненужную форму, которую всегда можно обойти. Можно и должно, вопреки правде и ради первой текущей выгоды. Еще немного пройдеть и вы чувствуете, что умники поновее сочтуть всю эту церемонію за глупость, за одно лишь ненужное бремя, потому что мірской приговоръ, что бы тамъ ни было, всегда состоится такой, какого хочетъ богатый и сильный міровдъ, заправляющій сходкой. Такъ ужь лучше, вмѣсто пустой формалистики, прямо и перейти подъ власть этого міровда. А онъ еще, вдобавокъ, и водкой будетъ поить. Вы видите, что у большинства этихъ самоуправляющихся членовъ даже и предположение утратилось, что ръшение ихъ могло бы быть произнесено вопреки воли сильнаго человъка; всь "ослабьли"; ожиръли сердца; всьмъ хочется сладенькаго, матеріальной выгоды. Всв рабы уже по существу своему и даже представить не могуть себъ, какъ это можно ръшить для правды, а не для собственной выгоды. Молодое покольніе туть присутствуєть и смотрить на діло отдовь не только безь уваженія, не только съ насмішкою, но какь на устарълую дичь, именно какъ на глупую, ненужную форму, которал и держится-то всего лишь упрямствомъ двухъ-трехъ глупыхъ стариковъ, которыхъ, вдобавокъ, всегда купить можно. Такъ стоитъ и такъ ведетъ себя на сходкъ Степанъ, тотъ испитой, плюгавый, пропившійся паренекъ, который потомъ продаетъ сестру свою. Всѣ эти эпизоды мірской сходки удались автору. И главное, Степанъ почти правъ въ томъ, что не только не понимаетъ ничего въ мірской сходкѣ, но что и нужнымъ не считаетъ ее понимать. Не могъ же онъ не видъть, что на сходку уже допущено постороннее вліяніе купчишки, который положиль себъ—погубить Ваньку и отбить у него д'явку-нев'ясту. Міръ выпиль его вино и допустиль куп-чишкина прикащика сказать себ'я вслухъ, что безъ него, безъ купца-фабриканта, который фабричной работой имъ хлъбъ даетъ, "вся бы волость ваша по папертямъ церковнимъ нищенствовала, и что если приговорятъ по его, то за это его степенство, купецъ, много штрафовъ народу проститъ". Дъло, разумъется, разръшается въ пользу купца и Ваньку отдаютъ въ солдаты.

Туть на сходкъ (весьма разнообразной лицами и характерами) являются два почти трагическія лица; одинь — Наумъ Егоровъ, старикъ, уже двадцать лёть сидящій на первомъ мёстё на сходке и заправляющій ею, и Степанида, мать Ивана. Наумъ Егорычъ — старикъ разумный, твердый, честный, съ высокой душой. На мірской приговорь онъ смотрить съ высшей точки. Для него это не просто сходка домохозяевъ въ такомъ-то сель; ньть, чувствомь онь возвысился до понятія самаго широкаго: приговорь хотя-бы только сходки села его, — для него какъ-бы часть приговора всей крестьянской Россіи, которая лишь міромъ и его приговоромъ вся держится и стоить. Но, увы, онъ слишкомъ разумень и не можеть не видъть наступившаго мірскаго шатанія и куда съ нъкотораго времени мірь потянулъ. Неправда, злодейства, конечно, бывали и на прежнихъ сходкахъ, драдцать лютъ назадъ; но неуваженія къ сходив самихъ членовъ ея, неуваженія къ собственному ділу — не было, по крайней мірь, не возводимо было въ принципъ. Дълали подлое, но знали что дълаютъ подлое, а что есть хорошее; теперь-же не върують въ хорошее и даже въ необходимость его. Но всетаки Наумъ, этотъ своего рода последній Могиканъ, продолжаетъ върить въ правду мірскую во что бы то ни стало, чуть не насильно, — и въ этомъ трагизмъ его. Онъ — формалистъ; чувствуя, что содержаніе ускользаеть, онь стоить темь крепче за форму. Видя, что міръ пьянъ, онъ попросилъ было отложить сходку, но когда закричали, что съ "угарцемъ лучше судить" — онъ покоряется: "міръ ръшилъ, противъ міра нельзя идти". Онъ слишкомъ хорошо и съ страданіемъ понимаеть про себя, что въ сущности наемный ихъ писаришка, Леванидъ Игнатьичь, значить все и что купцовь прикащикь какь прикажеть сходкв ръшить, такъ она и ръшитъ. Но старикъ все еще, пока время, хоть насильно да обманываеть себя; онъ прогоняеть Леванида съ перваго мъста и, какъ предсъдатель сходки, читаетъ прикащику наставление за невъжливыя слова его противъ міра.

За Ваньку поднимается нёсколько правдивых голосовъ, хвалять его, говорятъ, что парень хорошій, толковый, міру нужный, что такого-бы приберечь, и вотъ вдругъ, между другими, раздается голосъ одной старой, хмѣльной головы: "Ну, онъ лучше всѣхъ — во его и въ рекруты! "Это уже насмѣшка надъ правдой сознательная, щегольство неправдой, игра... Самъ надъ собою шутитъ судья, да еще въ такомъ дѣлѣ, какъ судьба человѣческая! Наумъ слышитъ и, конечно, понимаетъ, что кончается его "міръ". Тутъ стоитъ мать Ивана. Это баба еще не старая, сильная, гордая. Давно уже осталась она молодой вдовой. Какъ вдову, ее притѣснали, ее міръ обижалъ. Но она выдержала все: поправила домишко, подняла своего

единственнаго ненагляднаго Ваню на радость, на утъху себъ и вотъслушаеть теперь, какъ міръ отнимаеть у нея послёднюю надежду, послёднюю радость ел, сына. Наумъ Егорычъ, предчувствуя хмёльное, буявое ръшение міра, говоритъ поскоръй Степанидъ: "Эхма, а дълать неча! Міръсила! Проси, Степанида, проси міръ-отъ! " Но та не хочетъ просить. Та строитиво укоряетъ міръ въ неправді, въ подкупі, въ пьяномъ рівшенін, въ зависти къ ен Ванъ. "Ты, Степанида, хуже міръ-отъ злобишь!" тревожно восклицаетъ Наумъ. "Аль ты думаешь, Наумъ Егорычъ, отвъчаетъ ему Степанида, кали-бъ я видъла, што тутъ законъ да совъстьтуть водка! Кали-бъ я знала, што туть умолить можно, да я колени свои стерла-бы о сырую землю, поль-отъ вымыла-бъ въ избъ слезьми своими, голову-бъ расшибла-бъ, міру кланяючись! Да тутъ не упросишь, не умолишь! Разъ ты не видишь, - тутъ все подстроено да подлажено! Сгубять они, вороны, яснаго сокола, заклюють! За водку продаете вы душито свои-во кому вы молитесь-водкв! Кто больше поднесь-тоть васъ и купилъ. Обидълъ вишь ты, Ваня, купчину, а иль вы не знаете, што купчина-то пьяный лёзъ порочить невёсту Ванюхину! Да вы эвто знасте! Водка-то купчины хороша! Страмники вы, кровопивцы, и то въ вину поставили, что сироту безпріютнаго во дворъ взяла! Да не быть по вашему! Не быть! Посредственникъ Ванюшу знаеть — въ обиду не дастъ! " (быстро уходитъ).

Эта гордая женщина—одно изъ очень удавшихся нашему поэту лицо. Какъ хотите, господа, а это сильное мѣсто. Это, конечно, русская деревня, а лицо — простая баба, которая грамотно и говорить не умѣетъ, но, ей Богу, этотъ менологъ о стертыхъ колѣнкахъ, "если-бъ тутъ умолить было можно"—стоитъ многихъ высокихъ мѣстъ въ иныхъ трагедіяхъ въ этомъ родѣ. Тутъ нѣтъ классическихъ фразъ, красиваго языка, бѣдаго покрывала, черныхъ горящихъ глазъ Рашели, но, увѣряю васъ, если-бъ у насъ была наша Рашель, вы содрогнулись-бы въ театрѣ отъ этой сцены материнскаго проклятія мірскому суду, отъ всей этой неприкрашенной правды ел. Сцена кончается многозначительнымъ движеніемъ—бѣгствомъ за правдой къ "посредственнику", съ жалобой ему на мірской приговоръ, а это тяжелое пророчество.

Указывать далѣе на всѣ лучшія сцены этого произведенія почти излишне. Но не могу не подѣлиться впечатлѣніемъ и прямо скажу: рѣдко что читаль я сильнѣе и трагичнѣе финала четвертаго акта.

Жертва, запроданная матерью и братомъ купцу, уже опоена зельемъ и заснула въ безчувствіи на печи. Матреша, эта невинная преступница, лъзетъ на печь поглядъть и, почти съ радостью, почти убъжденная, что

теперь осчастливила Машу, возвѣщаетъ купчишкѣ: "Готова! Не пошевельнется хоть на куски изрѣжь! "Писаришка Леванидъ, товарищъ купчишки, встаетъ и уходитъ: "Жизнь вамъ, купцамъ-то! "говоритъ онъ завистливо. И вотъ купчишка, передъ тѣмъ какъ лѣзть къ своей жертвѣ, приходитъ въ какой-то поэтическій панось: "Потому мы теперь сила! "восклицаетъ онъ плотоядно-пророчески. "Што хотимъ, то и могимъ сдѣлать! Если таперь купецъ чево вздумалъ—то и сдѣлалъ—потому сила! "— "Сила—чаго и толковать! "поддакиваетъ братъ жертвы. Затѣмъ лишніе выходятъ изъ избы, негодяй лѣзетъ къ Машѣ, а пьяная мать, продавшая свою невинную дочь, невѣсту несчастнаго Вани, въ пьяномъ безчувствіи тутъ же валится на полъ и засыпаетъ въ ногахъ пьянаго безъ просыпу отца этого счастливаго семейства... "Пить до дна — не видать добра! "

Не указываю на всё эти поражающія своєю дальнійшею правдой черты ужасной картины, — на этихъ преступниковъ, почти не понимающихъ своего преступленія; на понимающихъ, но уже не иміющихъ права проклясть его, какъ пьяный отець семьи, наприміръ, которому дочь трагически бросаеть въ глаза обвиненіе и дочернее своє проклятіе... Есть черты чрезвычайно тонко заміченныя: эта очнувшаяся Маша, въ первыя минуты хотівшая убить себя, надіваеть однако оставленный ей у матери купчишкой шелковый сарафань, но надіваеть изъ злорадства, для мученія, для того, чтобъ истерзать себя еще больше: "воть, дескать, сама теперь потаскухой стала!" Вотъ разговоръ "невинной" матери и "невинной" Матреши на другой день послів бізды:

Матрешка (входить). Здорово, тетка Арина! Што у васъ туть двется? Вчера-

то я, признаться, и побоядась придти-то къ вамъ!

Арина. И-и-и, дъвынька, что страховь-отъ натеривлись! Страсти! Какъ по утру-то узнала дъвка, схватила ножъ, да насъ-то маненько не переръзала, а потомъ себя! Ужъ насилу, насилу мы съ ней сладили! Степку таперь на глаза не пущаетъ!

Матрешка. Сказываль онь мив!

Арина. Ну, къ вечеру-то, знашь, отпустило ее,—стала она таперь словно камень! Богь, говорить, меня, говорить, наказаль за Матрешку, таперь—говорить—сама такажь! Нонь, дывынька, дала я ей сарахвань-оть, што Силантій Савельнчъ у тебя ей-то купиль, она надыла,— Матрешкой, говорить, стала, ее и сарахвань надыть! Во што!

Матрешка. Гдв-жь она таперь?

Арина. И-н-н, дъвынька, уйдеть въ сарай, зароется въ солому, да ничкомъ и лежить!

Матрешка. Какъ бы рукъ на себя не наложила съ горяча-то?

Но жертва не наложила на себя рукъ: "Страшно стало" потомъ-то, говоритъ она сама. Нашъ поэтъ богатъ психологическимъ знаніемъ народа. . Вотъ и Ваня, являющійся внезапно отъ посредника, къ которому на сутки отлучился. Поэтъ не пощадилъ своего героя, для реальной правды: Иванъ

въ первое мгновеніе, въ бестіальной ярости, обвиняеть одну Машу, онъ несправедливъ и отвратителенъ, но, понявъ, наконецъ, какъ было дѣло, онъ какъ бы невольно предложилъ было Машѣ идти за него и такъ. Но автору слишкомъ хорошо извѣстно, что въ нашемъ народномъ быту это почти немыслимо, если только дѣло носитъ честный характеръ. Обезчещенная дѣвушка, хоть и обманомъ, хоть и безъ вины, считается всетаки уже нечистою, если не совсѣмъ безчестною. Да и сама Маша горда: "Не марайся объ меня, Ваня! " кричитъ она, "уйди! " "Прощай, Ваня! " и затѣмъ, въ послѣднемъ монологѣ, быстро подходитъ къ столу, наливаетъ стаканъ водки, обводитъ всѣхъ горячимъ взглядомъ и съ отчаяннымъ, злорадостнымъ вывертомъ кричитъ:

"Ну, что же пріуныли? Радуйтесь, ваше дёло! Матушка! батюшка! пить давайте, гулять! Не одинь ты, батюшка, будешь по кабакамь-то шляться! Сь дочкой! Скучно, матушка, пить одной-то было, вдвоемь теперь, съ дочкой! Заливай вино! Потопи ты мое горе, мою совъсть!"

И подносить стакань въ губамъ. Темъ кончается драма.

Не говорю, что туть совсёмь нёть ошибокь; но въ этомъ произведеніи такъ много истинныхъ достоинствъ, что ошибки эти почти ничтожны. Напримарь, тонь Маши въ монолога четвертаго акта, который заканчиваеть она прелестнымь, высокимь душевнымь движениемь: "теперь легко таково стало! "-Этотъ тонъ немного ужь слишкомъ пъвучъ. Правда, это почти не монологъ, а дума, чувство, — тѣ самыя думы и чувства, подъ вліяніемъ которыхъ у русскихъ людей, съ сердцемъ и поэзіей, сложились и вев ижени русскаго народа. Поэтому и дума Маши, по существу въ высшей степени върная и натуральная, могла выдти въ формъ своей нъсколько какъ бы лиричною. Но у искусства есть предёлы и правила, и монологъ могъ бы быть покороче. Можетъ быть, не совсёмъ вёренъ и тонъ Маши въ концѣ драмы, уже послѣ катастрофы: лучше было бы, еслибъ она говорила капельку менѣе. Ужасныя слова ея отцу гораздо бы сильнѣе выдались, еслибь тоже были покороче и не такъ пѣвучи. Но все это поправимо, авторъ очень можетъ исправить это во второмъ изданіи и, новторяемъ, сравнительно съ безспорными достоинствами его произведенія, все это почти мелочи. Хорошо еще, еслибъ авторъ выбросилъ изъ своей драмы совсёмъ появление въ конце ся (и вовсе ненужное) добродетельнаго старика-фабриканта, толкующаго чуть-ли не о нашихъ "долгахъ народу". По-явленіе его тёмъ болёе нелъпо, что это тотъ самый фабрикантъ, который закабалиль весь окрестный людь, замучиль произвольными штрафами и

кормить работниковь гнилою пищею. Наконець, самь хозяинь дома, Захарь, вышель нёсколько неясень. Вь собственномь объяснение его, отчего онъ запиль—есть какъ-бы какая-то фальшь, что-то необъясненное и натянутое; межь тёмъ дёло могло быть выставлено гораздо проще и натуральнёв.

Впрочемъ, это только мое мнѣніе и я могу ошибиться, но увѣренъ, что не ошибаюсь въ твердыхъ достоинствахъ этого серьезнаго произведенія. Мнѣ слишкомъ пріятно было подѣлиться моимъ впечатлѣніемъ съ читателями. Серьезнѣе ничего, по крайней мѣрѣ, не появилось въ нашей литературѣ за послѣднее и, можетъ быть, довольно длинное время...

### XIII.

## Маленькія картинки.

1.

Лъто, каникулы; пыль и жаръ, жаръ и пыль. Тяжело оставаться въ городъ. Всъ разъъхались. На дняхъ принялся-было за перечитываніе накопившихся въ редакціи рукописей... Но о рукописяхъ послъ, хотя о нихъ есть что сказать. Хочется воздуху, воли, свободы; но вмъсто воздуха и свободы бродишь одинъ бевъ цъли по засыпаннымъ пескомъ и известкой улицамъ и чувствуещь себя какъ бы къмъ-то обиженнымъ — право, ощущеніе какъ-будто похожее! Извъстно, что половина горя долой, лишь бы подыскать кого нибудь виноватаго въ немъ передъ вами, и тъмъ досадить, если подыскать ръшительно некого...

На дняхъ переходилъ Невскій проспектъ съ солнечной стороны на тъневую. Извъстно, что Невскій проспектъ переходишь всегда съ осторожностью, не то мигомъ раздавятъ, — давируешь, присматриваешься, улучаешь минуту, прежде чъмъ пуститься въ опасный путь, и ждешь, чтобы хоть капельку расчистилось отъ несущихся одинъ за другимъ, въ два или три ряда, экипажей. Зимой, за два, за три дня передъ Рождествомъ, напримъръ, переходить особенно интересно: сильно рискуете, особенно если бълый морозный туманъ съ разсвъта опустится на городъ, такъ что въ трехъ шагахъ едва различаешь прохожаго. Вотъ проскользнулъ кое-какъ мимо первыхъ рядовъ каретъ и извозчиковъ, несущихся въ сторону Полицейскаго моста, и радуешься, что уже не боишься ихъ: топотъ и грохотъ и сиплые окрики кучеровъ остались за вами, но однако и некогда радоваться: вы только достигли середины опаснаго перехода, а дальше — рискъ и полная неизвъстность. Вы быстро и тревожно осматри-

<sup>\*) № 29 &</sup>quot;Гражданина" 1873 г.

ваетесь и на-скоро придумываете, какъ бы проскользнуть и мимо втораго ряда экипажей, несущихся уже въ сторону Аничкова моста. Но чувствуете, что и думать ужь некогда и къ тому же этотъ адскій туманъ; слышны дишь топоть и крики, а видно кругомъ лишь на сажень. И воть вдругь. внезапно раздаются изъ тумана быстрые, частые, сильно приближающіеся твердые звуки, страшные и злов'ящіе въ эту минуту, очень похожіе на то, какъ если бы шесть или семь человъкъ съчками рубили въ чанъ капусту. "Куда діваться? Впередъ или назадь? Успіво иль нівть?" И благо вамъ, что остались: изъ тумана, на разстоянии лишь одного шагу отъ вась вдругъ вырёзывается сёрая морда жарко-дышущаго рысака, бёшено несущагося со скоростію жельзнодорожнаго курьерскаго повзда: пвна на удилахъ, дуга на отлетъ, возжи натянуты, а красивыя сильныя ноги съ каждымъ взмахомъ быстро, ровно и твердо отмъривають по сажени. Одинъ мигъ, отчаянный окрикъ кучера и — все мелькнуло и пролетьло изъ тумана въ туманъ, и потомъ, и рубка, и крики — все исчезло опять, какъ видъніе. Подлинно петербургское видъніе! Вы креститесь и, уже почти презирая второй рядъ экипажей, такъ пугавшій вась за минуту, быстро достигаете желаннаго тротуара еще весь дрожа отъ перенесеннаго впечатявнія и, — странно, — ощущая въ то же время неизвёстно почему и какое-то отъ него удовольствие, и вовсе не потому, что избъгли опасности, а именно потому, что ей подвергались. Удовольствие ретроградное, я не спорю, и къ тому же въ нашъ въкъ безполезное, тъмъ болъе, что надо бы было, напротивъ, протестовать, а не ощущать удовольствіе, ибо рысакъ въ высшей степени не либераленъ, напоминаетъ гусара или кутящаго купчика, а, стало быть, неравенство, нахальство, la tyrannie и т. д. Знаю и не спорю, но теперь я хочу лишь докончить. Итакъ, на дняхъ, съ привычною зимнею осторожностью, сталь-было я переходить черезъ Невскій проспекть и вдругь, очнувшись отъ задумчивости, въ удивленіи остановился на самой серединъ перехода: никого-то нътъ, ни одного экипажа, хоть бы какія нибудь дребезжащія извощичьи дрожки! М'ясто пусто сажень на пятьдесять въ объ стороны, коть остановитесь разсуждать съ пріятелемъ о русской литературф — до того безопасно! Даже обидно. Когда это бывало?

Пыль и жаръ, удивительные запахи, взрытая мостовая и перестраивающеся дома. Все больше отдёлывають фасады со стараго на новое, для шику, для характеристики. Удивительна мнѣ эта архитектура нашего времени. Да и вообще архитектура всего Петербурга чрезвычайно характеристична и оригинальна и всегда поражала меня, — именно тѣмъ, что выражаетъ всю его безхарактерность и безличность за все время существо-

ванія. Характернаго въ положительномъ смысль, своего собственнаго, въ немъ развѣ только вотъ эти деревянныя, гнилыя домишки, еще уцѣлѣвшія даже на самыхъ блестящихъ улицахъ, рядомъ съ громаднъйшими домами, и вдругъ поражающія вашъ взглядь словно куча дровъ возлів мраморнаго палацио. Что же касается до палацио, то въ нихъ-то именно и отражается вся безхарактерность идеи, вся отрицательность сущности петербургскаго періода, съ самаго начала его до конца. Въ этомъ смыслъ нътъ такого города, какъ онъ; въ архитектурномъ смыслъ онъ отражение всёхъ архитектуръ въ мірѣ, всёхъ періодовъ и модъ; все постепенно заимствовано и все по своему перековеркано. Въ этихъ зданіяхъ, какъ по книгъ, прочтете всъ наплывы всъхъ идей и идеекъ, правильно или внезапно залетавшихъ къ намъ изъ Европы и постепенно насъ одолввавшихъ и полонившихъ. Вотъ безхарактерная архитектура церквей прошлаго стольтія, а воть и эпоха возрожденія и отысканный, будто бы, архитекторомъ Тономъ, въ прошлое царствованіе, типъ древняго византійскаго стиля. Воть затемь несколько зданій — больниць, институтовь и даже дворцовъ, первыхъ и десятыхъ годовъ нашего столетія, -- это стиль времени Наполеона перваго — огромно, псевдо-величественно и скучно до невъроятности, что-то натянутое и придуманное тогда нарочно, вмъстъ съ пчелами на наполеоновской порфиръ, для выраженія величія вновь наступившей тогда эпохи и неслыханной династіи, претендовавшей на безконечность. Воть потомъ дома, или почти дворцы иныхъ нашихъ дворянскихъ фамилій, но гораздо позднівищаго времени. Это ужь на манеръ иныхъ итальянскихъ палаццо или не совсъмъ чистый французскій стиль до-революціонной эпохи. Но тамъ, въ венеціанскихъ или римскихъ палаццо, отжили или еще отживають жизнь свою цёлыя поколёнія древнихъ фамилій, одно за другимъ, въ теченіи стольтій. У насъ же поставили наши палаццо всего только въ прошлое царствованіе, но тоже, кажется, съ претензіей на стольтія: слишкомъ ужь крыпкимъ и ободрительнымъ казался установившійся тогдашній порядокъ вещей, и въ появленіи этихъ палаццо какъ бы выразилась вся въра въ него: тоже въка собирались прожить. Пришлось, однако же, все это почти наканунъ крымской войны, а потомъ и освобожденія крестьянъ... Мий очень грустно будеть, если когда нибудь на этихъ палаццо прочту вывъску трактира съ увеселительнымъ садомъ или французскаго отеля для прівзжающихъ. И, наконецъ, — вотъ архитектура современной, огромной гостинницы — это уже дёловитость, американизмъ, сотни нумеровъ, огромное промышленное предпріятіє: тотчась же видно, что и у насъ явились желёзныя дороги и мы вдругь очутились дёловыми людьми. А теперь, а теперь...

право не знаешь, какъ и опредълить теперешнюю нашу архитектуру. Тутъ какая-то безалаберщина, совершенно, впрочемъ, соотвътствующая безалаберности настоящей минуты. Это — множество чрезвычайно высокихъ (первое дъло высокихъ) домовъ подъ жильцовъ, чрезвычайно, говорятъ, тонкостънныхъ и скупо-выстроенныхъ, съ изумительною архитектурою фасадовъ: тутъ и Растрелли, тутъ и позднъйшее рококо, дожевскіе балконы и окна, непремънно оль-де-бёфы и непремънно пять этажей и все это въ одномъ и томъ же фасадъ. "Дожевское-то окно ты мнъ, братецъ, поставь неотмънно, потому что чъмъ я хуже какого нибудь ихняго голоштаннаго дожа; ну, а пять-то этажей ты мнъ всетаки выведи жильцовъ пускать; окно — окномъ, а этажи чтобы этажами; не могу же я изъза игрушекъ всего нашего капиталу ръшиться". Впрочемъ, я не петербургскій фельетонистъ и не объ томъ совсъмъ заговорилъ. Началъ объ редакціонныхъ рукописяхъ, а свелъ на чужое дъло.

2.

Пыль и жаръ. Говорятъ, для оставшихся въ Петербургъ открыто иъсколько садовъ и увеселительныхъ заведеній, гдв можно "подышать" сввжимъ воздухомъ. Не внаю, есть-ли тамъ чёмъ подышать, но я нигдене не быль. Въ Петербургъ лучше, душнъе, грустиъе. Ходишь, соверцаешь, одинъ-одинешенекъ — это лучше, чъмъ свъжий воздухъ увеселительныхъ петербургскихъ садовъ. Къ тому же и въ городъ открылось вдругъ множество садовъ, тамъ, гдъ ихъ вовсе не подозръвали. Почти на каждой улицъ встрътите теперь, при входъ въ какія нибудь ворота, иногда заваленныя известкой и кирпичемъ, надпись: "входъ въ садъ трактира". Тамъ, на дворъ, гдъ нибудь передъ старымъ флигелькомъ, лътъ сорокъ назадъ, отгороженъ какой нибудь полисадникъ, шаговъ десяти длиною и ияти шириною; ну, вотъ, это-то и есть теперь "садъ трактира". Скажите, отчего въ Петербургъ гораздо грустиве по воскресеньямъ, чъмъ въ будни? Отъ водки? Отъ пьянства? Оттого, что пьяные мужики валяются и сиять на Невскомъ проспектъ среди бълаго... вечера, какъ я самъ это видълъ! Не думаю. Гуляки изъ рабочаго люда миъ не мъщають и я къ нимъ, оставшись теперь въ Петербургъ, совсъмъ привыкъ, хотя прежде теривть не могь, даже до ненависти. Они ходять по праздникамь пьяные, иногда толпами, давять и натыкаются на людей --- не отъ буянства, а такъ, потому что пьяному нельзя не натыкаться и не давить; сквернословять вслухь, не смотря на цёлыя толиы дётей и женщинь, мимо ко-

торыхъ проходять — не отъ нахальства, а такъ, потому что пьяному и нельзя имъть другаго языка кромъ сквернословнаго. Именно это языкъ. прим наикр. и вр этомр обранися недавно, изыкр самый отобный и оритинальный, самый приспособленный къ пьяному или даже лишь къ хмедьному состоянію, такъ что онъ совершенно не могъ явиться, и еслибъ его совсемъ не было—il faudrait l'inventer. Я вовсе не шутя говорю. Разсудите: извъстно, что въ хмълю, первымъ дъломъ, связанъ и туго верочается языкъ во рту, наплывъ же мыслей и ощущеній у хивльнаго, пли у всякаго, не какъ стелька пьянаго человъка почти удесятеряется. А потому естественно требуется, чтобы быль отыскань такой языкь, который могъ бы удовлетворять. этимъ обоимъ, противоположнымъ другъ другу состояніямъ. Языкъ этотъ уже споконъ въку отысканъ и принятъ во всей Руси. Это просто за просто название одного нелексиконнаго существительнаго, такъ что весь этотъ языкъ состоитъ изъ одного только слова. чрезвычайно удобно-произносимаго. Однажды въ воскресенье, уже къ ночи. мий пришлось пройти шаговъ съ пятнадцать рядомъ съ толпой шестерыхъ пьяныхъ мастеровыхъ и я вдругъ убъдился, что можно выразить всъ мысли, ощущенія и даже цёлыя глубокія разсужденія однимъ лишь названіемь этого существительнаго, до крайности къ тому же немногосложнаго. Вотъ одинъ парень ръзко и энергически произносить это существительное, чтобы выразить объ чемъ-то, объ чемъ раньше у нихъ общая ръчь зашла, свое самое презрительное отрицание. Другой въ отвъть ему повторяеть это же самое существительное, но совсёмъ уже въ другомъ тоне и смыслу, — именно въ смыслу полнаго сомнунія въ правдивости отрицанія перваго пария. Третій вдругь приходить въ негодованіе противъ перваго пария, рёзко и азартно ввязывается въ разговоръ и кричитъ ему то же самое существительное, но въ смыслъ уже брани и ругательства. Тутъ ввязывается опять второй парень въ негодовании на третьяго, на обидчика, и останавливаеть его въ такомъ смысле, "что, дескать, чтожь ты такъ, парень, влетёль? Мы разсуждали спокойно, а ты откуда взялся—лезешь Фильку ругать! " И воть, всю эту мысль онъ проговориль темъ же самымь однимь заповъднымь словомь, тъмь же крайне односложнымь названіемъ одного предмета, разв'є только что подняль руку и взяль третьяго пария за плечо. Но вотъ вдругъ четвертый паренекъ, самый молодой изъ всей партіи, досель молчавшій, должно быть вдругь отыскавь разрьшеніе первоначальнаго затрудненія, изъ за котораго вышель споръ, въ восторгъ, приподымая руку кричитъ... Эврика, вы думаете? Нашелъ, нашель? Нъть, совствь не эврика и не нашель; онъ повторяеть лишь то же самое нелексиконное существительное, одно только слово, всего одно слово,

но только съ восторгомъ, съ визгомъ упоенія и, кажется, слишкомъ ужь сильнымъ, потому что шестому, угрюмому и самому старшему парню это не "показалось" и онъ мигомъ осаживаетъ молокососный восторгъ паренька, обращаясь къ нему, и повторяя угрюмымъ и назидательнымъ басомъ... да все то же самое запрещенное при дамахъ существительное, что, впрочемъ, ясно и точно обозначало: "чего орешь, глотку дерешь! "И такъ не проговоря ни единаго другаго слова, они повторили это одно только излюбленное ими словечко шесть разъ кряду, одинъ за другимъ, и поняли другъ друга вполнъ. Это фактъ, которому я былъ свидътелемъ. Помилуйте! закричалъ я имъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего (я былъ въ самой серединъ толпы) всего только десять шаговъ прошли, а шесть разъ (имя рекъ) повторили! Въдь это срамежъ! Ну, не стидно-ли вамъ?

Всѣ вдругъ на меня уставились, какъ смотрятъ на нѣчто совсѣмъ неожиданное и на мигъ замолчали; я думалъ выругаютъ, но не выругали, а только молоденькій паренекъ, пройдя уже шаговъ десять, вдругъ повернулся ко мнѣ и на ходу закричалъ:

— А ты что-же самъ-то семой разъ *его* поминаешь, коли на насъ шесть разовъ насчиталъ?

Раздался взрывъ хохота и партія прошла, уже не безпокоясь болье обо мнв.

3.

Нѣтъ, я не про этихъ гулякъ говорю, и не отъ нихъ мнѣ такъ особенно грустно по воскресеньямъ. Я недавно съ большимъ удивленіемъ открылъ, что есть въ Петербургѣ мужики, мѣщане и мастеровые совершенно трезвые, совсѣмъ ничего не "употребляющіе" даже и по воскресеньямъ; и не это собственно меня удивило, а то, что ихъ несравненно, кажется, больше, чѣмъ я предполагалъ до сихъ поръ. Ну, вотъ на этихъ-то мнѣ смотрѣть еще грустнѣе, чѣмъ на пьяныхъ гулякъ, и не то, чтобъ отъ состраданія къ нимъ; вовсе нѣтъ и причины имъ страдать; а такъ приходитъ въ голову все какая-то странная мысль... По воскресеньямъ къ вечеру (по буднямъ ихъ совсѣмъ не видать) очень много этого, всю недѣлю занятаго работою, но совершенно трезваго люда выходитъ на улицы. Выходитъ именно погулять. Я замѣтилъ, что на Невскій они никогда не заходятъ, а такъ—все больше прохаживаются около своихъ же домовъ, или идутъ "прохладно", возвращаясь съ семействами откудова нибудь изъ гостей. (Семейныхъ мастеровыхъ тоже, кажется, очень въ Петербургъ много). Идутъ

они степенно и съ ужасно серьезными лицами, точно и не на прогулкъ, очень изло разговаривая другъ съ другомъ, особенно мужья съ женами, почти совсъмъ молча, но всегда разодътые по праздничному. Наряды илохи и стары, на женщинахъ пестры, но все вычищено и вымыто къ празднику, нарочно, можетъ быть, къ этому часу. Есть которые и въ русскихъ платьяхъ, но много и въ нъмецкихъ и бръющихъ бороду. Досаднъе всего, что они, кажется, дъйствительно и серьезно воображаютъ, что этакъ прохаживаясь доставляютъ себъ несомнънное воскресное удовольствіе. Ну, какое бы, кажется, удовольствіе на этой широкой, оголенной, пыльной улицъ, пыльной еще послъ заката солеца? То-то и есть, что имъ и это кажется раемъ; всякому, значитъ, свое.

Очень часто они съ дътьми; дътей тоже очень много въ Петербургъ. а еще говорять, что они въ немъ ужасно какъ мруть. Всё эти дёти, какъ я замътиль, большею частью всегда почти маленькія, перваго возраста, едва ходять или совсемь еще не умеють ходить; не потому-ли и такъ иало детей постарше, что не доживають и умирають? Воть замёчаю въ толив одинокаго мастероваго, но съ ребенкомъ, съ мальчикомъ, -- одинокіе оба и видъ у нихъ у обоихъ такой одинскій. Мастеровому дётъ трилцать, испитое и нездоровое лицо. Онъ нарядился по праздничному: нъмецкій сюртукъ, истертый по швамъ, потертыя пуговицы и сильно засалившійся воротникъ сюртука; цанталоны "случайные", изъ третьихъ рукъ съ толкучаго рынка, но все вычищено по возможности. Каленкоровая манишка и галстухъ, шляпа цилиндръ, очень смятая, бороду брветъ. Должно быть где нибудь въ слесарной или чемъ нибудь въ типографіи. Выраженіе лица мрачно-угрюмое, задумчивое, жесткое, почти влое. Ребенка онъ держить за руку, и тотъ колыхается за нимъ, кое-какъ перекачиваясь. Это мальчикъ лётъ двухъ съ небольшимъ, очень слабенькій, очень блёдненькій, но одёть въ кафтанчикь, въ сапожкахь съ красной оторочкой и съ навлинымъ перышкомъ на шлянъ. Онъ усталъ; отецъ ему что-то сказалъ, можетъ быть, просто сказалъ, а вышло, что какъ будто прикрикнулъ. Мальчикъ притихъ. Но прошли еще шаговъ пять и отецъ нагнулся, бережно подняль ребенка, взяль на руки и понесъ. Тотъ привычно и довърчиво прильнулъ къ нему, обхватилъ его за шею правой ручкой и съ дътскимъ удивленіемъ сталъ пристально смотръть на меня: "Чего, де-скать, я иду за ними и такъ смотрю?" Я кивнулъ было ему головой и улыбнулся, но онъ нахмуриль бровки и еще кръпче ухватился за отцовскую шею. Друзья, должно быть, оба больше.

Я люблю, бродя по улицамъ, присматриваться къ инымъ совсемъ незнакомымъ прохожимъ, изучать ихъ лица и угадывать: кто они, какъ

живуть, чёмь занимаются и что особенно ихъ въ эту минуту интересуеть. Про мастероваго съ мальчикомъ мив пришло тогда въ голову, что у него, всего только съ месяцъ тому, умерла жена и почему-то непременно отъ чахотки. За сироткой-мальчикомъ (отецъ всю недвлю работаетъ въ мастерской) пока присматриваетъ какая нибудь старушенка въ подвальномъ этажь, гдь они нанимають наморку, а можеть быть всего только уголь. Теперь же, въ воскресенье, вдовецъ съ сыномъ ходили куда нибудь далеко на Выборгскую, къ какой нибудь единственной оставшейся родственницъ, всего върнъе къ сестръ покойницы, къ которой не очень-то часто ходили прежде и которая замужемь за какимъ нибудь унтеръ-офицеромъ съ нашивкой и живетъ непремънно въ какомъ нибудь огромнъйшемъ казенномъ дом'в и тоже въ подвальномъ этаж'в, но особнячкомъ. Та, можетъ быть, повздыхала о покойниць, но не очень; вдовець, навърно, тоже не очень вздыхалъ во время визита, но все время быль утрюмь, говориль редко и мало, непремънно свернулъ на какой нибудь дъловой, спеціальный пункть, но и о немъ скоро пересталь говорить. Должно быть поставили самоваръ, выпили въ прикуску чайку. Мальчикъ все время сидълъ на лавкъ въ углу, хмурился и дичился, а подъ конецъ задремалъ. И тетка и мужъ ея мало обращали на него вниманія, но молочка съ хлебцемъ, наконецъ-таки, дали, причемъ хозяинъ унтеръ-офицеръ, до сихъ поръ не обращавшій на него никакого вниманія, что нибудь съостриль про ребенка въ виде ласки, но что нибудь очень соленое и неудобное, и самъ (одинъ впрочемъ) тому разсменяся, а вдовецъ, напротивъ, именно въ эту минуту строго и неизвъстно за что прикрикнулъ на мальчика, вслъдствие чего тому немедленно захотълось аа и тутъ отецъ уже безъ крику и съ серьезнымъ видомъ вынесъ его на минутку изъ комнаты... Простились также угрюмо и чинно, какъ и разговоръ вели, съ соблюдениемъ всъхъ въжливостей и приличій. Отецъ сгребъ на руки мальчика и понесъ домой, съ Выборгской на Литейную. Завтра опять въ мастерскую, а мальчикъ къ старуменкъ. И вотъ ходишь-ходишь и все этакія пустыя картинки и придумываешь для своего развлеченія. Никакого въ этомъ нётъ толку и "ничего поучительнаго нельзя извлечь ". Оттого и береть хандра по воскресеньямъ, въ каникулы, на пыльныхъ и угрюмыхъ петербургскихъ улицахъ. Что, не приходило вамъ въ голову, что въ Петербургъ угрюмыя улицы? Мнв кажется, это самый угрюмый городь, какой только можеть быть на свътъ!

Правда, и въ будни выносять дѣтей во множествѣ, но по воскресеньямъ къ вечеру ихъ является на улицахъ чуть не вдесятеро болѣе. Какія все испитыя, какія блѣдныя, худосочныя, малокровныя и какія у дневникъ писателя. нихъ угрюмыя личики, особенно у тёхъ, которыя еще на рукахъ; а тё, которыя уже ходятъ — всё съ кривыми ножками и всё на ходу сильно колыхаются изъ стороны въ сторону. Почти всё, впрочемъ, тщательно пріодёты. Но, Боже мой, ребенокъ что цвётокъ, что листокъ завязавнійся весною на дерев'є; ему надо св'єту, воздуху, воли, св'єжей пищи, и вотъ, вм'єсто всего этого, душный подвалъ съ какимъ нибудь кваснымъ или капустнымъ запахомъ, страшное зловоніе по ночамъ, нездоровая пища, тараканы и блохи, сырость, влага, текущая со ст'єнъ, а на двор'є — пыль, кирпичъ и известка.

Но они любять своихъ бледныхъ и худосочныхъ детей. Вотъ маленькая, трехлётняя дёвочка, хорошенькая и въ свёжемъ платьицё спёшить къ матери, которая сидитъ у воротъ, въ большомъ обществъ, сошедшемся со всего дома часокъ-другой поболтать. Мать болтаетъ, но глазомъ наблюдаетъ ребенка, играющаго отъ нея въ десяти шагахъ. Девочка нагнулась что-то поднять, какой-то камушекъ, и неосторожно наступила на свой нодолъ ножками и вотъ никакъ распрямиться не можетъ, раза два пробовала, упала и заплакала. Мать приподнялась было къ ней на помощь, но я подняль девочку раньше. Она выпрямилась, быстро и любопытно на меня посмотрела, еще со слезинками на глазахъ, и вдругъ бросилась, немного въ испугв и въ дътскомъ смущеніи, къ матери. Я подошель и учтиво освёдомился сколько лётъ дёвочкё; мать привётливо, но очень сдержанно мий ответила. Я сказаль, что и у меня такая же девочка: на это уже не последовало ответа: "Можеть, ты и хорошій человеть" молча глядела на меня мать - "да только чтожь тебе туть стоять, проходиль бы мимо". Вся разговорившаяся публика тоже затихла и тоже какъ будто это же самое думала. Я притронулся къ шлянв и прошелъ мимо.

Вотъ другая дъвочка на бойкомъ перекресткъ отстала отъ матери, которая до сихъ поръ ее вела за руку. Правда, бабенка вдругъ увидала, шагахъ въ пятнадцати отъ себя товарку, пришедшую ее навъстить, и надъясь, что ребенокъ знаетъ дорогу, бросила его ручку и пустилась бъгомъ встръчать гостью, но ребенокъ, оставшійся вдругъ одинъ, испугался и закричалъ, въ слезахъ догоняя мать.

Съдой и совсъмъ незнакомый прохожій, мъщанинъ съ бородой, вдругъ останавливаетъ на дорогъ незнакомую ему бъгущую женщину и схватываетъ ее за руку:

— Чего разбъжалась! Вишь ребеновъ сзади кричить; такъ нельзя; испужаться можеть.

Бабенка хотвла что-то бойко ему возразить, но не возразила, одума-

лась; безо всякой досады и нетерпънія взяла на руки добъжавшую къ ней дъвочку и уже чинно пошла къ своей гостьъ. Мъщанинъ строго выждалъ до конца и направился своею дорогою.

Пустыя, самыя пустыя картинки, которыя даже совъстно вносить въ дневникъ. Впредь постараюсь быть гораздо серьезнъе.

### XIV.

## Учителю.\*)

За прошлыя мои три маленькія картинки ("Гражданинь" № 29) московскій фельетонисть обругаль меня въ нашемъ петербургскомъ "Голось" (№ 210), — кажется, изъ цъломудрія, за то, что я, въ картинкъ № 2, заговоривъ о сквернословномъ языкъ нашего хмъльнаго народа, упомянулъ, ужь конечно, не называя прямо, объ одномъ неприличномъ предметъ... "Миъ и въ голову не могло придти, до чего можетъ дописаться фельетонисть, когда у него нътъ подъ рукой подходящаго матерьяла", говоритъ обо миъ московскій мой обличитель. И такъ выходитъ, что я прибъгнулъ къ неприличному предмету единственно для оживленія моего фельетона, для сока, для кайенскаго перцу...

Вотъ это мив грустно; а я-то даже думаль, что заключать изъ моего фельетона именно противоположное, т. е. что изъ огромнаго матеріала я вывель мало. Я думаль, что названіе спасеть меня: маленькія картинки, а не большія, съ маленькихъ не такъ спросять. Я и набросаль лишь нвсколько грустныхъ мыслей о праздничномъ времяпрепровожденіи чернорабочаго петербургскаго люда. Скудость ихъ радостей, забавъ, скудость ихъ духовной жизни, подвалы, гдф возрастають ихъ блюдныя, золотушныя дюти, скучная, вытянутая въ струнку широкая петербургская улица, какъ мюсто ихъ прогулки, этотъ молодой мастеровой-вдовецъ съ ребенкомъ на рукахъ (картинка истинная)—все это мив показалось матеріаломъ для фельетона достаточнымъ, такъ что, повторяю, можно было бы упрекнуть меня совершенно въ обратномъ смыслф, —т. е. что я мало изътакого богатаго матеріала сдфлалъ. Меня утфінало, что я хоть намекнулъ на мой главный выводъ, т. е. что въ огромномъ большинствф народа нашего, даже и въ петербургскихъ подвалахъ, даже и при самой скудной

<sup>\*) № 32 &</sup>quot;Гражданина" 1873 г.

луховной обстановкъ, -- есть всетаки стремленіе къ достоинству, къ нъкодуховной обстановкъ, — есть всетаки стремление къ достоинству, къ нѣкоторой порядочности, къ истинному самоуваженію; сохраняется любовь къ семьв, къ дѣтямъ. Меня особенно поразило, что они такъ дѣйствительно и даже съ нѣжностію любятъ своихъ болѣзненныхъ дѣтей; я именно обрадовался мысли, что безпорядки и безчинства въ семейномъ быту народа, даже среди такой обстановки какъ въ Петербургъ, все же пока исключенія, хотя, быть можетъ, и многочисленныя, и думалъ подѣлиться этимъ свѣжимъ впечатлѣніемъ съ читателями. Я какъ разъ прочелъ передъ тѣмъ въ одномъ фельетонъ преоткровенное признаніе одного ужь, конечно, ум-наго человъка, по поводу вышедшей одной оффиціальнаго характера книги,—именно: что заниматься вопросомъ о томъ: полезна или не полезна народу реформа?—есть въ сущности вопросъ праздный; что еслибъ даже и не полезна она оказалась народу, то все равно, проваливайся все, а реформа должна была совершиться (и въ этомъ пожалуй много правды, на основании pereat mundus, несмотря на постановку вопроса). И наконець, что касается собственно до народа, до мужиковъ, то—признался фельето-нистъ весьма явственно—"это въдь и правда, что собственно народъ нашъ не стоилъ реформы"— "и что если мы до реформы, въ литературъ и пу-блицистикъ, вънчали лаврами и розами, съ гг. Марко-Вовчкомъ и Григоровичемъ, мужиковъ, то въдь мы очень хорошо знаемъ, что вънчали только вшивыя головы... Но нужно было это тогда для подживленія дёла " и т. д. Воть сущность мысли (изложеніе мое не буквальное), выраженной въ фельетонъ съ такою откровенностію и уже безъ малъйшей прежней цевъ фельетонъ съ такою откровенностію и уже безъ малъйшей прежней церемоніи. Признаюсь, эта слишкомъ уже откровенная мысль, эта обнаженность ея, почти впервые обнаружившаяся съ такимъ удовольствіемъ, приведа меня тогда въ прелюбопытное настроеніе духа, и, помню, я тогда заключилъ, что мы, ну напримъръ въ "Гражданинъ", коть и раздѣляемъ первую часть этой мысли, т. е. реформа, даже несмотря ни на какія послѣдствія, но все же не раздѣлимъ ни за что второй части этой роковой мысли и твердо увѣрены, что вшивыя головы всетаки были достойны реформы и даже совсѣмъ не ниже ея. Я думаю, подобное убѣжденіе можетъ

формы и даже совсёмъ не ниже ел. Я думаю, подобное убёжденіе можетъ составлять именно одну изъ характерныхъ сторонъ собственно нашего направленія; вотъ почему я объ этомъ теперь и упоминаю.

Что же касается до моего фельетона... А кстати, московскій фельетонисть, мой собрать по перу, неизв'ястно почему думаеть, что я стыжусь названія фельетониста и ув'яряеть на французскомъ языкъ что я—, plus feuilletoniste que Jules Janin, plus catholique que le раре". Этотъ французскій языкъ изъ Москви, конечно, тутъ для того, чтобъ подумали, что авторъ хорошаго тона, но всетаки не понимаю къ чему тутъ припи-

снваемое мнв исповъдание ватолической религии и къ чему понадобился тутъ бъдный папа? А что до меня, то я лишь выразился, что я не "петербургскій" фельетонистъ, и хотълъ лишь этимъ сказать, на всякій случай для будущаго, что въ моемъ "Дневникъ" не объ одной собственно петербургской жизни пишу и намъренъ писать, а стало быть и спрашивать съ меня слишкомъ подробныхъ отчетовъ о петербургской жизни, когда я заговорю о ней по необходимости, — нечего. Если же московскому моему учителю непремъню хочется назвать мой "Дневникъ" фельетономъ, то пусть; я этимъ очень доволенъ.

Московскій учитель мой увъряеть, что фельетонъ мой произвель фурорь въ Москвъ "въ рядахъ и въ Зарядьъ", и называеть его гостинно-дворскимъ фельетономъ. Очень радъ, что доставилъ такое удовольствіе читателямъ изъ этихъ мъстъ нашей древней столицы. Но ядъ въ томъ, что будто я нарочно и билъ на эффектъ; за неимъніемъ читателей выстихъ, искалъ читателей въ Зарядьъ, и съ этою цълью и заговорилъ "о немъ", а стало быть я— "самый находчивый изъ всъхъ фельетонистовъ"...

..., То-ись ума не приберу—(пишеть учитель, разсказывая объ эффект моего фельетона въ Москвъ)—ума не приберу, что это за диковинка такая, какой спрось на этого "Гражданина" вышель, удивлялся одинъ изъ газетныхъ разносчиковъ на мой вопрось о спросъ на "Гражданинъ". Когда я объяснилъ ему въ чемъ дѣло, разносчикъ побъжалъ къ Мекленбургу и Живареву—нашимъ оптовымъ торговцамъ гаветами, чтобы взять оставшіеся нумера; но ихъ и тамъ расхватали: "все-то изъ рядовъ да изъ Зарядья спрашиваютъ"... Дѣло въ томъ, что до Гостинаго двора дошло свѣдѣніе, что въ "Гражданинъ" напечатана цѣлая статья объ немъ, и вотъ гостиннодворцы, вмѣсто того, чтобы покупагь "Развлеченіе", кинулись на "Гражтанивъ"...

Да вѣдь это вовсе недурно, послушайте, это извѣстіе, и напрасно вы стидите меня гостиннодворскими читателями. Напротивъ, очень бы желаль пріобрѣсти ихъ расположеніе, ибо вовсе не такъ худо о нихъ думаю, какъ вы о нихъ думаете. Видите-ли, покупали они, конечно, для смѣху и изъ того, что скандаль вышелъ. На скандаль всякій человѣкъ набрасывается, это уже свойство всякаго человѣкъ, преимущественно въ Россіи (вы, напримѣръ, вотъ набросились же); такъ что гостиннодворцевъ за это, я думаю, нельзя презирать слишкомъ-то спеціально. Что-же до забавы, до смѣху, — то есть разныя забавы и разный смѣхъ, даже въ самыхъ соблазнительныхъ случаяхъ. Учитель мой, впрочемъ, оговаривается; онъ прибавляетъ: "Я увѣренъ, что перомъ автора "картинки объ немъ" руководили самыя добрыя намѣренія, когда онъ писалъ этотъ гостиннодворскій фельетонъ", — т. е. учитель дѣлаетъ мнѣ честь, допуская, что я не имѣлъ непосредствённою и главною цѣлью, упоминая о немъ, развратить народъ. Влагодаримъ хоть за это; такъ какъ авторъ пишетъ въ "Голосъ", то ве-

ликодушная оговорка эта, пожалуй, и не лишняя, ибо знаю по опыту, что Андрею Александровичу ничего не стоить обвинить меня въ чемъ угодно, даже въ развратительнихъ цёляхъ противъ народа и общества русскаго. (Обвинялъ же меня въ крѣпостничествѣ). Андрей Александровичъ сказался тоже подъ вашимъ перомъ и въ удивительной обратной догадкѣ: "и если подобныя "картинки" ваши ничего не сдѣлаютъ для исправленія гулякъ изъ рабочаго люда"... говорите вы. Такая догадка какъ разъ изъ головы Андрея Александровича! Вѣдь придетъ же въ голову, что я писалъ, имѣя непосредственною и ближайшею цѣлью исправить (отъ сквернословія) нашъ ругающійся рабочій народъ! Да вѣдь они не только про насъ съ вами, но даже и про Андрея-то Александровича никогда не слыхивали — эти изъ рабочаго-то люда, которыхъ я описывалъ въ моемъ фельетонѣ!

Нътъ, я писалъ съ другимъ направлениемъ - о семъ "существительномъ", "при дамахъ къ произнесенію неудобномъ", "а между пьяными наиболье употребительномъ" — и настаиваю, что имъль довольно серьезную и извинительную цель и это вамъ докажу. Мысль моя была доказать — цёломудренность народа русскаго, указать, что народъ нашъ, въ пьяномъ видъ (ибо въ трезвомъ сквернословятъ несравненно ръже), если и сквернословить, то дълаеть это не изъ любви къ скверному слову, не изъ удовольствія сквернословить, а просто по гадкой привычкь, перешедшей чуть не въ необходимость, такъ что даже самыя далекія отъ сквернословія мысли и ощущенія выражаеть въ сквернословныхъ же словахъ. Я указываль дальше, что главную причину этой сквернословной привычки искать надо въ пьянствъ. Про догадку мою о потребности, въ пьяномъ видъ, когда туго ворочается языкъ и между тъмъ сильное желаніе говорить — прибъгать къ словамъ краткимъ, условнымъ и выразительнымъ про эту догадку мою можете думать что угодно; но что народъ нашъ цъломудрень, даже и сквернословя, — на это стоило указать. Я даже имбю дерзость утверждать, что эстетически и умственно развитые слои нашего общества несравненно развративе, въ этомъ смыслв, нашего грубаго и столь неразвитаго простаго народа. Въ мужскихъ обществахъ, даже самаго высшаго круга, случается иногда, посл'в ужина, иной разъ даже между съдыми и звъздоносными старичками, когда уже переговорятъ о всъхъ важныхъ и даже иногда государственныхъ матеріяхъ — перейти мало по малу на эстетически каскадныя темы. Эти каскадныя темы быстро, въ свою очередь, переходять въ такой разврать, въ такое сквернословіе, въ такое скверномысліе, что никогда воображенію народному даже и не представить себъ ничего подобнаго. Это случается ужасно часто, между вевми оттън-

ками этого столь возвышеннаго надъ народомъ круга людей. Мужи, извъстные самыми идеальными добродътелями, даже богомольцы, даже самые романтические поэты съ жадностью участвують въ сихъ разговорахъ. Туть всего важиве именно то, что иные изъ сихъ мужей — почтенны безспорно и делають много и хорошихъ поступковъ. Нравится имъ именно пакость и утонченность накости, не столько скверное слово, сколько идея, въ немъ заключающаяся; нравится низость паденія, нравится именю вонь, словно лимбургскій сыръ (неизв'єстный народу) утонченному гастроному; тутъ именно потребность размазать и понюхать, и упиться запахомъ. Они смъются, они объ этой пакости, конечно, говорять свысока, но видно, что она имъ нравится и что безъ нея они уже обойтись не могутъ, хоть на словахъ. Совсемъ иной смехъ у народа, хотя бы даже и на эти темы. Я уверенъ, что у васъ въ Зарядьв смвялись не для пакости, не изъ любви къ нему и къ искусству, а смъхомъ въ высшей степени простодушнымъ. не развратнымъ, здоровымъ, хотя и грубоватымъ, — совсемъ не такимъ. какимъ смъются иные размазыватели въ нашемъ обществъ или въ нашей дитературъ. Народъ сквернословить зря, и часто не объ томъ совсъмъ говоря. Народъ нашъ не развратенъ, а оченъ даже итломудренъ, не смотря на то, что это безспорно самый сквернословный народъ въ целомъ міре, и объ этой противоположности, право, стоить хоть немножно подумать.

Московскій учитель мой оканчиваеть обо мнѣ въ своемъ фельетонѣ съ чрезмѣрною, почти сатанинскою гордостью.

"Я воспользуюсь примъромъ почтеннаго коллеги (т. е. моимъ), говорить онь, - когда мев случится писать фельетонь, а матеріала никакого не будеть, и постараюсь тогда заняться тоже "картинками", — (какое презрвные!) — но въ данный моментъ мив нетъ надобности пользоваться преподаннымъ мив примвромъ — (т. е. у умнаго человъка и безъ "него" всегда много мыслей) потому что хоть у насъ въ Москвъ тоже "жаръ и пыль", "пыль и жаръ" — (начальныя слова моего фельетона — для того чтобъ еще разъ устыдить меня) -- но изъ этой пыли -- (а-а! вотъ тутъ-то теперь и пойдеть, воть онь покажеть намъ сейчась, что можеть умная московская фельетонная голова вывести даже изъ "этой пыли" — сравнительно съ петербургскими), но изъ этой имли и изъ подъ этого жара-(это что же такое "изъ подъ жара"?) можно, при извъстной внимательности, усмотръть — (слушайте! слушайте!) — "что жизненный пульсь нашей бълокаменной, значительно слабъющій льтомъ, начинаеть, такъ сказать, оживляться съ темъ, чтобы, оживляясь все более и более, достигнуть въ зимніе мёсяцы той интенсивности, дальше которой уже не можеть идти пульсь московской жизни".

Вотъ такъ мысль! Вонъ оно какъ у насъ въ Москвѣ-то! А мнѣ-то, мнѣ-то какой урокъ! А знаете что, учитель? Мнѣ-то вотъ и кажется, что вы нарочно подхватили у меня о немъ, именно чтобъ сдѣлать и вашъ фельетонъ занимательнѣе (а то что интенсивность-то!), можетъ быть даже позавидовали моему успѣху въ Зарядьѣ! Это очень и очень можетъ быть. Не стали бы вы такъ копаться и размазывать и столько разъ поминать объ этомъ; мало того что поминали и размазывали, даже нюхали...

 $\dots_{\mathbf{x}}$ все же мы доросли, по крайней мёрё, чтобъ разнюхать, когда намъ подносять что нибудь уже очень быющее въ носъ и умёемъ цёнить это, помимо намёреній автора"...

Ну, такъ чёмъ же пахнетъ?

#### XV.

## Нъчто о враньъ.\*)

Отчего у насъ всё лгуть, всё до единаго? Я убёждень, что тотчась же остановять меня и закричать: "Э, вздорь, совеймь не вей? У вась темы нътъ, вотъ вы и выдумываете, чтобъ начать по эффективе". Безтемностью меня ужь попрекали; но въ томъ и дело, что я действительно въ этой поголовности нашего лганья теперь убъждень. Пятьдесять лёть живешь съ идеею, видишь и осязаешь ее, и вдругъ она предстанетъ въ такомъ видъ, что, какъ будто, совсъмъ и не зналъ ея до сихъ поръ. Съ недавняго времени меня вдругъ освнила мысль, что у насъ въ Россіи, въ влассахъ интеллигентныхъ, даже совсёмъ и не можетъ быть не лгущаго человвка. Это именно потому, что у насъ могутъ лгать даже совершенно честные люди. Я убъжденъ, что въ другихъ надіяхъ, въ огромномъ большинствъ, лгутъ только одни негодян; лгутъ изъ практической выгоды т. е. прямо съ преступными цълями. Ну, а у насъ могутъ лгать совершенно даромъ самые почтенные люди и съ самыми почтенными целями. У насъ, въ огромномъ большинствъ, лгутъ изъ гостепріимства. Хочется произвесть эстетическое виечативніе въ слушатель, доставить удовольствіе, ну и лгуть, даже, такъ сказать, жертвуя собою слушателю. Пусть припомнить кто угодно-не случалось-ли ему разъ двадцать прибавить, напримівръ, число версть, которое проскакали въ часъ времени везшія его тогда-то лошади, если только это нужно было для усиленія радостнаго впечатлінія въ слушатель. И не обрадовался-ли действительно слушатель до того, что тотчась-же сталь увърять васъ объ одной знакомой ему тройкъ, которая на пари обогнала жельзную дорогу, и т. д. и т. д. Ну, а охотничьи собаки, или о томъ, какъ вамъ въ Париже вставляли зубы, или о томъ, какъ васъ вылечилъ

<sup>\*) № 35 &</sup>quot;Гражданина" 1873 г.

здёсь Боткинъ? Не разсказывали-ли вы о своей больвни такихъ чудесь. что хотя, конечно, и повёрили сами себё съ половины разсказа (ибо съ половины разсказа всегда самъ себъ начинаемь върить), но однако, дожась на ночь спать и съ удовольствиемъ вспоминая, какъ пріятно пораженъ быль вашь слушатель, вы вдругь остановились и невольно проговорили: "Э. какъ я враль!" Впрочемъ, примъръ этотъ слабъ, ибо нътъ пріятнье какъ говорить о своей бользни, если только найдется слушатель: а заговорить, такъ ужь невозможно не лгать; это даже лечить больнаго. Но. возвратись изъ-за границы, не разсказывали-ли вы о тысячъ вещей. которыя видели "своими глазами"... вирочемъ и этотъ примеръ я беру назалъ: не прибавлять объ "заграницъ" возвратившемуся оттуда русскому человъку нельзя; иначе не зачъмъ было-бы туда вздить. Но, напримъръ. естественныя науки! Не толковали-ли вы о естественных в наукахъ, или о банкротствахъ и бътствахъ разныхъ петербургскихъ и другихъ жиловъ за границу, ровно ничего не смысля въ этихъ жидахъ и не зная, въ зубъ толкнуть, о естественныхъ наукахъ? Позвольте, — не передавали-ли вы анекдота, будто-бы съ вами случившагося, тому-же самому лицу, которое вамъ-же его про себя и разсказывало? Неужели вы позабили, какъ, съ половины разсказа, вдругъ припомнили и объ этомъ догадались, что ясно подтвердилось и въ страдающемъ взглядъ вашего слушателя, упорно на вась устремленномъ (ибо въ такихъ случаяхъ почему-то съ удесятереннымь упорствомь смотрять другь другу вь глаза); помните, какъ, не смотря ни на что и уже лишившись всего вашего юмора, вы всетаки съ мужествомъ. достойнымь великой цёли, продолжали лепетать вашу повёсть и, кончивь поскорбе съ нервно-уторопленными учтивостями, пожатіемъ рукъ и улыбками. разовжались въ разныя стороны, такъ что когда васъ вдругъ дернуло ни съ того, ни съ сего, въ порывъ послъдней конвульсіи, крикнуть уже на лъстницу, сбёгавшему по ней вашему слушателю, вопрось о здоровьи его тетушки, то онъ не обернулся и не отвътилъ тогда о тетушкъ, - что и осталось въ воспоминаніяхъ вашихъ мучительное всего изъ всего этого съ вами случившагося анекдота. Однимъ словомъ, если кто на все это мнъ отвътить: ильто, т. е., что онъ не передаваль анекдотовь, не трогаль Боткина, не лгалъ объ жидахъ, не кричалъ съ лестницы о здоровьи тетушки и что ничего подобнаго съ нимъ никогда не случалось, - то я просто этому не повърю. Я знаю, что русскій лгунь силошь да рядомь лжеть совствь для себя непримътно, такъ что просто можно было совстви не примътить. Въдь что случается: чуть только солжеть человъкъ и удачно, то такъ слюбится, что и включаетъ анекдотъ въ число несомижнимхъ фактовъ своей собственной жизни, и действуетъ совершенно совестливо,

потому что самъ вполив тому ввритъ; да и неестественно было-бы иногда не поввритъ.

"Э, вздоръ! скажутъ мий опять, — "лганье невинное, пустяки, ничего міроваго". Пусть, я самъ соглашаюсь, что все очень невинно и намекаетъ лишь на благородныя свойства характера, на чувство благодарности, наприміръ. Потому что если васъ слушали, когда вы лгали, то нельзя-же не дать поврать и слушателю, хотя-бы изъ одной благодарности.

Пеликатная взаимность вранья есть почти первое условіе русскаго общества — всъхъ русскихъ собраній, вечеровъ, клубовъ, ученыхъ обществъ и проч. Въ самомъ дълъ, только правдивая тупица какая нибудь вступается въ такихъ случаяхъ за правду и начинаетъ вдругъ сомнъваться въ числё проскаканных вами версть, или въ чудесахъ, сделанныхъ съ вами Воткинымъ. Но это лишь безсердечные и гемороидальные люди, которые сами же и немедленно несуть за то наказаніе, удивляясь потомъ отчего оно ихъ постигло? Люди бездарные. Тёмъ не менёе все это лганье, не смотря на всю невинность свою, намекаеть на чрезвычайно важныя основныя наши черты до того, что ужь туть почти начинаеть выступать міровое. Напримъръ, 1) на то, что мы, Русскіе, прежде всего боимся истины, т. е. и не боимся, если хотите, а постоянно считаемъ истину чёмъ-то слишкомъ ужь для насъ скучнымъ и прозамчнымъ, недостаточно поэтичнымъ, слишкомъ обыкновеннымъ, и тъмъ самымъ, избъгая ея постоянно, слъдали ее, наконецъ, одною изъ самыхъ необыкновенныхъ и редкихъ вещей въ нашемъ русскомъ мірѣ (я не про газету говорю). Такимъ образомъ у насъ совершенно утратилась аксіома: что истина — поэтичнье всего что есть на свътъ, особенно въ самомъ чистомъ своемъ состояніи; мало того, даже фантастичнъе всего, что могъ бы налгать и напредставить себъ повадливый умъ человъческій. Въ Россіи истина почти всегда имъетъ характеръ вполнъ фантастическій. Въ самомъ дёлё, люди сдёлали, наконецъ, то, что все, что налжетъ и перелжетъ себъ умъ человъческій, имъ уже гораздо понятнъе истины, и это сплошь на всемъ свътъ. Истина лежитъ передъ людьми по сту лътъ на столъ и ее они не берутъ, а гоняются за придуманнымъ, именно потому, что ее-то и считають фантастичнымь и утопическимь.

Второе, на что наше всеобщее русское лганье намекаеть, это то, что мы всё стыдимся самихь себя. Дъйствительно, всякій изъ насъ носить въ себё чуть-ли не прирожденный стыдь за себя и за свое собственное лицо и, чуть въ обществъ, всъ русскіе люди тотчасъ же стараются, поскоръе и во что бы ни стало, каждый показаться непремънно чъмъ-то другимъ, но

только не тёмъ, чёмъ онъ есть въ самомъ дёлё, каждый спёшитъ принять совсёмъ другое лицо.

Еще Герценъ сказалъ про Русскихъ за границею, что они никакъ не умъють держать себя въ публикъ: говорять громко, когда всв молчать, и не умъють слова сказать прилично и натурально, когда надобно говорить. И это истина: сейчась же выверть, ложь, мучительная конвульсія; сейчась же потребность устыдиться всего, что есть въ самомъ дёлё, спрятать и прибрать свое, данное Богомъ русскому человеку лицо и явиться другимъ, какъ можно болъе чужимъ и нерусскимъ лицомъ. Все это изъ самаго полнаго внутренняго убъжденія, что собственное лицо у каждаго Русскаго - непремънно ничтожное и комическое до стыда лицо; а что если онъ возьметъ французское лицо, англійское, однимъ словомъ не свое лицо, то выйдеть нъчто гораздо почтеннье, и что подъ этимъ видомъ его никакъ не узнають. Отмичу при этомъ ничто весьма характерное: весь этоть дрянной стыдишка за себя и все это подлое самоотридание себя-въ большинствъ случаевъ безсознательны; это нъчто конвульсивное и непреоборимое; но, въ сознаніи, Русскіе, — хотя бы и самые полные самоотрицатели изъ нихъ, — всетаки съ ничтожностію своею не такъ скоро соглашаются въ такомъ случат и непремънно требуютъ уваженія: "Я въдь совствиь какъ Англичанинъ, разсуждаетъ Русскій, — стало быть надо уважать и меня, потому что всёхъ Англичанъ уважають". Двёсти лёть выработывался этотъ главный типъ нашего общества подъ непремъннымъ, еще двъсти лътъ тому назадъ указаннымъ принципомъ: "ни за что и никогда не быть самимъ собою, взять другое лицо, а свое навсегда оплевать, всегда стыдиться себя и никогда не походить на себя"—и результаты вышли самые полные. Нътъ ни Нъмца, ни Француза, нътъ въ цъломъ мірѣ такого Англичанина, который, сойдясь съ другими, стыдился бы своего лица, если по совъсти увъренъ, что ничего не сдълалъ дурнаго. Русскій очень хорошо знаеть, что нъть такого Англичанина; а воспитанный Русскій знаеть и то, что не стыдиться своего лица, даже гдъ бы то ни было, есть именно самый главный и существенный пунктъ собственнаго достоинства. Вотъ почему онъ и хочеть казаться поскоръй Французомъ иль Англичаниномъ, именно затъмъ, чтобъ и его приняли поскоръй за такого же, который нигдъ и никогда не стыдится своего лица.

<sup>&</sup>quot;Невинности, старина, говорено уже тысячу разъ", скажутъ опять. Пусть, но вотъ уже нъчто похарактериъе. Есть пунктъ, въ которомъ всякий русский человъкъ разряда интеллигентнаго, являясь въ общество или

въ публику, ужасно требователенъ и ни за что уступить не можетъ. (Другое дёло—у себя дома и самъ про себя). Пунктъ этотъ — умъ, желанье показаться умиве, чёмъ есть, и—замвчательно это — отнюдь не желаніе показаться умиве всвув, или даже кого бы то ни было, а только лишь не глуппе никого. "Признай, дескать, меня,что я не глупве никого, и я тебя признаю, что и ты не глупъй никого". Опять таки тутъ нъчто въ родъ взаимной благодарности. Передъ авторитетомъ европейскимъ, напримъръ, русскій человъкъ, какъ извъстно, со счастьемъ и посившностью преклоняется, даже не позволяя себв анализа; даже особенно не любить анализа въ такихъ случаяхъ. О, другое дъло, если геніальное лицо сойдеть съ пьедестала или даже просто выйдеть изъ моды: тогда нътъ строже русской интеллигенціи къ такому лицу, нътъ предъла ел высокомърію, презрънію, насмъшкъ. Мы пренаивно удивляемся потомъ, если вдругъ какъ нибудь узнаемъ, что въ Европъ все еще продолжають смотрыть на сомедмее у нихъ съ пьедестала лицо съ уваженіемъ и цънить его по достоинству. Но зато тоть же самый русскій человькь, хотя бы и преклонился предъ геніемъ въ модъ даже и безъ анализа, всетаки ни за что и никогда не признаетъ себя глупъе этого генія, предъ которымъ самъ сейчасъ преклонился, будь онъ разъевропейскій. "Ну Гёте, ну Либихъ, ну Висмаркъ, ну положимъ... а всетаки и я тоже", — представляется каждому Русскому непремънно, даже изъ самыхъ плюгавенькихъ, если только дойдетъ до того. И не то, что представляется, ибо сознанія туть почти никакого, а только какь-то его всего дергаеть въ этомъ смыслъ. Это какое-то безпрерывное ощущение празднаго и шатающагося по свъту самолюбія, ничьмъ не оправданнаго. Однимъ словомъ до такого, можетъ быть, самаго высшаго проявленія челов'яческаго достоинства, т. е. признать себя глупъе другаго, когда другой дъйстви-тельно умнъе его—русскій человъкъ высшихъ классовъ никогда и пи въ какомъ случат не можетъ дойти, и даже я не знаю, могутъ-ли быть исключенія. Пусть не очень-то смізются надъ моимъ "парадоксомъ". Соперникъ Либиха, можетъ быть, и въ гимназіи не окончиль курса и ужь, конечно, съ Либихомъ не свяжется спорить о первенствь, когда ему скажуть и укажуть, что это воть Либихъ. Онь промолчить, — но всетаки его будеть дергать, даже при Либихъ.. Другое дъло еслибъ, напримъръ, онъ встрътился съ Либихомъ, не зная, что это воть Либихъ, хоть въ вагонъ желъзной дороги. И еслибъ только завязался разговоръ о химіи и нашему господину удалось бы къ разговору примазаться, то, сомивнія нътъ, онъ могь бы выдержать самый полный ученый споръ, зная изъ химіи всего только одно слово: химія. Онъ удивиль бы, конечно, Либиха, но кто знаеть—въ глазахъ слушателей остался бы, можетъ быть, побъдителемъ. Ибо въ русскомъ человъкъ дерзости его ученаго языка—почти нътъ предъловъ. Тутъ именно происходитъ феноменъ, существующій только въ русской интеллигентныхъ классовъ душъ: не только нътъ въ душъ этой, лишъ только она почувствуетъ себя въ публикъ, сомнънія въ умъ своемъ, но даже въ самой полной учености, если только дъло дойдетъ до учености. Про умъ еще можно понять; но про ученость свою, казалось-бы каждый долженъ имъть самыя точныя свъдънія...

Конечно, все это только въ публикъ, когда кругомъ чужіе. Дома же про себя... Ну, дома про себя ни одинъ русскій человъкъ объ образованіи и учености своей не заботится, даже и вопроса о томъ никогда не ставитъ... Если же поставитъ, то върнъе всего, что и дома ръшитъ его въ свою пользу, хотя бы и имълъ самыя полныя свъдънія о своей учености.

Мив самому случилось выслушать недавно, сидя въ вагонв, цвлый трактать о классических взыкахь, въ продолжени двухь часовъ дороги. Говорилъ одинъ, а всъ слушали. Это былъ никому изъ пассажировъ незнакомый господинь, осанистый, эрвлыхь леть, сдержаннаго и барскаго вида, въско и неторопливо выпускавшій слова. Онъ всёхъ заинтересовалъ. Очевидно было съ самыхъ первыхъ словъ его, что онъ не только въ первый разъ говориль, но даже, можеть быть, въ первый разъ и думаль объ этой темь, такъ что это была лишь блестящая импровизація. Онъ вполнь отрицалъ классическое образование и введение его у насъ называлъ "историческимъ и роковымъ дурачествомъ" — впрочемъ, это было единственное ръзкое слово, которое онъ себъ позволилъ; тонъ его взятъ былъ слишкомъ высоко и не позволяль ему горячиться, изъ одного ужь презрвнія къ факту. Основанія, на которыхъ стояль онь, были самыя первоначальныя, приличныя разв'в лишь тринадцатил втнему школьнику, почти тв же самыя, на которыхъ еще до сихъ поръ стоятъ иныя изъ нашихъ газетъ, воюющія съ классическими языками, напримъръ, такъ какъ всв латинскія сочиненія переведены, то и не надо латинскаго языка, и проч. и проч. — въ этомъ родъ. Въ нашемъ вагонъ онъ произвель чрезвычайный эффектъ; многіе, разставаясь съ нимъ, благодарили его за доставленное удовольствіе, особенно дамы. Я убъждень, что онъ ушель чрезвычайно уважая себя.

Теперь у насъ въ публикъ (въ вагонахъ-ли, въ другомъ-ли мъстъ), разговоры сильно измънились противъ прежнихъ, старыхъ лътъ; теперь жаждутъ слушать, жаждутъ учителей—на всъ общественныя и соціальныя темы. Правда, разговоры въ публикъ у насъ ужасно туго завязываются;

всёхъ сначала долго коробить, пока рёшатся заговорить, ну, а заговорять—въ такой насось иной разъ войдуть, что почти надо за руки держать. Разговоры же болье сдержанные и солидные и, такъ сказать, бодъе выспіе и уединенные, вертятся преимущественно на темахъ биржевыхъ или правительственныхъ, но съ секретной, изнаночной точки зрънія, съ познаніемъ высшихъ тайнъ и причинъ, обыкновенной публикъ неизвъстныхъ. Обыкновенная публика слушаетъ смирно и почтительно, а говоруны выигрывають въ своей осанкъ. Разумъется, изъ нихъ мало кто върить одинь другому, но разстаются они почти всегда одинь другимъ совершенно довольные и другь другу даже насколько благодарные. Задача пробхать пріятно и весело по жельзной нашей дорогь заключается въ умьніи давать врать другимъ и какъ можно болье върить; тогда и вамъ дадуть тоже съ эффектомъ прилгнуть, если и сами вы соблазнитесь; стало быть, взаимная выгода. Но, какъ я сказалъ уже, есть и общія, животрепещущія. насущныя темы разговоровь, въ которыя ввязывается уже вся публика, и это не затъмъ однимъ, чтобы пріятно время провесть: повторяю, жаждутъ научиться, разъяснить себь современныя затрудненія, ищуть, жаждуть учителей, и, особенно, женщины, особенно матери семействъ. Замъчательно то, что при всей этой чрезвычайно любопытной и далеко намекающей жаждь общественных совытниковы и руководителей, при всемы этомы благородномъ стремленіи, — уловлетворяются слишкомъ легко, самымъ иногда неожиданнымъ образомъ, върятъ всему, подготовлены и вооружены весьма слабо, — гораздо слабе, чемь могла бы представить вамь самая яркая ваша фантазія, нёсколько лёть тому назадъ, когда о нашемъ русскомъ обществъ труднъе было сдълать точное заключение, сравнительно съ теперешнимъ временемъ, когда уже имъется болъе фактовъ и свъдъній. Положительно можно сказать, что всякій говорунь, съ нъсколько порядочными манерами (къ порядочнымъ манерамъ наша публика, увы, до сихъ поръ еще чувствуетъ предразсудочную слабость, не смотря на все болже и болже разливающееся изъ фельетоновъ образованіе) — можеть одержать верхь и увърить слушателей своихъ въ чемъ угодно, получить благодарность и уйти глубоко уважая себя. Разумвется, при несомивнномъ условіи быть либеральнымъ, — объ этомъ уже нечего и упоминать. Въ другой разъ мив, тоже въ вагонв и тоже недавно, случилось выслушать цёлый трактать объ атеизмё. Ораторъ, свётскаго и инженернаго вида господинъ, вида, впрочемъ, угрюмаго, но съ болъзненной жаждою слушателя, началь съ монастырей. Въ монастырскомъ вопросв онъ не зналъ самаго перваго слова: онъ принималъ существованіе монастырей за нъчто неотъемлемое отъ догматовъ въры, воображаль,

что монастыри содержатся отъ государства и дорого стоютъ казнъ и, забывая, что монахи совершенно свободная ассоціація лиць, какъ и всякая другая, требоваль, во имя либерализма, ихъ уничтоженія, какъ какую-то тираннію. Онъ кончиль совершеннымь и безбрежнымь атеизмомъ на основаніи естественных в наукъ и математики. Онъ ужасно часто повторяль о естественныхъ наукахъ и математикъ, не приведя, впрочемъ, ни одного факта изъ этихъ наукъ въ продолжение всей своей диссертации. Говорилъ, опять-таки, онъ одинъ, а прочіе только слушали: "Я научу сына моего быть честнымъ человъкомъ и вотъ и все" — поръшилъ онъ въ заключеніе, въ полной и очевидной увъренности, что добрыя дъла, нравственность и честность есть итчто данное и абсолютное, ни отъ чего не зависящее и которое можно всегда найти въ своемъ карманъ, когда понадобится, безъ трудовъ, сомнъній и недоумъній. Этотъ господинъ имълъ тоже необыкновенный усивхъ. Тутъ были офицеры, старцы, дамы и взрослыя двти. Его горячо благодарили, разставаясь, за доставленное удовольствее, при чемъ одна дама, мать семейства, щеголевато одетая и очень недурная собою, громко и съ милымъ хихиканіемъ объявила, что она теперь совершенно убъждена, что въ душт ея "одинъ только паръ". Этотъ господинъ тоже должно быть ушель сь необыкновеннымь чувствомь уваженія кь себі.

Вотъ это-то уваженіе къ себъ и сбиваетъ меня съ толку. Что есть дураки и болтуны, — конечно тому нечего удивляться; но господинь этотъ, очевидно, быль не дуракъ. Навърно тоже не негодяй, не мошенникъ; даже очень можетъ быть, что честный человъкъ и хоротий отецъ. Онъ только ровно ничего не понималъ въ тъхъ вопросахъ, которые взялся разръщить. Неужто ему не придетъ въ голову черезъ часъ, черезъ день, черезъ мѣсяцъ: "Другъ мой, Иванъ Васильевичъ (или тамъ кто бы ни было), — вотъ ты спорилъ, а въдъ ты ровно ничего не понимаещь въ томъ, объ чемъ трактовалъ. Въдъ ты это лучше всѣхъ знаещь. Ты вотъ ссылался на естественныя науки и математику, — а въдъ тебъ лучше всѣхъ извъстно, что ты свою скудную математику, изъ твоей спеціальной школы, давно забылъ, да и тамъ-то не твердо зналъ, а въ естественныхъ наукахъ никогда не имълъ никакого понятія. Какъ-же ты говорилъ? Какъ-же ты училъ? Въдь ты же понимаешь, что только вралъ, а между тъмъ до сихъ поръ гордишься собою; и не стидно это тебъ?"

Я убѣжденъ, что онъ могъ задать себѣ всѣ эти вопросы, несмотря на то, что, можетъ быть, занятъ "дѣломъ" и нѣтъ у него времени на праздные вопросы. Я даже несомнѣнно убѣжденъ, что они, хоть вскользь, а побывали въ его головѣ. Но ему не было стыдно, ему не было соепстно! Вотъ эта-то извѣстнаго рода безсовѣстность русскаго интеллигентнаго дивевикъ писателя.

человъка - ръшительный для меня феномень. Что въ томъ, что она у насъ такъ сплощь да рядомъ обыкновенна и всё къ ней привыкли и приглялелись; она всетаки остается фактомъ удивительнымъ и чудеснымъ. Она свидътельствуетъ о такомъ равнодушім къ суду надъ собой своей соботвенной совъсти, или, что тоже самое, о такомъ необыкновенномъ собственномъ неуважении къ себъ, что придешь въ отчаяние и потеряещь всякую надежду на что нибудь самостоятельное и спасительное для націи, даже въ будущемъ, отъ такихъ людей и такого общества. Публика, т. е. внъшность, европейскій обликъ, разъ навсегда данный изъ Европы законъ—эта публика производить на всякаго русскаго человъка дъйствіе подавляющее: въ публикъ онъ европеецъ, гражданинъ, рыцарь, республиканецъ, съ совъстью и съ своимъ собственнымъ твердо установленнымъ мижніемъ. Дома. про себя, — "Э, чортъ-ли въ мивніяхъ, да хошь бы высвкии! " Поручивъ Пироговъ, сорокъ лѣтъ тому назадъ высѣченный въ Большой Мѣщанской слесаремъ Шиллеромъ, -- былъ страшнымъ пророчествомъ, пророчествомъ тенія, такъ ужасно угадавшаго будущее, — ибо Пироговыхъ оказалось безмърно много, такъ много, что и не пересъчь. Вспомните, что поручикъ, сейчасъ же послъ приключенія, съълъ слоеный пирожокъ и отличился въ тоть же вечерь въ мазуркъ, на именинахъ у одного виднаго чиновника. Какъ вы думаете: когда онъ откалываль мазурку и вывертываль, делая па, свои столь недавно оскорбленные члены, -- думалъ-ли онъ, что его всего только часа два какъ высъкли? Безъ сомнънія думаль. А было-ли ему стыдно. Везъ сомивнія ніті! Проснувшись на другой день по утру, онъ навърно сказалъ себъ: "Э, чортъ, стоитъ-ли начинать, коли никто не узнаетъ!.." Это "стоитъ-ли начинать", конечно, съ одной стороны намекаеть на такую способность уживчивости со всёмь чёмь угодно, а вмёстё съ твиъ и на такую широту нашей русской природы — что предъ этими качествами бибдибеть и гаснеть даже все безграничное. Двухсотивтняя отвычка отъ мальйшей самостоятельности характера и двухсотльтніе плевки на свое русское лицо, раздвинули русскую совъсть до такой роковой безбрежности, отъ которой... ну, чего можно ожидать, какъ вы думаете?

Я убъжденъ, что поручикъ въ состояніи былъ дойти до такихъ столновъ, или до такой безбрежности, что, можетъ быть, въ тотъ же вечеръ, своей дамѣ въ мазуркѣ, старшей дочери хозяина, объяснился въ любви и сдѣлалъ формальное предложеніе. Безконечно-траниченъ образъ этой барышни, порхающей съ этимъ молоддомъ въ очаровательномъ танцѣ и не знающей, что ея кавалера всего только часъ какъ высѣкли и что это ему совсѣмъ ничего. Ну, а какъ вы думаете, еслибъ она узнала, а предложеніе всетаки было бы сдѣлано — вышла бы она за него (разумѣется,

подъ условіемъ, что болѣе ужь никто не узнаетъ)?— Увы, непремѣнно бы вышла!

А, всетаки, изъ числа Пироговыхъ и вообще всёхъ "безбрежныхъ", кажется, можно исключить огромное большинство нашихъ женщинъ. Въ нашей женщинъ все болъе и болъе замъчается искренность, настойчивость, серьезность и честь, исканіе правды и жертва; да и всегда въ русской женщинъ все это было выше, чъмъ у мужчинъ. Это несомнънно, не смотря на всё даже теперешнія уклоненія. Женщина меньше лжетъ, многія даже совсёмъ не лгутъ, а мужчинъ почти нътъ не лгущихъ, — я говорю про теперешній моментъ нашего общества. Женщина настойчивъе, териъливъе въ дълъ; она серьезное чъмъ мужчина хочетъ дъла для самаго дъла, а не для того лишь, чтобъ казаться. Ужь не въ самомъ-ли дълъ намъ отсюда ждать большой помощи?

#### XVI

### Одна изъ современныхъ фальшей.\*)

Нѣкоторые изъ нашихъ критиковъ замѣтили, что я, въ моемъ послѣднемъ романѣ "Бѣсы", воспользовался фабулой извѣстнаго Нечаевскаго дѣла; но тутъ-же заявили, что собственно портретовъ или буквальнаго воспроизведенія Нечаевской исторіи у меня нѣтъ; что взято явленіе
и что я попытался лишь объяснить возможность его въ нашемъ обществѣ,
и уже въ смыслѣ общественнаго явленія, а не въ видѣ анекдотическомъ, не
въ видѣ лишь описанія московскаго частнаго случая. Все это, скажу отъ
себя, совершенно справедливо. До извѣстнаго Нечаева и жертвы его Иванова въ романѣ моемъ лично я не касаюсь. Лицо моего Нечаева, конечно,
не похоже на лицо настоящаго Нечаева. Я котѣлъ поставить вопросъ, и
сколько возможно яснѣе, въ формѣ романа, дать на него отвѣтъ: какимъ
образомъ въ нашемъ переходномъ и удивительномъ современномъ обществѣ
возможны—не Нечаевъ, а Нечаевы, и какимъ образомъ можетъ случиться,
что эти Нечаевы набираютъ себѣ подъ конецъ Нечаевцевъ?

И вотъ недавно, — впрочемъ ужь съ мѣсяцъ назадъ — прочелъ я въ "Русскомъ Мірѣ" слѣдующія любопытныя строки: "...Намъ кажется, что Нечаевское дѣло могло убѣдить, что учащаяся молодежь въ подобныхъ безумствахъ — не бываетъ у насъ замѣшана. Идіотическій фанатикъ, въ родѣ Нечаева, могъ найти себѣ прозелитовъ только среди праздной, недоразвитой и вовсе неучащейся молодежи".

И далве:

..., тёмъ болье, что еще на дняхъ министръ народнаго просвъщенія (въ Кієвъ) заявиль, что послъ осмотра учебныхъ заведеній въ 7 округахъ онъ можетъ сказать, что "въ послюдніе годы молодежь несравненно

<sup>\*) № 50 &</sup>quot;Гражданина" 1873 г.

серьезнъе относится къ дълу науки, несравненно болъе и основательные работаетъ".

Сами по себъ, т. е. судя безотносительно, строки эти довольно ничтожны (авторъ, надёюсь, извинитъ меня). Но въ нихъ есть вывертъ и старая пріввшаяся ложь. Полная и основная идея въ томъ, что Нечаевы если и являются у насъ иногда, то непремънно всъ они идіоты и фанатики, а если имъ и удастся найти себъ прозелитовъ, то непремънно "только среди праздной, недоразвитой и воесе неучащейся молодежи". Не знаю, что именно хотблъ доказать этимъ вывертомъ собственно авторъ статейки "Русскаго Міра": хотъль-ли онъ польстить учащейся молодежи? Или, напротивъ, хитрымъ маневромъ и, такъ сказать, въ видъ ласкательства, думаль ее-же поднадуть немного, но только съ самыми почтенными цълями, т. е. для ея же пользы, — и для достиженія цели употребиль столь изв'єстный пріемъ гувернантокъ и нянюшекъ съ маленькими ребятками: "Вотъ, дескать, милыя дёти, видите, какіе тт нехорошіе буяны, кричать и дерутся и ихъ непремънно высъкутъ за то, что они такіе "недоразвитки"; вы-же вотъ какіе милые хваленые паиньки, за столомъ сидите прямо, ножками подъ столомъ не болтаете и вамъ за это непременно гостинца дадутъ". Или, наконецъ, просто за просто автору захотълось "защитить" нашу учащуюся молодежь передъ правительствомъ и употребить для сего пріемъ, который самъ онъ, можетъ быть, считаетъ необыкновенно хитрымъ и тонкимъ?

Прямо скажу: хотя я поставиль всё эти вопросы, но личныя цёли автора статейки "Русскаго Міра" не возбуждають во мнё ни малёйшаго любопытства. И даже, чтобъ оговориться окончательно, прибавлю, что ложь и старый пріввшійся выверть, выраженной "Русскимь Міромь" мысли, я наклонень считать въ настоящемь случай чёмь-то неумышленнимь и нечаяннымь, т. е., что самъ авторь статейки совершенно повёриль словамь своимь и приняль ихъ за правду съ тёмь высшимь простодушіемь, которое такъ похвально и даже трогательно по своей беззащитности во всякомь другомъ случай. Но кромё того, что ложь, принятая за правду, иметь всегда самый опасный видъ (не смотря даже на то, что является въ "Русскомъ Мірф"),—кромё того брасается въ глаза и то, что никогда еще не являлась она въ столь обнаженномъ, точномъ и безъискусственномъ видѣ, какъ въ этой статейкѣ. Подлинно, заставь инаго человѣка молиться Богу и онъ лобъ расшибетъ. Вотъ въ этомъ-то видѣ и любопытно прослёдить эту ложь и вывести ее на свѣть по возможности, ибо когда-то еще дождешься въ другой разъ такой безъискусственной откровенности!

Вотъ уже съ незанамятнихъ псевдо-либеральнихъ нашихъ временъ,

въ нашей газетной прессв принято за правило "защищать молодежь", противъ кого? противъ чего? — это иногда остается во мракъ неизвъстности и такимъ образомъ часто принимаетъ пребезтолковый и даже прекомическій видъ, особенно при нападеніяхъ на другіе органы печати въ томъ смысль, что "вотъ, дескать, мы либеральнъе, а вы-то нападаете на молодежь, стало быть вы ретрограднъе". Замъчу въ скобкахъ, что въ той-же статейкъ "Русскаго Міра" есть обвиненіе, прямо направленное на "Гражданинъ", въ томъ, что въ немъ будто-бы сплоть обвиняютъ нашу учащуюся молодежь въ Петербургъ, Москвъ и въ Харьковъ. Не говоря уже о томъ, что авторъ статейки самъ отлично хорошо знаетз, что ничего подобнаго этому поголовному и сплошному обвинению у насъ нътъ и не было, я просто попрошу нашего обвинителя объяснить: что значить обвинять молодежь поголовно? Я совершенно не понимаю этого! Это, конечно, значить сплошь почему-то не любить всю молодежь, — и не столько даже молодежь, сколько извъстный возрасть нашихъ молодыхъ людей? Что за сумбуръ? Кто можетъ поверить такому обвиненію? Ясно, что и обвиненіе и защита сдёланы сплеча, даже не думавши много. Стоитъ, дескать, объ этомъ задумываться: "показалъ, что самъ либераленъ, что хвалю молодежь, что ругаю тъхъ, которые ее не хвалятъ, ну и довольно для подписки и съ плечъ долой!" Именно съ плечъ долой—ибо только самый злъйшій врагъ нашей молодежи могъ бы ръшиться защищать ее такимъ образомо, и наткнуться на такой удивительный выверть, на какой наткнулся (нечально — я убъждень въ этомъ теперь болье, чемъ когда нибудь) — простодушный авторъ статейки "Русскаго Міра".

Въ томъ-то и вся важность, что пріемъ этотъ не видумка одного только "Русскаго Міра", а пріемъ общій многимъ органамъ нашей псевдолиберальной прессы и тамъ, можетъ быть, онъ дѣлается уже не столь простодушно. Сущность его, во первыссъ,— въ сплошной похвалѣ молодежи, во всемъ и во всякомъ случаѣ, и въ грубихъ нападкахъ на всѣхъ тѣхъ, которые, при случаѣ, позволятъ себѣ отнестись даже и къ молодежи критически. Пріемъ этотъ основанъ на смѣшномъ предположеніи, что молодежь настолько еще не доросла и такъ любитъ лесть, что не разберетъ и приметъ все за чистую монету. И вправду, достигли того, что уже очень многіе изъ молодежи (мы твердо вѣримъ, что далеко не всѣ) дѣйствительно полюбили грубую похвалу, требуютъ себѣ лести и безъ разбора готовы обвинить всѣхъ тѣхъ, кто не потакаетъ имъ сплошь и на всякомъ шагу, особенно въ иныхъ случаяхъ. Впрочемъ, тутъ пока еще вредъ всего только временный; съ опытомъ и съ возрастомъ и взгляды молодежи измѣнятся.

Но есть и другая сторона лжи, которая влечеть уже непосредственный и вещественный вредъ.

Эта другая сторона пріема "защиты нашей молодежи предъ обществомъ и передъ правительствомъ" состоитъ въ простоиъ отрицаніи факта,—иногда самомъ грубомъ и нахальномъ: "нѣтъ, дескать, факта, не было его и быть не могло; кто говоритъ, что онъ былъ — значитъ клевещетъ на молодежь, значитъ врагъ нашей молодежи!"

Вотъ пріємъ. Повторяю, — самый злёйшій врагъ нашей молодежи не выдумаль бы ничего вреднёе для прямыхъ ея интересовъ. Мнё непремённо хочется доказать это.

Отрицаніем в факта во что бы ни стало можно достигнуть удивительных результатовъ.

Ну, что вы темъ докажете, господа, и чемъ облегчите дело, если начнете удостовърять (и, главное, Богъ знаетъ для чего) — что "увлекающаяся" молодежь, т. е. тв, которые могуть "увлечься" (пусть даже и Нечаевымъ) непремънно должны состоять изъ однихъ только "праздныхъ недоразвитковъ ", изъ тёхъ, которые вовсе не учатся, -- однимъ словомъ, изъ шалопаевъ съ самыми дурными наклонностями. Такимъ образомъ, уединяя дёло, выводя его изъ сферы учащихся и сводя непременно лишь на "праздныхъ недоразвитковъ", вы темъ самымъ уже заране обвиняете этихъ несчастныхъ и отказываетесь отъ нихъ окончательно: "сами буяны и ленивци и смирно за столомъ не умели сидеть". Уединяя случай и лишая его права быть разсмотреннымъ въ связи съ общимъ цёлымъ (а въ этомъ-то и состоить единственная возможная защита несчастныхъ "заблудшихся!"); вы тэмъ самымъ не только какъ бы подписываете имъ окончательный приговоръ, но даже удаляете отъ нихъ самое милосердіе, ибо прямо удостовъряете, что сами заблужденія ихъ произошли единственно отъ отвратительныхъ качествъ ихъ, и что эти юноши даже и безъ всякаго преступленія должны возбуждать нъ себѣ презрѣніе и отвращение,

Съ другой стороны, вдругъ случится, что въ какомъ нибудь долло оказались бы замѣшанными вовсе не недоразвитки, вовсе не буяны, болтающіе ногами подъ столомъ, вовсе не одни лѣнивцы, а, напротивъ, молодежь прилежная, горячая, именно учащаяся и даже съ хорошимъ сердцемъ, а только лишь дурно направленная? (поймите это слово: направленноя. Гдѣ, въ какой Европѣ найдете вы теперь болѣе шатости во всевозможныхъ направленіяхъ, какъ у насъ въ наше время!) И вотъ, по вашей теоріи "лѣнтяевъ и недоразвитковъ эти новые "несчастные", окажутся уже втрое виновнѣе: "имъ были средства даны, они прошли курсъ наукъ, они осно-

вательно работали, — нътъ у нихъ оправданій! Они втрое менъе чъмъ праздные недоразвитки могутъ заслуживать милосердія! Вотъ результать прямо выходящій изъ вашей теоріи.

Позвольте, господа (я говорю воебще, а не одному только сотруднику "Русскаго Міра"), — вы на основаніи, "отрицанія факта" утверждаете, что "Нечаеви" непремѣнно должны быть идіотами "идіотическими фанатиками". Такъ-ли это опять? Справедливо-ли? Устраняю въ настоящемъ случаѣ Нечаева, а говорю "Нечаевы" во множественномъ числѣ. Да, изъ Нечаевыхъ могутъ быть существа весьма мрачныя, весьма безотрадныя и исковерканныя, съ многосложнѣйшей по происхожденію жаждой интриги, власти, съ страстной и болѣзненно-ранней потребностью выказать личность, но—почему же они "идіоты"? Напротивъ, даже настоящіе монстры изъ нихъ могутъ быть очень развитыми, прехитрыми и даже образованными людьми. Или вы думаете, что знанія, "научки", школьныя свѣдѣньица (хотя бы университетскія) такъ уже окончательно формируютъ души юноши, что, съ полученіемъ динлома, онъ тотчасъ же пріобрѣтаетъ незыблемый талисманъ, разъ навсегда, узнавать истину и избѣгать искушеній, страстей и пороковъ. Такимъ образомъ, всѣ эти кончившіе курсъ наукъ юноши станутъ тотчасъ же, по вашему, чѣмъ-то въ родѣ множества маленькихъ папъ, неподлежащихъ прегрѣшенію.

И почему вы полагаете, что Нечаевы непременно должны быть фанатиками? Весьма часто это просто мошенники. "Я мошенникъ, а не соціалисть", говорить одинь Нечаевъ, положимъ, у меня, въ моемъ романъ "Въсы", но увъряю васъ, что онъ могъ бы сказать это и на яву. Это мошенники очень хитрые и изучившее именю великодушную сторону души человъческой, всего чаще юной души, чтобъ умъть играть на ней какъ на музыкальномъ инструментв. Да неужели же вы вправду думаете, что прозелиты, которыхъ мотъ бы набрать у насъ какой нибудь Нечаевъ, — должны быть непременно лишь одни шалопаи? Не верю, не все; я самъ старый "Нечаевецъ", я тоже стоялъ на эшафоть, приговоренный къ смертной казни, и увъряю вась, что стояль въ компаніи людей образованныхъ. Почти вся эта компанія кончила курсь въ самыхъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Нъкоторые впослъдствін, когда уже все прошло, заявили себя замъчательными спеціальными знаніями, сочиненіями. Нётъ-съ, Нечаевцы не всегда бывають изъ однихъ только ивитяевъ, совсемъ ничему не учившихся.

Знаю, вы, безъ сометнія, возразите мнт, что я вовсе не изъ Нечаев-

цевъ, а всего только изъ "Петрашевцевъ". Пусть изъ Петрашевцевъ,— (хотя, по моему, названіе это неправильное, ибо чрезмѣрно большее число, въ сравненіи съ стоявшими на эшафотѣ, но совершенно такихъ же какъ мы, Петрашевцевъ, осталось совершенно нетронутымъ и необезпокоеннымъ. Правда, они никогда и не знали Петрашевскаго, но совсѣмъ не въ Петрашевскомъ было и дѣло, во всей этой давнопрошедшей исторіи, вотъ что я хотѣлъ лишь замѣтить).

Но пусть изъ Петрашевцевъ. Почему же вы знаете, что Петрашевцы не могли бы стать нечаевцами, т. е. стать на "Нечаевскую" же дорогу, съ случать еслибъ такъ обернулось дъло? Конечно, тогда и представить нельзя было: какъ бы это могло такъ обернуться дъло? Не тъ совстиъ были времена. Но позвольте мнъ про себя одного сказать: Нечаевымъ въроятно я бы не могъ сдълаться никогда, но Нечаевчемъ, не ручаюсь, можетъ и могъ бы... во дни моей юности.

Я заговориль теперь про себя, чтобъ имъть право говорить о другихъ. Тъмъ не менъе буду продолжать только объ одномъ себъ, о другихъ же если и упомяну, то вообще, безлично и въ смыслъ совершенно отвлеченномъ. Доло же Петрашевцевъ, — это такое давнопрошедшее дъло, принадлежитъ къ такой древнъйшей исторіи, что въроятно не будетъ никакого вреда изъ того, что я о немъ припоминаю, тъмъ болъе въ такомъ скользкомъ и отвлеченномъ смыслъ.

"Монстровъ" и "мошенниковъ" между нами, "Петрашевцами", не было ни одного (изъ стоявшихъ-ли на эшафотъ, или изъ тъхъ, которые остались нетронутыми — это все равно). Не думаю, чтобы кто нибудь сталъ опровергать это заявленіе мое. Что были изъ насъ люди образованные, противъ этого, какъ я уже замътилъ, тоже въроятно не будутъ споритъ. Но бороться съ извъстнымъ цикломъ идей и понятій, тогда сильно укоренившихся въ юномъ обществъ, изъ насъ, безъ сомнънія, еще мало кто могъ. Мы заражены были идеями тогдашняго теоретическаго соціализма. Политическаго соціализма тогда еще не существовало въ Европъ и европейскіе коноводы соціалистовъ даже отвергали его.

Луи-Блана напрасно били по щекамъ и таскали за волосы (какъ нарочно густъйшіе, длинные и черные волосы) члены-товарищи его національнаго собранія, депутаты правой стороны, изъ рукъ которыхъ вырвалъ его тогда Араго (астрономъ, членъ правительства, теперь уже
умершій)—въ то несчастное утро, въ мат мъсяцт 48 года, когда въ
палату ворвалась толпа нетеритливыхъ и голодныхъ работниковъ. Бъдный
Луи-Бланъ, нъкоторое время членъ временнаго правительства, вовсе не
возмущалъ ихъ: онъ только лишь читалъ въ люксембургскомъ дворцт

этимъ жалкимъ и голоднымъ людямъ, вслъдствіе революціи и республики разомъ потерявшимъ работу, объ ихъ "правѣ на работу". Правда, такъ какъ онъ всетаки былъ членомъ правительства, то лекціи его въ этомъ смыслѣ были ужасно неполитичны и, конечно, смѣшны. Журналъ же Консидерана, равно какъ статьи и брошюры Прудона, стремились распространить между этими же голодными и ничего за душой не имѣвшими работниками, между прочимъ, и глубокое омерзѣніе къ праву наслѣдственной собственности. Безъ сомнѣнія, изъ всего этого (т. е. изъ нетерпѣнія голодныхъ людей, разжигаемыхъ теоріями будущаго блаженства) произошель впослѣдствіи соціализмъ политическій, сущность котораго, не смотря на всѣ возвѣщаемыя цѣли, покамѣстъ состоитъ лишь въ желаніи повсемѣстнаго грабежа всѣхъ собственниковъ классами неимущими, а затѣмъ "будь что будетъ". (Ибо по настоящему ничего еще не рѣшено, чъмъ будущее общество замѣнится, а рѣшено лишь только, чтобъ настоящее провалилось—и вотъ пока вся формула политическаго сощализма).

Но тогда понималось дело еще въ самомъ розовомъ и райско-нравственномъ свътъ. Дъйствительно правда, что зарождавшися соціализмъ сравнивался тогда, даже некоторыми изъ коноводовъ его, съ христіанствомъ и принимался лишь за поправку и улучшение последняго, сообразно въку и цивилизаціи. Всъ эти тогдашнія новыя идеи намъ въ Петербургъ ужасно нравились, казались въ высшей степени святыми и нравственными и, главное, общечеловъческими, будущимъ закономъ всего безъ исключенія человъчества. Мы еще задолго до парижской революціи 48 года были охвачены обаятельнымъ вліяніемъ этихъ идей. Я уже въ 46 году былъ посвящень во всю правду этого грядущаго "обновленнаго міра" и во всю святость будущаго коммунистического общества еще Бълинскимъ. Всъ эти убъжденія о безиравственности самыхъ основаній (христіанскихъ) современнаго общества, о безиравственности религіи, семейства; о безиравственности права собственности; всв эти идеи объ уничтожении національностей во имя всеобщаго братства людей, о презръніи къ отечеству, какъ къ тормазу во всеобщемъ развитіи, и проч. и проч., все это были такія вліянія, которыхъ мы преодольть не могли и которыя захватывали, напротивъ, наши сердца и умы во имя какого-то великодутія. Во всякомъ случав тема казалась величавою и стоявшею далеко выше уровня тогдашнихъ господствовавшихъ понятій — а это-то и соблазняло. Тв изъ насъ, т. е. не то что изъ однихъ Петрашевцевъ, а вообще изъ всвхъ тогда зараженных, но которые отвергли впоследстви весь этоть мечтательный -вредъ радикально, весь этотъ мракъ и ужасъ, готовимый человъчеству, въ видъ обновленія и воскресенія его, - тъ изъ нась тогда еще не знали

причинъ бользни своей, а потому и не могли еще съ нею бороться. И такъ, почему же вы думаете, что даже убійство à la Нечаевъ остановило бы, если не всёхъ, конечно, то, по крайней мъръ, нъкоторыхъ изъ насъ, въ то горячее время, среди захватывающихъ душу ученій и потрясающихъ тогдашнихъ европейскихъ событій, за которыми мы, совершенно забывъ отечество, слъдили съ лихорадочнымъ напряженіемъ?

Чуловишное и отвратительное московское убійство Иванова, безо всякаго сомивнія, представлено было убійней Нечаевымъ своимъ жертвамъ "Нечаевцамъ", какъ дъло политическое и полезное для будущаго "общаго и великаго дъла". Иначе понять нельзя, какъ нъсколько юношей (кто-бы они ни были) могли согласиться на такое мрачное преступленіе. Опять-таки въ моемъ романъ "Въсы" я попытался изобразить тъ многоразличные и разнообразные истивы, по которымъ даже чистейше серицемъ и простодушнъйшіе люди могутъ быть привлечены къ совершенію такого-же чудовищнаго злодейства. Воть въ томъ-то и ужасъ, что у насъ можно сдълать самый накостный и мерзкій поступокъ, не будучи вовсе иногда мерзавцемъ! Это и не у насъ однихъ, а на всемъ свътъ такъ, всегда и сначала въковъ, во времена переходныя, во времена потрясеній въ жизни людей, сомнъній и отрицаній, скептицизма и шатости въ основныхъ общественныхъ убъжденіяхъ. Но у насъ это болье чыть гдь нибудь возможно, и именно въ наше время, и эта черта есть самая болтзиенная и грустная черта нашего теперешняго времени. Въ возможности считать себя, и даже иногда почти въ самомъ дълъ быть не мерзавцемъ, дълая явную и безспорную мерзость — вотъ въ чемъ наша современная бъда!

Чёмъ-же такъ особенно защищена молодежь, въ сравнени съ другими возрастами, что вы, господа защитники ея, чуть лишь только она занималась и училась прилежно, немедленно требуете отъ нея такой стойкости и такой зрёлости убъжденій, какой не было даже у ихъ отцевъ, а теперь менёе чёмъ когда нибудь есть. Наши юные люди нашихъ интеллигентныхъ сословій, развитые въ семействахъ своихъ, въ которыхъ всего чаще встрёчаете теперь недовольство, нетериёніе, грубость невёжества (не смотря на интеллигентность классовъ) и гдё, почти повсемёстно, настоящее образованіе замёняется лишь нахальнымъ отрицаніемъ съ чужаго голоса; гдё матеріальныя побужденія господствуютъ надъ всякой высшей идеей; гдё дёти воспитываются безъ почвы внё естественной правды, въ неуваженіи или въ равнодушіи къ отечеству и въ насмёшливомъ презрёніи къ народу, такъ особенно распространяющемся въ послёднее время,— тутъ-ли, изъ этого-ли родника наши юные люди почерпнутъ правду и безошибочность направленія своихъ первыхъ шаговъ въ жизни? Вотъ гдё

начало зла: въ преданіи, въ преемствъ идей, въ въковомъ, національномъ подавленіи въ себъ всякой независимости мысли, въ понятіи о санъ европейца подъ непремъннымъ условіемъ неуваженія къ самому себъ, какъ къ русскому человъку!

Но вы этимъ, слишкомъ общимъ, указаніямъ, кажется, не пов'єрите. "Образованіе", твердите вы, "прилежаніе"; праздные "недоразвитки", повторяете вы. Замътьте, господа, что всъ эти европейские высшие учители наши, свъть и надежда наша, всъ эти Милли, Дарвины и Штраусы преудивительно смотрять иногда на нравственныя обязанности современнаго человъка. А между тъмъ это уже не лънтян, ничему не учившіеся, и не буяны, болтающіе ногами подъ столомъ. Вы засмъетесь и спросите: къчему вздумалось мнъ заговорить непремънно объ этихъ именахъ? А потому, что трудно и представить себъ, говоря о нашей молодежи, интеллигентной, горячей и учащейся, чтобъ эти имена, напримёръ, миновали ее при первыхъ шагахъ ея жизни. Развё можетъ русскій юноша остаться индифферентнымъ къ вліянію этихъ предводителей европейской прогрессивной мысли, и другихъ имъ подобныхъ, и особенно къ русской сторонъ ихь ученій? Это смішное слово о "русской стороні ихъ ученій"— пусть мні простять, единственно потому, что эта русская сторона этихъ ученій существуетъ дъйствительно. Состоитъ она въ тъхъ выводахъ изъ ученій этихъ, въ видь несокрушимъйшихъ аксіомъ, которые делаются только въ Россіи; въ Европъ-же возможность выводовъ этихъ, говорятъ, даже и не подозръваема. Мнъ скажутъ, пожалуй, что эти господа вовсе не учатъ злодъйству; что если, напримъръ, хоть-бы Штраусъ и ненавидитъ Христа, и поставилъ осмъяніе и оплеваніе Христіанства цълью всей своей жизни, то всетаки онъ обожаетъ человъчество въ его цъломъ, и ученіе его возвышенно и благородно, какъ нельзя болъе. Очень можетъ быть, что это все такъ и есть, и что цъли всъхъ современныхъ предводителей европейской прогрессивной мысли— человъколюбивы и величественны. Но зато мив воть что кажется несомивникымы: дай всвиь этимы современнымы высшимъ учителямъ полную возможность разрушить старое общество и построить за-ново, — то выйдеть такой мракъ, такой хаосъ, нёчто до того трубое, слёпое и безчеловъчное, что все зданіе рухнеть подъ проклятіями человъчества, прежде чъмъ будеть завершено. Разъ отвергнувъ Христа, умъ человъческій можетъ дойти до удивительныхъ результатовъ. Это аксіома. Европа, по крайней мъръ, въ высшихъ представителяхъ свой мысли, отвергаетъ Христа, мы же, какъ извъстно, обязаны подражать Европъ

Есть исторические моменты въ жизни людей, въ которые явное, нахальное, грубъйшее злодъйство можетъ считаться лишь величиемъ души, лишь благороднымъ мужествомъ человъчества, вырывающагося изъ оковъ. Неужели нужны примъры, неужели ихъ не тысячи, не десятки, не сотни тысячъ?.. Тема эта, конечно, мудреная и необъятная и на нее очень трудно вступать въ фельетонной статьъ, но всетаки въ результатъ, я думаю, можно допустить и мое предположение: что даже и честный и простодушный мальчикъ, даже и хорошо учившися, можетъ подъ часъ обернуться Нечаевцемъ... разумъется, опять-таки, если попадеть на Нечаева; это уже sine qua non...

Мы. Петрашевцы, стояли на эшафотъ и выслушивали нашъ приговоръ безъ малвишаго раскаянія. Безъ сомнінія, я не могу свидітельствовать обо всёхъ; но думаю, что не ошибусь, сказавъ, что тогда, въ ту минуту, если не всякій, то, по крайней мірь, чрезвычайное большинство изъ насъ почло-бы за безчестье отречься отъ своихъ убъжденій. Это дёло давнопрошедшее, а потому, можеть быть, и возможень будеть вопрось: неужели это упорство и нераскаяние было только дёломъ дурной натуры, дёломъ недоразвитковъ и буяновъ? Нътъ, мы не были буянами, даже, можетъ быть, не были дурными молодыми людьми. Приговоръ смертной казни разстрёляньемь, прочтенный намь всёмь предварительно, прочтень быль вовсе не въ шутку; почти всъ приговоренные были увърены, что онъ будеть исполнень и вынесли, по крайней мере, десять ужасныхь, безмернострашныхъ минутъ ожиданія смерти. Въ эти послёднія минуты нёкоторые изъ насъ (я знаю положительно), инстинктивно углубляясь въ себя и провъряя мгновенно всю свою, столь юную еще жизнь, --- можетъ быть, и раскаявались въ иныхъ тяжелыхъ дёлахъ своихъ — (изъ тёхъ, которыя у каждаго чедовъка всю жизнь лежать въ тайнъ на совъсти); но то дъло, за которое насъ осудили, тъ мысли, тъ понятія, которыя владели нашинъ духомъ — представлялись намъ не только не требующими раскаянія, но даже чёмъ-то насъ очищающимъ, мученичествомъ, за которое многое намъ простится! И такъ продолжалось долго. Не годы ссылки, не страданія сломили насъ. Напротивъ, ничто не сломило насъ, и наши убъжденія лишь поддерживали нашъ духъ сознаніемъ исполненнаго долга. Н'ятъ, нвито другое изменило взглядь нашь, наши убежденія и сердца наши (я, разумбется, позволяю себъ говорить лишь о тъхъ изъ насъ, объ измъненіи уб'єжденій которых уже стало изв'єстно и т'ємь или другимь образомъ засвидътельствовано ими самими). Это нъчто другое — было непосредственное соприкосновение съ народомъ, братское соединение съ нимъ въ общемъ несчастіи, понятіе, что самъ сталъ такимъ-же какъ

онъ, съ нимъ сравненъ и даже приравненъ къ самой низшей ступени его.

Повторяю, это не такъ скоро произошло, а постепенно и после оченьочень долгаго времени. Не гордость, не самолюбіе мъщали сознаться. А между тёмъ я былъ, можетъ быть, однимъ изъ тёхъ (я опять про себя одного говорю), которымъ наиболёе облегченъ былъ возвратъ къ народному корню, къ узнанію русской души, къ признанію духа народнаго. Я происходиль изъ семейства русскаго и благочестиваго. Съ тъхъ поръ какъ я себя помню, я помню любовь ко мнъ родителей. Мы въ семействъ нашемъ знали евангеліе чуть не съ перваго дітства. Мит было всего лишь десять лътъ, когда я уже зналъ почти всъ главные эпизоды русской исторіи изъ Карамзина, котораго вслухъ по вечерамъ намъ читалъ отецъ. Каждый разъ посъщеніе Кремля и соборовъ московскихъ было для меня чъмъ-то торжественнымъ. У другихъ, можетъ быть, не было такого рода воспоминаній какъ у меня. Я очень часто задумываюсь и спрашиваю себя теперь: какія впечативнія, большею частію, выносить изъ своего дітства уже теперешняя современная намъ молодежь? И вотъ, если даже и мнѣ, который уже естественно не могъ высокомърно пропустить мимо себя той новой роковой среды, въ которую ввергло насъ несчастіе, не могъ отнестись къ явленію передъ собой духа народнаго вскользь и свысока,если и мив, говорю я, было такъ трудно убъдиться, наконецъ, во лжи и неправдв почти всего того, что считали мы у себя дома светомъ и истиной, то каково-же другимъ, еще глубже разорвавшимъ съ народомъ, гдъ разрывъ преемственъ и наслъдственъ еще съ отцовъ и дъдовъ?

Тоспода защитники молодежи нашей, возьмите, наконець, ту среду, то общество, въ которомъ она возрастаеть, и спросите себя: можеть-ли быть въ наше время что нибудь менъе защищено отъ изопостных оліяній?

Прежде всего поставьте вопросъ: если сами отцы этихъ юношей—не лучше, не кръпче и не здоровъе ихъ убъжденіями; если съ самаго перваго дътства своего эти дъти встръчали въ семействахъ своихъ одинъ лишь цинизмъ, высокомърное и равнодушное (большею частію) отрицаніе; если слово отечество произносилось передъ ними не иначе какъ съ насмъшливой складкой; если къ дълу Россіи всъ воспитывавшіе ихъ относились съ

презръніемъ или равнодушіемъ; если великодушнъйшіе изъ отцевъ и вос-питателей ихъ твердили имъ лишь объ идеяхъ "общечеловъческихъ"; если еще въ дътствъ ихъ прогоняли ихъ нянекъ за то, что тъ надъ ко-лыбельками ихъ читали "Богородицу";—то скажите: что можно требо-

лыбельками ихъ читали "Богородицу";—то скажите: что можно требовать отъ этихъ дѣтей и—гуманно-ли при защитѣ ихъ, если таковая потребуется, отдѣлываться однимъ лишь отрицаніемъ факта?

Недавно я наткнудся въ газетахъ на слѣдующее entrefilet:
"Камско-Волжская Газета" сообщаетъ, что на дняхъ три гимназиста 2-й казанской гимназіи, 3-го класса, привлечены къ ответственности но обвиненю въ какомъ-то преступленіи, имѣющемъ связь съ ихъ пред-полагавшимся быствомъ въ Америку ("С.-Пет. Вѣд." 13-го ноября).

Двадцать лѣтъ назадъ извѣстіе о какихъ-то бѣгущихъ въ Америку гимназистахъ изъ 3-го класса гимназіи показалось бы мнѣ сумбуромъ. Но ужь въ одномъ томъ обстоятельствѣ, что теперъ это не кажется мнѣ сумбуромъ, а вещью, которую, напротивъ, я понимаю, — уже въ одномъ этомъ я вижу въ ней и ея оправданіе!

Оправданіе! Боже мой, возможно-ли такъ сказать!
Я знаю, что это не первые гимназисты, что уже бѣжали раньше ихъ

Я знаю, что это не первые гимназисты, что уже бѣжали раньше ихъ и другіе, а тѣ потому, что бѣжали старшіе братья и отцы ихъ. Помните вы разсказъ у Кельсіева о бѣдномъ офицерикѣ, бѣжавшемъ птошкомъ, черезъ Торнео и Стокгольмъ, къ Герцену въ Лондонъ, гдѣ тотъ опредѣлилъ его въ свою типографію наборщикомъ? Помните разсказъ самого Герцена о томъ падетть, который отправился, кажется, на Филиппинскія острова заводить коммуну и оставилъ ему 20,000 франковъ на будущихъ эмигрантовъ? А между тѣмъ все это уже древняя исторія! Съ тѣхъ поръ бѣжали въ Америку извѣдать "свободный трудъ" въ свободномъ государствъ" старики, отцы, братья, дѣвы, гвардейскіе офицери... развѣ только что не было однихъ семинаристовъ. Винить ли такихъ маленькихъ дѣтей, этихъ трехъ гимназистовъ, если и ихъ слабыми головенками одолѣли великія идеи о "свободномъ трудѣ въ свободномъ государствъ" и о коммунѣ и объ обще-европейскомъ человѣкѣ; винить ли за то, что вся эта дребедень кажется имъ религіей, а абсентизмъ и измѣна отечеству — добродѣтелью? А если винить, то въ какой же степени?—вотъ вопросъ. Авторъ статейки "Русскаго Міра", въ подкрѣпленіе своей идеи, что въ "подобныхъ безумствахъ" замѣшаны у насъ лишь одми лѣнтяи и праздношатающіеся недоразвитки, приводить столь извѣстныя и отрадныя слова министра народнаго просвѣщенія, недавно высказанныя имъ въ Кіевъ о томъ, что онъ имѣлъ случай убѣдиться, послѣ осмотра учебныхъ заведеній въ 7 учебныхъ округахъ, что "послюдие годы молодежсь Я знаю, что это не первые гимназисты, что уже бъжали раньше ихъ

несравненно серьезнъе относится къ дълу науки, несравненно болъе и основательно работаетъ".

Да, это конечно, слова отрадныя, слова, въ которыхъ, можетъ быть, единственная надежда наша. Въ учебной реформъ нынъшнято царствованія — чуть не еся наша будущность и мы знаемъ это. Но самъ же министръ просвъщенія, помнится, заявилъ въ той же ръчи своей, что еще долго ждать окончательныхъ результатовъ реформы. Мы всегда въровали, что наша молодежь слишкомъ способна отнестись къ дълу науки серьезнъе. Но пока еще кругомъ насъ такой туманъ фальшивыхъ идей, столько миражей и предразсудковъ окружаетъ еще и насъ и молодежь нашу, а вся общественная жизнь наша, жизнь отцовъ и матерей этой молодежи, принимаетъ все болье и болье такой странный видъ, что по неволь прінскиваешь иногда всевозможныя средства, чтобы выйти изъ недоумънія. Одно изъ такихъ средствъ — самимъ быть по менье безсердечными, не стыдиться хоть иногда, что васъ кто нибудь назоветъ гражданиномъ, и... хоть иногда сказать правду, — еслибъ даже она была и не достаточно, по вашему, либеральна.

# ИНОСТРАННЫЯ СОБЫТІЯ

изъ

журнала "гражданинъ"

за 1873 г.

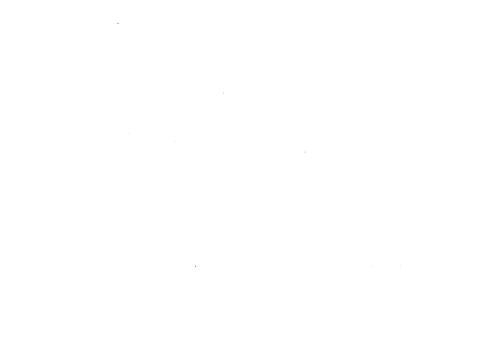

## Изъ № 38 журн. "Гражданинъ" 1873 г.

Въ самое послъднее время въ Европъ произошли три весьма крупныя событія: 1) Фрошдорфское свиданіе, 2) окончательное очищеніе франпузской территоріи отъ вражескаго нашествія съ выходомъ послъднихъ нъмецкихъ войскъ и 3) чрезвичайное посъщеніе Въны и Берлина королемъ итальянскимъ. Эти три весьма важныя событія могутъ имъть чрезвычайныя послъдствія для всей Европы и, что важнъе всего, даже въ самомъ блежайшемъ будущемъ.

Во Франціи, теперь, почти у всёхъ, конечно, одинъ только вопросъ: что именно сейчасъ-же, теперь-же, можетъ случиться? Тутъ ужь не до отдаленнаго будущаго, не до окончательнаго устройства; текущія событія дошли до высшей точки своего напряженія.

4-го сентября, напримёръ, на парижской биржё распространился слухъ (потомъ оказавшійся ложнымъ), что графъ Шамборскій рёшился отречься отъ своихъ притязаній въ пользу графа Парижскаго. Слухъ этотъ тотчасъ-же вызвалъ довольно значительное повышеніе курсовъ.

Итакъ, бѣдные Французы въ такомъ положеніи, что сами уже не сомнѣваются, что съ ними рѣшительно все можетъ теперь случиться. Они вѣрятъ даже въ возможность графа Шамборскаго и малѣйшая поправка дѣлу (?), то есть графъ Парижскій, принимается ими какъ за нѣчто радостное.

Но у нихъ на дняхъ произошелъ одинъ фактъ, конечно, предвидънний и знаемый всёми уже давнымъ-давно, но непремённо смутившій всёхъ какъ нёчто неожиданное. Въ оффиціальномъ журналё отъ 4-го (16-го) сентября было напечатано:

"Конфланъ и Жарни, послъднія занятыя мъстности, были очищены вчера въ 7 часовъ вечера. Въ 9 часовъ нъмецкія войска перешли границу. Территорія освобождена окончательно".

Для этого, почти три года назадъ, и собиралось теперешнее фран-

пузское національное собраніе; погибавшая нація поручала ему тогда — возстановить возможный порядокъ, уплатить милліарды и очистить территорію. Правда, національное собраніе, все время, а въ послідній годъ боліве чім когда нибудь, всегда въ большинстві своемъ отрицало ограниченіе своихъ полномочій. Очень много разъ почти прямо высказывалось о необходимости устроить окончательно судьбы Франціи, прежде чімъ разойтись. Но огромное меньшинство собранія (почти вся ліввая сторона) принимало за преділы своихъ полномочій лишь освобожденіе территоріи. Огромная и наибольшая, можетъ быть, часть общественнаго мнюнія Франціи, конечно, въ этомъ вопросі, на стороні меньшинства палаты. Но пока еще німецкіе солдаты оставались во Франціи—вопрось оставался только спорнымъ вопросомъ, а догло дівломъ. Согласны или не согласны, а разойтись всетаки нельзя, пока послідній німецкій солдать не оставить территоріи. И вотъ теперь, 3-го сентября, —догло оканчивается и всії вдругъ разомъ чувствують, что вопрось: "Что-же теперь еще остается сдівлать? непремінно и немедленно долженъ быть разрішень.

Разумівется, разрішеніе необходимо будеть насильственное. Никакое соглашеніе невозможно, что уже доказало соглашеніе двадцать четвертаго мая, при низверженіи Тьера. За насильственное разрішеніе принялись уже давно, но теперь, при новомъ и уже слишкомъ настоятельномъ повто-

Разумъется, разръшение необходимо будеть насильственное. Никакое соглашение невозможно, что уже доказало соглашение двадцать четвертаго мая, при низвержении Тьера. За насильственное разръшение принялись уже давно, но теперь, при новомъ и уже слишкомъ настоятельномъ повторени вопроса: что дѣлать? — дѣятельность всѣхъ партій, и разумъется все враждебныхъ одна другой, должна, конечно, въ десять разъ усилиться. До новыхъ засѣданій разошедшагося на отдыхъ собранія, судя по тревогѣ событій, слишкомъ далеко. И если-бы хоть одна изъ теперешнихъ партій нашла хоть малѣйшую возможность произвесть переворотъ насильственно, то навѣрно-бы это исполнила.

Насильственный перевороть могь-бы произвести одинь только маршаль Макъ-Магонъ, имъя въ своихъ рукахъ войско... Но объ этомъ послъ. Есть въроятность предполагать, что національное собраніе будетъ созвано раньше срока.

раньше срока.

Насиліе въ разрѣшеніи насущнаго вопроса: "Что сейчаст дѣлать?"—
первыми было произведено легитимистами. Тутъ произошло явленіе даже
не политическое—произошло что-то горячее, нетерпѣливое, нервное безъ
мѣры, лихорадочное, что бываетъ иногда съ людьми радикально и уже
цѣлый вѣкъ, напримѣръ, непонимающими своего положенія. (Похоже на
то, какъ дѣйствуютъ у насъ иногда поляки). Теперь слишкомъ очевидно,
что союзъ 24 мая заключенъ былъ рѣшительно для одного только низверженія Тьера. Почти навѣрно можно сказать, что они даже и не заикались о будущемъ и о томъ, какъ будутъ относиться другъ къ другу сей-

чась по низверженіи Тьера. Они не давали другь другу никакихь объщаній, часъ по низверженіи Тьера. Они не давали другъ другу никакихъ ообщаніи, кромів самыхъ насущныхъ, единственно только застрашнихъ и къ настоящему доглу не относящихся. Они слишкомъ хорошо знали, что каждый будетъ дійствовать лишь для своей партіи и, можетъ быть, сейчасъ-же, завтра-же, если понадобится, вцінится другъ другу въ волосы. Самая горячая и многочисленная изъ этихъ партій тотчасъ-же начала дійствовать, съ странною, ничімъ неоправданною вірою въ свои силы. Но легитимисты и особенно клерикалы всегда такъ дъйствовали, во всю послъднюю исторію Франціи. Началось тогда, какъ и всегда у легитимистовъ и клерикаловъ, съ поднаго презрѣнія къ общественному мнѣнію: притѣсне-ніе печати, сборищъ, преслѣдованія начались тотчасъ-же. Во французскомъ народъ, сельскомъ и частью городскомъ (но не фабричномъ) дъйствительно началось въ послъдніе годы довольно замътное религіозное ствительно началось въ последние годы довольно заметное религозное движение. Духовенство тотчасъ-же эксплуатировало фактъ, — но безъ мёры, безъ пониманія общественнаго мнёнія, съ наглостью, вредящею самой религіи. Стали устраивать и искусственно визывать по всей Франціи церемоніи богомолья, архієпископы разсылали возмутительныя воззванія, требовали кредита для постройки новыхъ соборовъ, хотёли было ввести въ законъ начинать каждое засёданіе національнаго собранія молитвою, что немыслимо и дико для Французовъ. Они преглупо, и даже зная, что это глупо (т. е. уже не щадя себя), запрещали всё оваціи и благодарственные адресы Тьеру и преслёдовали за нихъ. Они не позволяли нигдё праздновать день освобожденія территоріи, сами давая тёмъ знать, что въ освобожденіи этомъ не считають себя дъятелями или участниками. Они отказались по поводу этого громаднаго и радостнаго для Франціи событія отъ самой малъйшей амнистіи, хотя-бы только для виду, политическимъ преступникамъ-въ чемъ не отказываетъ ни одно правительство въ Европъ своимъ подданнымъ, во дни великихъ національныхъ торжествъ или расвоимъ подданнымъ, во дни великихъ національныхъ торжествъ или радостей. Однимъ словомъ, дъйствовали презирая среду, съ непостижимою увъренностію въ своихъ силахъ. И вотъ вдругъ теперь все это уже совершенно открыто ринулось къ графу Шамборскому. Произошло свиданіе представителей династіи, — орлеанской и бурбонской. Трудно представить себъ даже до сихъ поръ: что именно хотълъ этимъ сказать графъ Парижскій? Орлеанская династія, имъющая нъкоторое число приверженцевъ въ національномъ собраніи, почти менъе всъхъ партій, терзающихъ теперь Францію, имъетъ шансовъ къ престолу. Эта династія, самая благодътельная для Франціи въ этомъ стольтіи, давшая ей 18 блаженныхъ льтъ, тъмъ не менъе нестерпимо ей надобла и Франція ни за что теперь на нее не согласится. Къ тому же она вполнъ отжила свой въкъ и требованія не согласится. Къ тому же она вполнъ отжила свой въкъ и требованія

страны теперь севершенно иныя. Орлеанская династія, съ ея мягкостью въ правленіи и разумнымъ либерализмомъ, не въ мърку теперешнимъ событіямъ. Тъмъ не менъе свиданіе произошло и объ партіи, слившись, надіются на большиство въ національномъ собраніи. Но что такое это собраніе, провозглашающее графа Шамборскаго Генрихомъ V, еслибъ даже это и было возможно? Есть историческіе факти, давно совершившіеся, которые нельзя игнорировать. Хороши-ли, нътъ-ли эти факты, живительны или несутъ съ собой смерть—это все равно въ настоящемъ вопросъ. Главное въ томъ, что они есть и ихъ нельзя перейти. Вслъдствіе этихъ фактовъ, графа Шамборскаго, съ его авторитетомъ "Вожією милостію" (и правомъ завоеванія въ V стольтіи, прибавимъ мы) не могутъ никакъ принять Французы. О, они, можетъ быть, и приняли-бы! Ибо только <sup>1</sup>/в-я какая нибудь доля націи въритъ въ принципы 89 года и знаетъ о нихъ. Остальные лишь жаждутъ покоя и сильнаго правительства, и до такой степени, что согласились-бы на какой угодно авторитетъ, — Остальные лишь жаждуть покоя и сильнаго правительства, и до такой степени, что согласились-бы на какой угодно авторитеть, — быль-бы только это несомнённый авторитеть. Но въ томь-то и дёло, что и въ несомнённость авторитета графа Шамборскаго никто, кромё легитимистовь, не можеть серьезно вёрить. Конечно, теперь все, рёшительно все можеть случиться и даже Шамборь можеть въёхать въ Парижъ на бёломь конё... но не болёв какъ на два дня, да единственно только въ томъ случай, если маршаль Макъ-Магонъ положить въ избирательную урну свой маршальскій жезлъ. Но—и это весьма важный фактъ,—кажется, Фрошдорфъ и все это легитимистское движеніе происходить внё всякаго участія маршала Макъ-Магона. По крайней мёрё нёть ни откуда объ этомъ какихъ нибудь точныхъ свёдёній. Однимъ словомъ, агитаторы надёются рёшительно лишь на однё свои силы. Замёчательно тоже, что изъ всёхъ легитимистовъ—самые нетериёливые, нетериимые, самые горячіе и самонадёянные и самые оторванные отъ почвы—это клерикалы, духовенство. это клерикалы, духовенство.

это клерикалы, духовенство.

Съ графомъ Шамборскимъ ведутся представителями монархическихъ партій самые дѣятельные переговоры,—точно все дѣло только въ немъ и въ его согласіи. О мнѣніи націи никто изъ нихъ ничего не думаєть. Да такъ и должно быть:— чистые легитимисты, по крайней мѣрѣ, всегда отрицали Францію и доказали это вполнѣ, исторически. "L'etat c'est moi, la nation c'est nous". Чрезвычайно комично начинаєть выступать фигура и самого графа Шамборскаго! Кажется, онъ тоже вполнѣ увѣренъ, что все дѣло въ одномъ только его согласіи идти царствовать и стоить лишь ему согласиться, какъ вся Франція тотчась же станеть передъ нимъ на колѣна. Увѣряютъ, что онъ, на дняхъ, переговариваясь съ депутатами пра-

вой стороны относительно приписываемаго ему намфренія начать войну съ Италіей, отвъчаль, что это было-бы съ его стороны безразсудствомь, потому что онъ знаетъ, что Франція не можетъ вести войны. "Необходимо", заключиль онъ, "чтобы Франція собралась съ силами и устроилась", но что сверхъ того "надобно оставить князю Бисмарку полную свободу дъйствій, такъ какъ онъ самъ разрушить свое твореніе".

сверхъ того "падобно оставять князю Висмарку полную свободу дъйствій, такъ какъ онъ самъ разрушить свое твореніе".

Если такія слова о Висмаркъ дъйствительно были сказаны графомъ Шамборскимъ, то, конечно, это человъкъ и глубокій и умный. Объ огромности ужа его однако никто и никогда не имъль извъстій, такъ что, можетъ быть, слова о Бисмаркъ и не его (если были сказаны) и графъ повторилъ пишь чужое слово, — и кто внаетъ, можетъ быть, нарочно для него придуманное. Иногда королимъ, возвращающимся къ своимъ народамъ, нарочно придуманвое. Ипогда королимъ, возвращающимся къ своимъ народамъ, нарочно предумываютъ словечи для первой встръчи. Если не измъняетъ намъ памятъ, кажется, Людовику XVIII-му при възздъ его въ Парижъ, въ 1814 году, послъ долгаго отсугствія, придумано было княземъ Талейраномъ словцо: "Rien n'est changé, il n'y а qu'un français de plus". (Нито не измънител. Стало только однимъ Французомъ больше). Такъ или этакъ, но графъ Шамборскій, хотя-бы и былъ чрезвычайно умнымъ человъюмъ, всетаки можетъ ничего пе понимать въ своей націи. Тутъ ужь не умъ, а обстоятельства. Нѣтъ ничего труднъе, какъ подобному наслъдственному королю узнать свою націю. Тамъ, гдѣ приверженцы короля обращаются въ партію, тамъ такой король, 'съ самаго дня своего рожденія до для своей скерти, видитъ лишь людей своей партіи, и хоть и слышть до подумхъ иныхъ партій, но навърно считаеть ихъ только за исврежденныхъ умомъ. Графъ Шамборскій объщаеть не объявлять войну Италіи (т. е. за папу). Но въдь онъ говорить только про настоящую минуту, про то, что Франція не готова теперь къ бою. Такой обороть фравы именно долженъ означать, что когда Франція отдохнетъ и изготовится къ бою, то... Да и можетъ ли "законный "настоящій Бурбонъ, король французскій, отказаться отъ въковаго своего титула "христіаннъйшато короля "Старам Франция издавна, съ глубины въковъ, момла католическою идеею последствними. Это до того неотъемлемо отъ истой французской идеи и отъ націи — главной представительном от истой французской идеи и отъ надіи — главной представительн

первое столкновеніе съ Германіей Франціи, во главъ другихъ католическихъ державъ состоится) произойдетъ именно изъ за Рима, изъ за воскресенія римскаго католичества во всей его древней идеъ... Не даромъ-же въ Берлинъ предпринятъ крестовый походъ "кровью и жельзомъ" для окончательнаго искорененія "римской идеи" въ Германіи, такъ что даже нарочно придумали вивсто стараго римскаго католичества, новое (книжное) "старокатоличество", для отпору и противуположности. И не могли-бы одни только германскіе римскіе католики, сами по себъ, до такой степени взволновать и озлобить противъ себя графа Бисмарка. Тутъ другое: тутъ именно, можетъ быть, тоже предчувствуется, что римская идея возродится опять и знамя ея подыметъ именно крайній западъ Европы, — вотъ тотъ самый, откуда они вывели недавно послъднихъ своихъ солдатъ... Впрочемъ идею нашу мы не станемъ теперь развивать и подробно доказывать. Пусть останется она лишь предположеніемъ...

На счеть знамени — трехцвътнаго, французскаго, республиканскаго знамени, графъ Шамборскій еще ничего не ръшиль. Кажется, впрочемъ, ему быль голось отъ папы, что надо-бы согласиться, не упрямиться, уступить. Онъ ничего не ръшиль, но есть слухи, что вотъ какъ будетъ: нація (національное собраніе) явится къ нему вручать корону и объ знамени не скажетъ ни слова и вотъ тутъ-то онъ возьметъ и подарить Франціи самъ столь дорогое ей трехцвътное ея знамя, въ видѣ милости на радостяхъ. Объ конституціи онъ выразился, что если старую хартію (1814-го года), съ которою уже разъ приходили Бурбоны (т. е. быль уже прецедентъ) поизмънить капельку сообразно теперешнимъ обстоятельствамъ, то кажется этого будетъ довольно. Разумъется, въ такомъ случаъ всеобщая подача голосовъ, столь дорогая Французамъ (впрочемъ неизвъстно почему; ибо болъе нельпаго изобрътенія, конечно, никто не можетъ указать даже изъ всъхъ нельпостей, бывшихъ въ нашемъ въкъ во Франціи) — устраняется. Но до Франціи какое ему дѣло? Сомнънія нътъ, что графъ Шамборскій возвращается во Францію съ самою святою увъренностію осчастливить ее и върить, что осчастливить; но возвращеніе его чрезвычайно похоже, въ мечтахъ его, какъ-бы на возвращеніе благодътельнаго помѣщика въ свою деревню.

О, онъ не допустить их стать на кольни! Т. е. когда въ замкъ Шамборъ (слышно, что къ тому времени онъ хочеть перевхать въ Шамборъ) національное собраніе, съ короной въ рукахъ, начнеть умолять его "возвратить себя Франціи", то ужь разумъется, онъ не дасть имъ стать на кольни. Онъ слишкомъ, слишкомъ понимаеть свой въкъ! Но... еслибъ

вестави они обнаружили видь, что хотять будто-бы свлонять везавия, то это было-бы вовее недурно. А ужь въ благодарность опы ихъ тотчасъ-же ни за что и не допустить, такъ что, какъ будто-бы опы и не начинали становиться. Зато ужь навърно, въ типш Фрошдорфа, невинному воображению графа, не разъ мечталось въ послъднее время, что когда онь въздеть въ Парижъ, на бъломъ копъ, то парижавни будуть бросать пръти, а народъ бросится паловать копита его лошади. Туть ужь онъ даже и не остановить и все допустить, ибо это лишь натурально, и дълаеть только честь объямъ стороламъ. Цалують же копиты коня другато Бурбона, его родственника, претендента испанскаго, Донъ-Карлоса. Тамъ дъйствительно, это случалось уже нъбосолько разъ, въ деревняхъ...

Кто-же можетъ однако прежде всёхъ этому номѣшать, всёмъ этимъ въздамъ и другитъ фантастическим картинамъ, ожидаемымъ въ столь близкомъ будущемъ? Разумъется, послѣ такого вопроса на первемъ планъ тотчасъ-же является фитура старато маршала Макъ-Магона, о которомъ ми уже и начали было говорить. Но прежде чъмъ заговоримъ сноза, упомянемъ объ одномъ чрезвъчвайомъ политическомъ обстоятельствъ, о которомъ доселѣ, кажется, никто еще не сказаль ни слова въ Европъ, хотя образомъ, "Граждананта" укажетъ первий. Вотъ въ чемъ опо состоитъ. Маршалъ Макъ-Магонъ, "старый маршалъ", "честный старый соддатъ и т. д. и т. д. до самаго 24 мая сего года быль, конечно, всёмъ извъстнымъ въ Европъ лицомъ, но только съ одной, весьма ограниченной стороны. Онъ служилъ, онъ здался, онъ отличился, и когда надо быль, объ немъ всегда объявляли въ газетахъ, но ровео столько-же, сколько но другихъ служившихъ и отличившихся маршалахъ. Даже и менъе, чъмъ о другихъ служившихъ и отличившихся маршалахъ. Даже и менъе, чъмъ о другихъ служившихъ, енгрымъ растеннитъ, е перад боль отличился, и места его окончательный прецессъ въ Тріановъ, заранъе воличищася, и места его окончательный прецесть въ Тріа

дня, всё газеты всего міра, а французскія по преимуществу, въ запуски дня, всё газеты всего міра, а французскія по преимуществу, въ запуски принялись называть маршала всёми тёми прозвищами, которыя мы выписали нёсколько строкъ выше: "старый маршаль", "честный маршаль", "честный маршаль", "честный старый солдать" и проч. Всего более упирали на два слова, "честный и храбрый" и всего чаще повторяли ихъ. Ничего бы, кажется, не могло быть лестнёе для стараго, храбраго солдата; а между тёмъ въ томъ-то и дёло, что навёрно вышло наоборотъ. Тутъ всегда являлось какъ бы какое-то коварство, — самое, впрочемъ, невольное, почти нечаянное и неизбёжное, а между тёмъ точно всё сговорились. Именно: всё эти прекрасные эпитеты, — "честный, храбрый" и т. д. появлялись какь бы для того только, чтобъ избёжать слова: "умный". появлялись какъ би для того только, чтобъ избѣжать слова: "умный". И всегда это какъ будто именно точь въ точь такъ и было. Да, кажется, и дѣйствительно такъ было. Ни разу не было сказано: "нашъ умный маршалъ, нашъ дальновидный маршалъ". И всегда это говорилось какъ нарочно съ самою искреннею, т. е. съ самою обидною наивностью, а стало быть и — ясностію. Именно, когда хвалили другихъ за политическій умъ, за дальновидность, или разбирали путаницу предстоящихъ труднѣйшихъ событій — всегда тутъ-то какъ разъ: "честный маршалъ", "храбрый, честный солдатъ"; на него будетъ можно понадѣяться. Работать-то, конечно, будетъ не онъ, а мы (да и не его ума это дѣло), но храбрый солдатъ намъ не измѣнитъ, честный солдатъ насъ сбережетъ, мы у него, какъ у Христа за назухой, ну, а когда придетъ время, мы у него сбереженное-то и отберемъ, а ему откланяемся и онъ будетъ этому очень радъ, потому что это "храбрый маршалъ", "честный маршалъ", "честный, храбрый старый солдать! "

Однимъ словомъ, мы твердо увърены, что какъ бы ни былъ маршалъ Макъ-Магонъ храбръ и честенъ, тъмъ не менъе ничего нътъ противнъе для него, въ настоящее мгновеніе, какъ эти эпитеты храбрый, да честний. Тутъ не много надо знанія психологіи и вообще человъка и особенно храбраго и честнаго солдата, чтобъ согласиться съ этимъ.

Мы опять и откровенно повторяемъ, что считаемъ этотъ, проявившійся съ 24 мая фактъ — чрезмърно важнымъ, но незамъченнымъ досель политическимъ обстоятельствомъ, и что уже, конечно, онъ повліяетъ даже на важнъйшія дъла Европы, можетъ быть, въ самомъ ближайшемъ будущемъ. Ибо что, напримъръ, было бы теперь всего пріятнъе честному и храброму маршалу? Ужь, безъ сомнънія, всего пріятнъе было бы вдругъ и неожиданно доказать всей Европъ и особенно Франціи, что онъ не только старый и честный, но вмъстъ съ тъмъ и довольно-таки умный маршалъ. Это человъкъ, кажется, прекрасный и безукоризненно благородный, но

кажется, тоже и молчаливый, то есть изъ умъющихъ молчать и таить про себя. Скажуть, что это низко такъ обижаться, особенно на такомъ величавомъ мъстъ. Но въдь это совершенно безсознательно дълается и къ тому же — кто знаетъ? — можетъ быть, онъ даже и правъ, то есть въ томъ, что онъ и дъйствительно довольно-таки умный маршалъ. Нъкоторые факты какъ бы уже намекають на то. Сначала, разумъется, то есть сейчасъ послъ 24 мая, онъ не могъ очень высказаться, не доходило до слишкомъ важнаго; онъ только представляль собою накъ бы узель, связавшій несвязуемое, благодаря чему всё могли жить и кое-какъ двигаться. Но воть всё действительно стали жить и сильно двигаться. Партіи обнажились и обнажаются чёмъ дальше, тёмъ больше. Явился Фрошдорфъ, а затёмъ явились уже совершенно обозленные и остервенившіеся бонапартисты. Республиканцы всёхъ оттёнковъ тоже ждуть сдёлать свой главный ударь и заявить себя; не умёють, по обыкновенію, но сильно ждуть. Ну, что если національное собраніе дёйствительно выбереть Шамбора? Тогда честный солдать встанеть, поклонится и отдасть избранному возжи въ руки? И воть намъ все болёе и болёе начинаеть казаться, что онъ сдълаеть это только въ томъ случат, если онъ дъйствительно всего только честный солдать. Напротивъ, намъ думается, что онъ непремънно захочетъ показать свой умъ, доказать всей Европъ, что именно онъ-то и можетъ выдумать что нибудь гораздо поумне избранія графа Шамборскаго. И, главное, имъя въ рукахъ такую силу — войско! По нашему, онъ даже именно поставленъ въ такое безвыходное положение, что непремённо даже обязанъ выдумать самъ, своимъ умомъ, что нибудь очень остроумное и оригинальное и не можеть ни за что сделать иначе подъ опасеніемъ остаться — и уже на въки — "нашимъ старымъ солдатомъ, нашимъ честнымъ солдатомъ, нашимъ храбрымъ солдатомъ", но --и только...

Но объ этомъ положении превидента Франціи, о причинахъ этого положенія и обо всемъ, что касается почтеннаго маршала въ его отношеніяхъ къ современной минутѣ, мы поговоримъ особо въ будущей статьѣ; теперь же, кажется, и безъ того перешли указанные намъ редакціей предѣлы нашей статьи. Вато въ каждомъ № "Гражданина" неуклонно будемъ продолжать наше описаніе иностранныхъ событій, такъ что надѣемся по возможности не отстать отъ нихъ... Но кончая хронику, забѣжимъ впередъ и прочтемъ чрезвычайно важную педавнюю телеграмму изъ Берлина.

Берлинъ (24 сентября). На вчерашнемъ парадномъ обёдё въ бёлой залъ берлинскаго дворца, императоръ Вильгельмъ провозгласилъ тостъ: "За здоровье моего брата и друга—короля итальянскаго", на что король Викторъ-Эммануилъ отвътилъ тостомъ: "За здоровье моего друга, давняго союзника, его величества императора германскаго!"

"Князь Бисмаркъ прибудетъ въ Берлинъ сегодня, въ шесть часовъ вечера".

О король итальянскомы и о путешествіи его мы объщаемы поговорить особенно обстоятельно, ибо событіе это одно изг самых важний полько, опять таки забъгая впередь, что король Викторь-Эммануиль весьма не любить путешествовать. Это король-джентльмень, простой, гордый и съ чрезвычайнымы тактомы. Оны ни за что не бросиль бы Италію, еслибы не самыя важныя соображенія. Разумьется, всегда принято съ посившностью увърять вы такихы случаяхы, что ничего нёть политическаго; французскій посланникы формально освёдомлялся у итальянскаго правительства: "что дескать, это значить, это путешествіе?" и получиль вы отвёть, что это означаеть горячія и дружескія чувства, которыя издавна питають другь кы другу оба монарха и проч. и проч. вы этомы родё. На дипломатическомы языка это означаеть точь вы точь: "вы слишкомы любопытны-сь". Да и дъйствительно слишкомы ужы невинное любопытство оть дипломата!

Зато р'ядко кому бывалъ такой восторженный пріемъ въ Берлин'я, какъ итальянскому королю. Прітядъ его въ Берлин'я популяренъ и націоналенъ. Въ Вън'я принимали хорошо, но всетаки не такъ, какъ въ Берлин'я — и тому есть причины...

# Изъ № 39 журн. "Гражданинъ" 1873 г.

На этотъ разъ мы уступаемъ наше мъсто въ "Гражданинъ" другимъ обозръніямъ. Сообщимъ лишь замъчательнъйшія изъ политическихъ телеграмиъ за прошедшую недълю.

— Версаль, 13-го (25) сентября. Сегодня происходило засѣданіе постоянной коминссін паціональнаго собранія, въ которомъ ничего замѣчательнаго не произошло.

Затемъ происходило собраніе шестидесяти депутатовь, принадлежащихь къ различнымъ подраздёленіямъ консервативной партіи. На этомъ собраніи обсуждены были, одно за другимъ, всё препятствія, которыя еще представляются къ возобновленію монархіи. По всёмъ вопросамъ состоялось полное согласіе между присутствующими.

— Парижт, 13-го (25) сентября. Оффиціальная телеграмма, полученная изъ Испаніи, сообщаеть, что всё шайки карлистовь, осаждавшія Толозу, бёжали, видя приближеніе правительственныхь войскь подъ начальствомъ Моріонеса. Моріо-

несъ вступилъ въ Толозу.

— Берлинг, 14-го (26) сентября. Сегодня въ 10 часовъ вечера, король италь-

янскій вытажаеть изъ Берлина въ Италію.

Вчера князь Висмаркъ посётиль итальянскихъ министровъ во дворцё, и имёль

съ ними продолжительное совъщание.

— Парижъ, 15-го (27) сентября. Бюро подъотдёленій правой стороны будуть имёть засёданіе 22-го сентября (4-го окт.), для составленія программы, которая будеть представлена на одобреніе съйзда членовь національнаго собранія, 27-го сентября (9-го окт.). Если съйздъ одобрить эту программу, то отъ имени его будеть отправлень графу Шамбору адресь до открытія засёданій національнаго собранія. Въ этомъ адресъ будуть изложены окончательныя и рёшительныя условія приверженцевь возстановленія монархіи во Франціи.

Принцъ Наполеонъ присоединился къ союзу республиканцевъ съ бонапарти-

стами, предложенному радикальною газетой "Avenir National".

Завтра въ Перигё дается банкетъ въ честь Гамбетты.

— Берлить, 14-го (26-го) сентября, ночью. Король итальянскій выбхать сегодня въ десять часовь вечера по герлицкой желізной дорогі. На станціи этой дороги онъ простисля самышь сердечными образомъ съ императоромъ Вильгельмомъ. Оба государя поцаловались, обнялись. Прощаніе короля съ насліднымы принцемъ и принцемъ Карломъ было самое дружественное. Станція желізной дороги была освіщена бенгальскими огнями; несмітная толна народа провожала короля Виктора-Эмманупла сочувственными возгласами.

— Парижъ, 16-го (28-го) сентября. Газета "République Française" отвергаеть союзъ съ бонапартистами, говоря, что республиканцы не желають имъть ничего

общаго ни со сторонниками Бурбоновъ, ни съ приверженцами имперіи.

— Мадридг, 15-го (27-го) сентября. Инсургентскіе фрегаты "Нумансія" н "Менделъ-Нунелъ" бомбардировали 14-го (26-го) сентября городъ Аликанте въ продолжени семи часовъ. Городъ сильно пострадаль отъ бомбардировки, но зашищался мужественно и нанесъ такія поврежденія судамъ инсургентовъ, что ваставиль ихъ удалиться.

— Париже, 17-го (29-го) сентября, вечеромъ. Въ ръчи, произнесенной вчера въ Периге на банкетъ, Гамбетта утверждалъ, что Франція, отвергая наслъдственную монархію, желаєть, чтобъ была окончательно провозглашена республика вновь

избраннымъ національнымъ собраніемъ.
— Парижъ, 18-го (30-го) сентября. По позднёйшимъ извёстіямъ оказывается, что слова, приписанныя Гамбеттв на объдв въ Периге, составляють только впечатленіе, вынесенное однимъ корреспондентомъ изъ разговоровъ, происходив-

шихъ между нимъ и Гамбеттою.

— Версаль, 18-го (30-го) сентября. Въ "Оффиціальномъ Журналь" напечатаны декреты о немедленномъ сформировании 18-ти армейскихъ корпусовъ. Эти корпуса впоследствіи будуть расположены въ 18-ти округахь, на которые будеть раздёлена Франція. Съ темъ вмёстё, декретами назначены и командиры корпу-совъ, въ числе которыхъ находятся генералы: Кленшанъ, герцогь Омальскій, Дюкро, Бурбаки и Орель де-Паладинь. Обнародованы также декреты о формированіи новыхъ полковъ. Всего будеть 144 полка пёхоты, 70 полковъ кавалерів, 38 полковъ артиллеріи. Распредёленіе Франціи на 18 округовъ еще не окончательно решено.

— Ларижа, 18-го (30-го) сентября. Письмо графа Шамбора на двума депутатамъ департамента Геро съ негодованиемъ отвергаетъ исполненныя клеветы обвиненія радикаловь и высказываеть либеральныя и примирительныя нам'вренія. Макъ-Магонъ принималъ графа Арнима и турецкаго посла. Князь Сербскій увз-

жаеть сегодня вечеромъ и на пути осмотрить лагерь въ Буржъ.
— Парижъ, 19-го сентября (1-го октября), вечеромъ. Въ ръчи, произнесенной въ Периге, Гамбетта выразился, что республика вышла бы побъдительницей изъ борьбы съ Германією, еслибъ монархисты не предпочли заключить миръ. Мѣстныя власти запретили продажу на улицахъ газеты "Républicain de Dordogne", въ которой напечатана рѣчь Гамбетты.

Тьерь выбхаль изь Лозанны и возвращается въ Парижъ.

— *Парижъ*, 20-го сентября (2-го октября). Сегодня утромъ Тьеръ прибылъ въ Парижъ. "Женевскій журналь" утверждаеть, что отьеждь Тьера изъ Швейцаріи ускорился вслідствіє писемъ, полученныхъ имъ изъ Парижа, въ которыхъ просили его поспёшить возвращениемъ.

Въ следующемъ нумере мы упомянемъ о значени всехъ этихъ главнъйшихъ телетраммъ изъ Европы въ подробности. Теперь же скажемъ лишь нъсколько словъ. Всего болье извъстій изъ Парижа, — точно самые малъйшие факты изъ Франціи имьють для Европы гораздо болье значенія, чэмь весьма крупные изъ другихъ земель. Горячка торжествующей партіи продолжается. Постоянная коммиссія національнаго собранія, замъняющая собою все національное собраніе въ его отсутствіе, собирается вяло, и, какъ гласитъ телеграмма отъ 13 сентября, въ последнее заседаніе ея ничего замічательнаго не произошло. Она какъ-бы игнорируетъ теперешнее движеніе главной партіи въ пользу возстановленія Бурбоновъ. Между темь она сама, въ большинстве, состоить изъ техъ же монархистовъ. Зато засъданія отдъленій правой стороны всёхъ оттънковъ полны огня и тревоги. Реставрація Шамбора ръшена, главные толки идуть все о знамени, трехцвътномъ или бъломъ, — т. е. о самомъ важномъ вопросъ во всемъ этомъ дълъ. Трехцвътное знамя есть признаніе такъ-называемыхъ принциповъ 89 года. Вълое знамя—отказъ отъ исторіи и возвращеніе къ временамъ Людовика XIV. Впрочемъ монархисты все въ той же полной надеждъ. Подтверждаются свъдънія, что въ Римъ непремънно берутся уговорить графа Шамборскаго на трехцвътное знамя. Какъ мы говорили въ прошлый разъ—полнъйшее убъжденіе всей партіи, что все дъло устроится однимъ лишь ръшеніемъ національнаго собранія — продолжается. О народъ и войскъ какъ бы никто и не думаетъ. Подобная, почти слъпая увъренность партіи могла бы намекать на таинственную поддержку со стороны маршала Макъ-Магона.

Между тъмъ во всъхъ другихъ французскихъ партіяхъ обнаруживается все болье и болье разладъ и какъ бы страхъ передъ приготовленіями монархистовъ. Пишутъ о многихъ случаяхъ измънъ и переходовъ. Иные республиканцы перебъгаютъ къ бонапартистамъ (какъ, напримъръ, газета "Avenir National") подъ предлогомъ союза бонапартистовъ съ республиканцами. Въ сущности, вмъсто того чтобъ соединиться, бонапартисты и республиканцы лишь упрекаютъ и въ чемъ-то стыдятъ другъ друга. Республиканскіе вожди ведутъ себя загадочно — всего въроятнъе просто не знаютъ, какъ приняться за дъло.

Гамбетта, объёзжая часть Франціи, не знаеть, говорить ему или не говорить на банкетахъ. Тьеръ возвращается въ Парижъ, чтобъ "начать дъйствовать", и, можетъ быть, и вирямь нёсколько поздно. Между тёмъ газеты въ Берлинъ, говоря о посёщеніи Берлина королемъ итальянскимъ, прямо подтверждаютъ о союзё державъ, противъ "безпокойныхъ движеній иныхъ націй", т. е. конечно говорятъ о Франціи и о возможности возрожденія католической идеи, о чемъ мы говорили въ прошломъ № "Гражданина". Изъ телеграммъ видно тоже, что и Франція сильно занимается вооруженіемъ и переформированіемъ своихъ войскъ.

Правительство Кастеляра начало борьбу съ врагами республики повидимому довольно энергично, но покамъсть этимъ свъдъніямъ върить много нечего. Есть извъстія о сильнихъ ударахъ, будто бы нанесенныхъ Донъ-Карлосу; но извъстія эти пока лишь изъ Мадрида. Правда, собраніе кортесовъ открыло новому правительству Кастеляра большія средства (денежныя и право поднять значительную армію). Кромъ того возстановленъ военный законъ, т. е. смертная казнь за преступленія противъ дисциплины, но все это, надо полагать, пребываетъ болье, такъ сказать,

на бумагъ; да и не такъ скоро возстановляется совершенно упавшая дисциплина. Между темъ сепаратисты на юге совершають страшныя элодейства. Эскадра города Картагены (осажденнаго правительствомъ) бомбардировада городъ Аликанте изъ грабежа, чтобъ вытребовать отъ Аликанте денегъ и провіанту. Злодейство совершилось въ виду эскадръ прусской, франпузской и англійской. Одна прусская хотёла было помёшать гнусныть разбойникамъ; но удержалась въ виду бездействія французской и англійской эскадрь, решившихъ остаться нейтральными. Несчастные жители Аликанте телеграфировали однако лорду Гренвилю, умоляя о помощи; но согласія на помощь не последовало-трудно представить, по какимъ соображеніямъ. Пусть это испанское правительство наказывало бы какой нибудь изъ своихъ возмутившихся городовъ; но эти разбойники, конечно, для правительствъ Франціи и Англіп—лишь совсёмъ неизв'єстные люди. И нравственный и всякій другой законъ даже обязывають посторонняго помъшать явному и гнуснъйшему влодъйству, если оно происходить въ его глазахъ и если онъ въ силахъ оказать помощь.

Городъ Аликанте, оставленный собственнымъ средствамъ, отвъчалъ однако на бомбардировку изъ своихъ орудій чрезвычайно энергично, такъ что два разбойничьихъ корабля, "Мендецъ" и "Нумансія", сильно потеривли и должны были воротиться назадъ въ Картагену ни съ чъмъ. По поводу этого злодъйства испанское правительство снова пламенно и красноръчиво выразилось, что оно вполиъ сознаетъ необходимость подавить мятежъ сепаратистовъ. Еще би не сознавать такую необходимость!

На югѣ Испаніи разбойничають коммунисти, на сѣверѣ клерикалы. Нѣкоторые экономисты убѣждены, что такая разнохарактерность мятежа произошла оттого, что на сѣверѣ земля раздроблена между огромнымъ количествомъ мелкихъ собственниковъ (оттого консерватизмъ, Донъ-Карлосъ). Югъ же страны состоитъ почти весь изъ крупной земельной собственности, а народъ почти совсѣмъ лишенъ земельнаго надѣла—оттого пролетаріатъ, коммунизмъ, желаніе захватить собственность силой и подѣлить ее межь собою. Что коммунизмъ играетъ огромную роль въ теперешнемъ мятежѣ юга Испаніи—то несомнѣнно.

### Изъ № 40 журн. "Гражданинъ" 1873 г.

Мы приглашаемъ нашихъ читателей обратить внимание на напечатанную въ нынѣшнемъ № "Гражданина" статью нашего сотрудника Z. Z.: О борьбъ государства съ церковью въ Германіи. Это-продолженіе напечатаннаго подъ тъмъ-же заглавіемъ еще въ 34 № "Гражданина" и сообщаеть последнія известія объ этой роковой борьбе. Хотя въ настоящую минуту политическій интересь, повидимому, сосредоточень на другой окраинъ Европы, но статья нашего сотрудника касается именно того главнаго, основнаго пункта, на которомъ въ наше время какъ-бы колеблется вся политическая булушность Европы. Туть не только борьба римскаго католичества и римской идеи всемірнаго владычества, которая умереть не хочеть, не можеть и умреть разви съ кончиною міра, — но, въ зародыши, и борьба вёры съ атеизмомъ, борьба христіанскаго начала съ новымъ грядущимъ началомъ новаго грядущаго общества, мечтающаго поставить свой престоль на мъстъ престола Божія. Князь Бисмаркъ, конечно, не вполнъ про то въдая, какъ-бы подаетъ, своимъ презрительнымъ и деспотическимъ отношеніемъ къ церкви въ новой колоссальной Имперіи, основанію которой столь способствоваль политикою "крови и жельза" — руку свою новыме модяме, атенетамъ и соціалистамъ. Приномнимъ опять изръченіе, приписываемое графу Шамборскому о настойчивомъ князъ: "Его надо оставить въ поков и онъ самъ разрушить свое твореніе". Должно думать, что это колоссальное изръчение сказано было графомъ Шамборскимъ тоже ивсколько безсознательно, по крайней мере во какомо нибудь более тесномъ политическомъ смыслъ. Все не върится какъ-то, судя по фактамъ, что такія мысли тоже могуть заходить въ голову графа Шамборскаго.

Мы опять помѣщаемъ ниже массу политическихъ телеграммъ изъ Европы, за всю недѣлю, и опять-таки почти всѣ онѣ изъ Парижа. Неоспоримо то, что въ Европѣ, вотъ уже скоро сто лѣтъ, все начинаемся съ Франціи и, кажется, долго еще такъ будетъ продолжаться. Этому есть свои причины. Впрочемъ, не смотря на обиліе телеграммъ — новаго и

рѣшительнаго еще не много. Мы остановились на путешествіи короля итальянскаго въ Вѣну и Берлина, вызвавшем такой восторга и въ нѣмдах и въ итальянцахъ. Король уже съ недѣлю какъ возвратился въ Итальянскаго и его фачилів, и возложител, въ свою очередь, орденъ Анунсіади (дающій титуль деомородного брата короля) на старшаго сына германскаго и его фачилів, и возложител въ свою очередь, орденъ Анунсіади (дающій титуль деомородного брата короля) на старшаго сына германскаго паслѣднаго принца, на фельдиаршала Мольтке и на министра-президента Роона. Князь Висмаркъ, уже имѣющій этоть орденъ, получиль изъ рукъ вороля его акварелький портретъ. Телеграмма гласитъ, что въ Римѣ, 21 сентабря, т. с. въ годовщину народнаго голосованія, присоединившаго Церковную Область къ Королевству Итальянскому, устроена была восторженнымъ народомъ илломинацій и горѣль трансцаранть, изображавшій императоровъ австрійскаго и германскаго и король инальянскаго, подающихъ другъ другу руки. Такимъ образомъ птальянцы вноляй и съ удовольствіемъ сознаютъ, что порвали надолго свои древнія (католическія) связи съ крайнимъ западомъ Европы и пристали къ началу германскому (протестантскому). Во всякомъ случаћ поличическое обезпеченіе юнаго итальянскаго королевства устроилось, на время, довольно крѣпсо. Разставшись на въйки съ колоссальной римской идеей веемірнаго владичества древняго Рима, итальянцы смотрять теперь, коти и безмѣрно уменьшеннымъ вяглядомъ, на судьби свои, по за то позитивно и матеріально, и не смотря на прозаичность занятія, неуклонно хлоночуть устромъть свое будущее мѣщанское счастье подъ знаменемъ Италіи, соединенной во единое конституціонное королевство. Очень можетъ быть, что они избрали благую часть. Тутъ все зависять отъ народнаго генія и во сколько онъ самъ цѣнитъ и сознаетъ себя. При эгомъ какъ-би фосастся въ глаза, хотя и нѣксолько странена, но и не совећях отдаленная аналогія между современными итальянскаго королевства, — какъ и германцы, восторженно аплодирующіе теперь, и въ тѣхъ-же видахъ укрфиленія своей носсальной именей респ

противъ Шамбора, то, можетъ быть, никогда уже не возобновится во Франціи. Впрочемъ, тутъ и не Шамборъ; графу Шамборскому, — хоть и трудно это предположить, — можетъ быть, и не удастся стать королемъ. Но республикъ всетаки нельзя существовать болье, ибо отъ нея во Франціи, кажется, всё устали. Да и что такое, напримёръ, *Тьерова* республика, у которой наиболёе приверженцевъ изо всей французской республиканской партім? Это нъчто совершенно отрицательное. Самъ Тьеръ формулироваль неодновратно свою республику твиъ, что она "необходима, главное, потому, неоднократно свою республику тъмъ, что она "необходима, главное, потому, что ни одно изъ другихъ правительствъ и ни одна изъ другихъ партій во Франціи теперь невозможны". Такое отрицательное достоинство вовсе не можетъ успокоить усталую Францію, жаждущую порядка во что-бы ни стало и силы, чтобы поддержать его. И тъмъ болъе, что эта отрицательная и и силы, чтобы поддержать его. И тъмъ болье, что эта отрицательная и будто-бы единственно возможная форма правительства въ теперешней Франціи — вовсе не устраняетъ другія партіи; напротивъ, дразнитъ и раздражаетъ ихъ именно своею отрицательностію; ибо каждая другая партія, напротивъ, увърена, что несетъ съ собою нѣчто положительное и и окончательное для Франціи въ сравненіи съ отрицательной республикой. Опредълять республику такъ, какъ опредъляетъ ее Тьеръ, значитъ самому не върить въ нее. Вотъ почему всякій Французъ по неволъ смотритъ на республику какъ на нѣчто переходное, почти какъ на зло, болье или менъе неизбъжное. Такое положеніе нестерпимо и должно пасть само собою. Оно еще могло существоруть съ Тьеромъ во главъ ибо Тьеръ само собою. Оно еще могло существовать съ Тьеромъ во главѣ, ибо Тьеръ быль сила; тѣмъ болѣе, что все дѣло было въ Тьерѣ, а вовсе не въ его республикъ. Но теперь и Тьеръ уже не сила. Самъ онъ, конечно, еще не замъчаетъ того; въдь такъ еще недавно онъ стоялъ во главъ Франціи! Но пока онъ ждалъ и собирался—минута ушла на въки. Везъ сомивнія, ему будеть величайшимъ сюрпризомъ вдругъ теперь узнать, что онъ—всего только великое историческое лицо, окончательно отошедшее въ область исторіи, а затымь уже и ничего больше. Кажется, онь объ этомь скоро узнаетъ.

Всего въроятите, что не повърить тому, но тъмъ горше будеть его разочарование. Нельзя-же убъдиться такъ вдругъ въ своей совершенной ненужности. Теперь онъ возвратился въ Парижъ (изъ Женевы), и уже серьезно собирается дъйствовать: слишкомъ долго продолжалась его прогулка. Онъ становится во главъ оппозиціи большинству національнаго собранія и собирается предводительствовать, въ виду близкой катастрофы провозглашенія Франціи королевствомъ—во первыхъ, лъвымъ центромъ, любимымъ мъстомъ Тьера въ палатъ, во вторыхъ, по возможности всей лъвой стороной праваго центра, и въ третьихъ, — по возможности всей лъвой сто

роной собранія. Эта возможность подчиненія Тьеру, на время, всей лівой стороны собранія, кажется, осуществима. Слышно, что крайняя ліввая уже прислала сказать ему, что спорить не будеть и избираеть его въ предводители. Хоть и нигдё о томъ не пишуть, но намъ кажется, что въ этомъ ръшени крайней лъвой чувствуется ловкая рука умнаго Гамбетты. Но навърно вск эти приготовленія не увенчаются успехомъ: въ роковой моменть не только многіе депутаты изъ центровъ, но даже и изъ лѣвой стороны не посмпьють не подать голоса за графа Шамборскаго. если дъло начнется и кончится, какъ предполагають всё до сихъ поръ, однимъ ръшеніемъ національнаго собранія. Врядь-ли даже, въ такомъ случав, и дойдеть до дебатовъ въ собраніи: легитимисты дерзки, рёшать нахально. насильно и даже, можеть быть, самому Тьеру не дадуть говорить (а онъ навърно уже приготовляетъ удивительную ръчь). Легитимисты уже теперь гласно и открыто говорять и пишуть, что національное собраніе, въ тоть роковой день, должно быть окружено войскомъ. Объ маршалъ-президентъ по прежнему никто не думаеть, и легитимисты совершенно увърены въ его послушаніи. Ну что если въ самомъ дёлё онъ всего только честный солдать? Тогда графъ Шамборскій, конечно, воцарится... на нъсколько дней. Приверженцы его и знать не хотять, что будеть на завтра послъ воцаренья; имъ-бы только теперь-то мъсто занять. Характерно изръчение самого графа Шамборскаго. Онъ писалъ одному депутату, что "не можетъ представить себя королемъ какой нибудь партіи". Чэмъ-же онъ воображаеть себя послѣ этого?

Въ Испаніи ничего лучшаго, даже худшее. Изъ Мадрида хвалятся, что донь-Карлосъ чуть не совсёмъ уничтоженъ; но навёрно въ этомъ нѣтъ ни малѣйшей правды. На югѣ Испаніи дѣла все хуже и хуже, а подъ Картагеной правительственныя войска перебѣгаютъ къ инсургентамъ. Вмѣсто ста милліоновъ правительственный заемъ осуществилъ лишь всего десять милліоновъ реаловъ. Рѣшили достать деньги во что бы то ни стало контрибуціями и налогами. Въ собраніи кортесовъ разладъ, и огромная часть ихъ оставляетъ совсѣмъ правительство. Вѣроятно, провозгласится много новыхъ ргопипсіаmento...

#### Телеграммы съ 20-го по 27-е сентявря.

<sup>—</sup> Парижь, 20-го сентября (2-го октября). Сегодня утромъ герцогъ Немурскій отправился изъ Парижа въ Фрошдорфъ.

Тьерт, въ письмъ къ меру города Нанси, окончательно отклонялъ приглашеніе прибыть въ Нанси на банкетъ, который предполагали дать въ честь его.

Правительство запретило продажу на улицахъ газеты "Siècle" за напечатаніе

въ ней ръчи, произнесенной Гамбеттою въ Периге.

— Римя, 21-го сентября (2-го октября). Вчера вечеромъ, по случаю годовщины народнаго голосованія, присоединившаго Церковную Область къ Королевству Итальянскому, устроена была иллюминація на Монти. Выставленъ быль большой транспаранть, на которомъ изображены были императоры германскій и австрійскій и король итальянскій, подающіе другь другу руки. Музыка играла народные гимны: итальянскій, германскій и австрійскій.

— Парижъ, 21-го сентября (3-го октября), вечеромъ. Значительная часть чле-

новъ левой стороны посетила Тьера, по его приезде въ Парижъ.

Сэ, президенть партін ліваго центра, пригласиль циркуляромь членовь этой партін собраться 11-го (23-го) октября, чтобы согласиться между собою относительно образа дійствій въ пользу консервативной республики.

Слухъ о созваніи національнаго собранія ранже предположеннаго времени

оказывается неосновательнымъ.

Вчера члены лѣвой стороны національнаго собранія постановили приступить къ союзу всѣхъ депутатовъ, рѣшившихся подать свой голосъ противъ возстановленія монархіп.

- Париже, 21-го сентября (3-го октября), вечеромъ. Въ "Метогіаl Diplomatique" сообщають, что последовало окончательное соглашеніе между правою стороной и партіей праваго центра относительно программы, которую обѣ партін намѣрены привести въ исполненіе немедленно по открытіи засѣданій Національнаго Собранія. Программа эта состоить изъ слѣдующихъ пяти пунктовь: 1) возстановленіе королевства во Франції; 2) установленіе конституціоннаго парламентарнаго правительства; 3) пересмотръ избирательнаго закона; 4) принятіе трехарательнаго знамени, съ присовокупленіемъ къ нему эмблемы, напоминающей собою древнее королевское знамя Франціи; 5) немедленное назначеніе намѣстника королевства.
- Берлик, 22-го сентября (4-го октября). Принесеніе старокатолическим синскопомъ Рейнкенсомъ присяги королю и государству последуеть въ Берлине

25-го сентября (7-го октября).

- Париже, 22-го сентября (4-го октября). Въ письмѣ, напечатанномъ въ газетахъ, Тьеръ объявляетъ, что не поѣдетъ въ Нанси, чтобы не дать повода къ новой клеветѣ и къ новымъ волненіямъ во Франціи. Въ письмѣ своемъ, Тьеръ возстаетъ противъ партіи, которая, безъ уполномочія на то, безъ власти, во время закрытія засѣданій Національнаго Собранія, присвоиваетъ себѣ право располататъ Франціею, не спросивъ страны. Тьеръ объявляетъ, что необходимо защитить республику, которая одна можетъ примирить всѣ партіи, необходимо защитить принципы 1789 года, трехцвѣтное знамя и свободныя учрежденія, которымъ она служитъ эмблемою. Тьеръ совѣтуетъ всѣмъ быть сдержанными, чтобы избѣжать всякаго волненія.
- Парижь, 23-го сентября (5-го октября). Вчера въ собраніи депутатовъ правой сторовы избрана спеціальная коммиссія для составленія программы дѣйствія, общей всѣмъ группамъ правой стороны. Членами этой коммиссіи избраны: Шангарнье, Одиффре-Пакье, Ларси, Комбье, Дарю. Въ собраніи заявлено что между всѣми группами правой стороны состоялось полное соглашеніе.
- Париже, 23-го сентября (5-го октября), вечеромъ. "Union" подтверждаетъ, что по вопросу о трехцвътномъ знамени еще не состоялось соглашенія среди роялистовъ. Коммиссія правой стороны, назначенная вчера, представитъ свои предложенія 9-го (21-го) октября.

Проектъ созванія Національнаго Собранія ранте срока окончательно оста-

вленъ.

Ремюза согласился выступить кандидатомъ отъ республиканской партіи на выборахъ въ Тулузѣ.

— Париже, 24-го сентября (6-го октября). Сегодня начался въ Тріанон'я пропессъ маршала Вазена. Зас'яданіе суда началось въ четверть перваго часа по

полудни. Стеченіе публики было громадное. Базенъ, на вопросы, сдёланные ему президентомъ суда, герцогомъ Омальскимъ, объявилъ свое имя и чинъ.

— Париже, 24-го сентября (6-го октября), вечеромъ. Въ сегодняшнемъ засъданіи военнаго суда надъ маршаломъ Базеномъ, послѣ отвѣта его на вопросы превидента объ его имени, началось чтеніе генераломъ Ривьеромъ обвинительнаго акта. Въ началѣ этого акта Базенъ обвиняется въ томъ, что не оказалъ помощи генералу Фроссару, когда тотъ былъ аттакованъ превосходными силами непріятелями. Въ обвинительномъ актѣ сказано, что Базенъ не намѣревался серьезнымъ образомъ выбиться изъ Меда. Чтеніе обвинительнаго акта будетъ продолжаться въ завтрашнемъ засѣданіи. Въ сегодняшнемъ засѣданіи не про-изошло ничего особеннаго. Базенъ слушалъ чтеніе обвиненія спокойно.

— Парижт, 24-го сентября (6-го октября), вечеромъ. Вчера, на банкетъ по случаю открытія желѣзной дороги, министръ иностранныхъ дѣлъ, герцогъ Брольи, отвѣчая на тостъ, вспомнилъ въ своей рѣчи о бывшемъ когда-то могуществѣ духовенства и объявилъ, что ничего подобнаго не можетъ быть въ настоящее время. "Какъ смѣшно, сказалъ министръ, опасаться возстановленія законной власти духовенства, такъ и мечтательно было бы надѣяться на возвратъ ен прошлаго. Поэтому всякое правительство, которое будетъ установлено національнымъ собраніемъ для Франціи, оцѣнитъ какъ законныя требованія общества, такъ и угрожающія обществу опасности".

Речь эта сопровождалась продолжительными и единодушными рукоплеска-

ніями.

- Бермит, 25-го сентября (7-го октября), вечеромъ. Старокатолическій енископъ Рейнкенсъ принесъ сегодня, въ полдень, присягу передъ министромъ духовныхъ дѣдъ, въ присутствіи приглашенныхъ имъ и извѣстныхъ ему свидѣтелей. Въ формулѣ присяги, по возможности приближающейся къ бывшей донынъ присягѣ католическихъ епископовъ, исключены всѣ тѣ мѣста, на основаніи которыхъ епископы доказывали, что присяга ихъ сохраняетъ свою силу исключетально на столько, на сколько она не расходится съ предписаніями папы.
- Познань, 25-го сентября (7-го октября). Сегодня здёшній судъ вновь приговориль познанскаго архіепископа графа Ледоховскаго, за противозаконное опредёленіе имъ къ должности духовнаго лица, къ денежному штрафу въ 600 талеровъ, или, въ случай неуплаты его, къ заключенію въ тюрьм'в на 4 м'єсяца. По слухамъ, оберъ-президенту познанской провинціи предписано потребовать у графа Ледоховскаго, чтобъ онъ немедленно сложилъ съ себя санъ познанскаго архіепископа.
- *Мадридъ*, 24-го сентября (6-го октября), вечеромъ. По оффиціальнымъ свъдъніямъ, генералъ Моріонесъ, при Агасцуцъ, въ Наварръ, разбилъ карлистовъ, которыхъ онъ совершенно разсъялъ, не смотря на сильныя позиціи, которыя они занимали. Моріонесъ энергически преслъдуетъ разбитыхъ имъ карлистовъ.

Газета "Français" сообщаеть, что Гарибальни прівлеть въ Парижъ.

— Римъ, 36-го сентября (8-го октября). Слухъ о томъ, что будто бы итальянскій посланникъ въ Петербургѣ Белла-Карачіоли переведенъ въ Лондонъ, не вѣренъ. Также опровергается извѣстіе о происходившемь будто бы совѣщаніи итальянскаго министра иностранныхъ дѣлъ съ прусскимъ принцемъ Карломъ въ Монцѣ.

— Парижь, 26-го сентября (8-го октября), вечеромь. Въ сегодняшнемъ засъданіи военнаго суда надъ маршаломъ Базеномъ продолжалось чтеніе обвинительнаго акта. Перечисленіе французскихъ знаменъ, сданныхъ непріятелю, произвело сильное впечатлівніе на присутствующихъ. Въ обвинительномъ актъ сказано, что маршалъ Базенъ поступилъ безчестно. Чтеніе обвинительнаго акта и относящихся къ дізу документовъ будетъ продолжаться въ четвергъ, пятницу и субботу. Допросъ свидітелей начнется въ понедільникъ, 1-го (13-го) октября.

# Изъ № 41 журн. "Гражданинъ" 1873 г.

Выписываемь отзывь англійской газеты "Daily News" о теперешнихъ французскихъ событіяхъ.

"Есть признаки того, что во Франціи замышляєтся новый государственный перевороть, тёмъ болѣе незаконный, что онъ прикрывается парламентскими формами и парламентскими авторитетами. Между тѣмъ Версальское Собраніе никакъ не можеть считаться парламентомъ. Оно перестало быть имъ съ той самой минуты, какъ, присвоивъ себѣ выстую правительственную отвѣтственность, лишило избирателей и страну всякой отвѣтственности. Теперь оно просто на просто безотвѣтственная и независимая олигархія, удерживающая за собою власть посредствомъ злоупотребленія врученными ему полномочіями".

И далъе о графъ Шамборскомъ:

"Претенденть, по всёмъ вёроятностямъ, человёкъ честный, котя заблуждающійся. Если есть пункть, по которому онь ни за что не должень бы уступить, то это вопрось о бъломь знамени... Говорять, впрочемь, что сдълана оговорка о присоединении къ нему бълой ленты или пучка изъ бълыхъ перьевъ. Но къ чему символъ, когда упраздняется выражаемое имъ дъло! Самъ графъ Шамборскій есть не болье какъ символь. Вив традипіонной монархіи, эмблему которой онъ готовъ принести въ жертву, онъ не имъетъ никакого значенія. Принимая революціонное знамя, онъ дълается или монархомъ, созданнымъ революціей, или соглашается на притворство... Принять конституцію не слишкомъ трудно: для этого довольно минуты, почерка пера; но быть вёрнымъ конституціи всю жизнь, выполнять ее по буква и по духу при самыхъ разнообразныхъ обстоятельствахъ и условіяхъ, выполнять въ теченіи длиннаго ряда лётъ — воть вадача, воть испытаніе, при которомъ графъ Шамборскій легко можеть сбиться съ дороги, благодаря извъстнымъ вліяніямъ. Трудно передвлать свою природу; воспитаніе, связи, привычки, вкоренившіяся уб'яжденія должны осилить первоначальную ръшимость, не смотря на искренность намфренія...

Будеть-ли графъ Шамборскій, измѣнившій самому себѣ, вѣренъ Франція? Мы не считаемь его способнымь къ коварству; но онъ обнаружиль слабость, которая является соблазномъ и государственною опасностью... Собраніе можетъ только сдѣлать графа Шамборскаго королемъ Собранія, но оно не въ силахъ укоренить его власть на французской почвѣ. Герцогъ Брольи и его друзья воображають, будто то, что было возможно въ 1789 году, возможно еще и въ 1873 году. Они забываютъ цѣлое столѣтіе и общественный порядокъ, созданный этимъ столѣтіемъ во Франціи... Школа "историческихъ возстановителей" (герцогъ Брольи—ея типическій представитель) вся состоитъ изъ революціонеровъ-педантовъ, планы которыхъ — "устарѣлая новизна". Это — антикваріи, а не консерваторы"... Рядомъ со статьей "Daily News", выписываемъ, тоже въ отрывкахъ, нѣсколько чрезвычайно характерныхъ, а въ настоящую минуту и особенно замѣчательныхъ сужденій Луи-Вёльо, въ іезуитской газетѣ "Univers", на ту же тему.

ту же тему.

ту же тему.

"Старые гугеноты, оставшіеся върными Генриху IV, говорили когда-то, чтобъ извинить его отступничество отъ протестантства: "Парижъ стоитъ мессы (Paris vaut bien une messe). Около Генриха V толкутся теперь такіе же политиканы, и точно также убъждаютъ его, что "Парижъ стоитъ того, чтобъ немножко съякшаться съ революціей... Что до нихъ, то ничего имъ не кажется проще. Король, однако, другаго мнѣнія. То, что надо сдѣлать, говоритъ онъ, не можетъ быть сдѣлано иначе, какъ по желанію всѣхъ и съ помощью всѣхъ, подъ начальствомъ всѣми избраннаго предводителя. Я тотъ самый человѣкъ, который теперь все соединяетъ и всѣхъ менѣе разъединяетъ. Въ вашихъ же рукахъ я буду лишь похожъ на васъ, и тотчасъ же стану въ разладъ и съ вами и съ самимъ

"Политиканы возражають ему, что не народъ сдёлань для короля, а король для народа. Король отвёчаеть, что и онь также думаеть, и что король для народа. Король отвъчаеть, что и онь также думаеть, и что иотому-то и не отказывается отъ труднаго королевскаго ремесла — родоваго ремесла своего; но что сами они — вовсе не народъ и вовсе не изображають собою короля, и что если онъ отдастся въ руки ихъ партіи, то не исполнить своей обязанности ни предъ собою, ни предъ народомъ. Они опять возражають; но король объявляеть, наконецъ, что разговоръ пора кончить и что онъ не торгашъ.

"Вотъ въ какомъ состояніи теперь діло; король молчить и посітители отходять ни съ чімъ. Теперь ясно, что Генрихъ V не изміниль ни въ чемъ своей первоначальной программі. Тутъ не великодушіе, а убіжденіе. Анархію нельзя ничімъ вылечить, кромі какъ монархіей— есте-

ственнымъ жребіемъ Французовъ... Лишь одна монархія можеть на вѣки воскресить порядокъ во Франціи, всякая другая система правленія можеть годиться только на время, даже и въ случав успёха. Лишь въ монархію Франція чувствовала себя совершенно свободно — точь въ точь какъ всякій здоровый человѣкъ, живущій по законамъ своего темперамента. Генрихъ V говоритъ: "Я много означаю и много могу, оставаясь вѣрнымъ принципу, которому служу представителемъ. Но внѣ этого принципа я — ничто, я теряю всякую силу что нибудь совершить и ужь, конечно, не пойду васъ тогда спасать. Вѣрностію моему принципу я излечу отравленную атмосферу, въ которой задыхается Франція; отказавшись отъ моего принципа — я тотчасъ же становлюсь одною изъ тѣхъ затычекъ, которыми вы вотъ уже сто лѣтъ затыкаете ваши прорѣхи, безпрерывно мѣняя и отмѣняя ихъ. Останьтесь съ г. Брольи, или возстановите г. Тьера, или попробуйте, пожалуй, г. Гамбетту, а меня — оставьте въ покоъ.

"Вы пугаетесь моего знамени; напрасно. Во всякомъ случав, я не уступлю его и вы должны понять, что я въ этомъ правъ... Это не бравада, это не пустой капризъ. Тутъ необходимость, даже съ одной политической точки эрвнія... Это знамя есть символь моего принципа. Когда вы вст его примете, я почувствую, что мы примирились и примирились искренно, что вы забыли ваши обиды и прощаете мив все эло, которое мив сдвлали. Если бы я измънилъ моему знамени и взялъ бы ваше, вы не могли бы уважать меня. Вы бы все смотрёли на меня, какъ побёдители смотрять на побъжденнаго. Вы бы поминутно вспоминали о крови предковь моихъ, пролитой вами на этафотъ, а меня бы обвиняли поминутно, что это я о ней вспоминаю. Я требую лишь того, чего требуеть моя честь, а честь моя — ваша честь. Зачемь хотите вы, чтобъ, восходя на тронъ, я имъль видь раскаявшагося гръшника? Я ничего у вась не просиль, я никакой милости не просиль; я вступаю на тронъ по моему праву, но вступаю не насиліемъ, не съ мечемъ въ рукъ. Но такъ какъ мое право и ваща воля совпали вмёстё, то и знамя, съ которымъ я возвращаюсь и которое вы до сихъ поръ такъ не любили, — съ этой минуты должно быть такъ же дорого и славно для васъ, какъ и для меня. Иначе и не можетъ быть. При такихъ примиреніяхъ, собственное достоинство и правда первое дъло. Я вовсе не раскаявающійся гръшнивъ, но я и не похититель. Прилично-ли мнв похищать наполеоновское знамя и подвергать себя подобному обвинению? Я предоставляю дому Наполеоновъ его знамя, съ Аркола и до Седана. Бълому знамени довольно и собственной славы. Пусть же войдеть оно во Францію безь боя съ Французами и это вшествіе останется его лучшей славой.

"Вотъ какъ можетъ говорить Генрихъ V, прибавляетъ Луи-Вёльо— "но онъ молчитъ и это еще лучше. Зачёмъ объяснять то, что Франція и безъ объясненій понимаетъ. Ето дёло восторжествуетъ безо всякихъ рё-чей... Монархія или анархія, монархъ или ничего! Эта корона, необходи-мая для нашего спасенія, вовсе не такъ необходима его славъ. Онъ мо-жетъ со славою возложить ее на себя; но еще болье славы отказаться отъ нея, чтобы не нарушить чести. Никогда не было болье счастливаго положенія въ судьбахъ человьческихъ, болье объщающаго и болье независижения въ судьовать человъческихъ, оолъе оовщающаго и болъе независи-маго. Этотъ побъдитель не нуждается ни въ арміи, ни въ совътъ. Нътъ съ нимъ солдатъ, нътъ сокровищъ, нътъ заговорщиковъ. Онъ достигнетъ, не смотря на непреоборимыя препятствія, и ни передъ къмъ не останется за это въ долгу, никто не будетъ имътъ права обвинять его въ неблаго-дарности. Онъ войдетъ безъ пролитія крови, одинъ, съ тъмъ самымъ знаменемъ, съ которымъ былъ изгнанъ".

Оба эти отзыва о графѣ Шамборскомъ двухъ совершенно удаленныхъ одна отъ другой европейскихъ газетъ весьма любопытны. Въ существѣ дѣла онѣ отчасти согласны. "Daily-News" негодуетъ зато лишь, что графъ Шамборскій выказалъ слабость и сдѣлалъ уступки. Луи-Вёльо прямо утверждаетъ, что никакихъ уступокъ не было, что къ графу, напротивъ, безпрерывно ѣздятъ изъ Парижа уполномоченные, чтобъ вирвать у него хоть какую нибудь уступку, но что "король продолжаетъ хранить молчаніе". Свѣдѣнія Луи-Вёльо, кажется, вѣрнѣе другихъ.

Весь союзъ всѣхъ партій правой стороны, испуганный внезапнымъ движеніемъ всей республиканской партіи напіональнаго собранія, обнаружившей въ послѣднее время чрезвычайную энергію въ приготовленіяхъ къ отпору монархистамъ, — назначилъ окончательную коммиссію, подъ предсѣдательствомъ Шангарнье, чтобъ условиться о послѣднихъ предложеніяхъ графу Шамборскому съ тѣмъ, чтобы получить на нихъ уже отвѣтъ окончательный. Засѣданія всѣхъ этихъ коммиссій, конечно, ведутся въ глубокой тайнѣ, но результаты всетаки извѣстны. Извѣстно, отвёть окончательный. Засёданія всёхь этихь коммиссій, конечно, ведутся въ глубокой тайні, но результаты всетаки извістны. Извістно, напримірь, что согласіе всей правой стороны и праваго центра продолжается ненарушимо. Извістно еще то, что послідняя депутація къ графу Шамборскому уже отправилась съ окончательными предложеніями. Эта депутація весьма скоро должна воротиться съ окончательнымъ результатомъ. Замічательно одно свідініе, весьма, кажется, точное, сообщаемое послідними газетами, что въ случай рішительнаго отказа графа Шамборскаго принять трехцвітное знамя — союзъ всіхъ партій правой стороны будеть продолжаться ненарушимо даже и послё паденія всявихъ надеждъ провозгласить монархію. Ходиль слухъ, довольно нелішый, что въ такомъ случав всетаки провозгласятъ монархію, а королемъ — графа Парижскаго. Гораздо върнъе, по нашему мнънію, другое извъстіе, по которому монархисты палаты, при неблагопріятномъ отвѣтѣ отъ графа Шамборскаго, немедленно по сборъ палаты (5 ноября), провозгласять необходимость продленія полномочій маршала Макъ-Магона, но ужь, разумъстся, безъ провозглашенія республики. Такимъ образомъ, это будетъ продленіе настоящаго нестерпимаго порядка вещей на неопредъленное время, то есть: для Франціи никакого обезпеченія; неопредвленное положеніе вещей, охраняемое, пока можно, штыками, прежняя борьба обозлившихся окончательно партій; ни монархія, ни республика, — и все это единственно для той только цёли, чтобы національному собранію какъ можно долёе не расходиться и какъ можно долбе протянуть свои полномочія. Всего впроятние, что так и будет, но какъ-то неввроятно для насъ и то, чтобъ легитимисты могли отказаться хоть на время отъ графа Шамборскаго, въ случав отказа его отъ уступокъ. Они его примутъ и безъ уступокъ, примутъ даже и съ бълымъ знаменемъ, — ибо дъло уже слишкомъ далеко зашло, а монархическая партія раздражена и разгорячена до послъдней степени. Весьма можетъ быть, что найдутъ какой нибудь исходъ, чтобъ не разрушить своего союза въ Собраніи даже и въ случав белаго знамени. Есть тому некоторые признаки, напримеръ, котя бы эта самая статья Луи-Вёльо. Это мненіе "Univers", самаго монархическаго журнала во Франціи; и уже, конечно, Луи-Вёльо самый покорный слуга Генриха V. Тонъ статьи его взять чрезвычайно высоко. Но если претенденть, по мивнію "Daily-News", уже рышился сдылать уступки— то каково же должна услужить ему статья въ "Univers"? Выходить, стало быть, что въ легитимистскомъ лагеръ уже убъждены въ возможности воцаренія графа Шамборскаго даже и безо всякихъ съ его стороны уступовъ, или, лучше сказать, — во всяком случать. Одинъ только фактъ остается яснымъ: что объ окончательномъ решении графа Шамборскаго еще нътъ никакихъ опредъленныхъ свъдъній. Президентъ совъта министровъ, герцогъ Брольи, на банкетъ въ Невиль-Дюбонъ, по случаю открытія одной новой желізной дороги произнесь річь, въ которой прямо заявиль, что онъ монархисть, что Національное Собраніе им'веть право провозгласить тоть образъ правленія, который найдеть подходящимъ для Франціи (т. е. монархію) всябдствіе предоставленной Національному Собранію учредительской власти, при чемъ заявляль, однако, что "формы гражданскаго устройства, для всёхъ насъ одинаково дорогія, останутся

неприкосновенными" — другими словами, онъ обѣщалъ, что графъ Шамборскій приметъ трехцвѣтное знамя и принципы 89-го года. Всѣмъ извѣстно, что герцогъ Брольи одинъ изъ первыхъ агитаторовъ по возстановленію монархіи, и изо всѣхъ силъ хлопочетъ только, чтобъ въ этомъ дѣлѣ всѣхъ согласить и всѣмъ угодить, т. е. чтобъ графъ Шамборскій согласился на трехцвѣтное знамя. Но характернѣе всего то, что членъ всетаки республиканскаго правительства, президентъ совѣта министровъ, позволилъ себѣ, на публичномъ банкетѣ, такую откровенность и явно сталъ за монархію. Этотъ "легкомысленный поступокъ" герцога, какъ отозвались объ немъ нѣкоторыя газеты, опять-таки явно свидѣтельствуетъ о самой полной, о самой слѣпой увѣренности монархистовъ въ побѣдѣ. Иначе не позволило бы себѣ такое высокопоставленное правительственное лицо такъ проболтаться.

Однимъ словомъ въ самомъ близкомъ будущемъ, черезъ какія нибудь три недъли можетъ произойти чрезвычайно много новаго и совсвиъ даже неожиданнаго, ибо малейшая случайность въ текущихъ делахъ можеть, на нокоторое еремя, измѣнить весь ожидаемый ходъ событій. Вёльо, въ своемъ образѣ Генриха V, начертиль намъ чрезвычайно высокій типъ. Можеть случиться, что графъ Шамборскій дѣйствительно откажется отъ трона, чтобъ сохранить свои принципы. Можеть случиться и то, что не смотря и на знамя, его всетаки подвергнуть баллотировкъ въ Собраніи и онъ получить какое нибудь большинство оть одного до десяти голосовъ-и опять откажется вступить на престоль въ виду такого постыдно-малаго боль-шинства избравшихъ его. Можетъ случиться, что іезуиты тотчасъ-же ус-покоятъ его въ этомъ случав и первый присоединится къ нимъ самъ Дуи-Вёльо, причемъ увърятъ графа Шамборскаго, что такого шанса не надо терять, что народъ отвыкъ отъ королевской власти, грубъ и даже не крещенъ, и что хотя бы онъ сопротивлялся и бунтовался, всетаки надо воспользоваться послушаніемъ маршала Макъ-Магона и ръшеніемъ Національнаго Собранія и во что бы то ни стало вступить на престоль, — хоть для того только, чтобъ окрестить этотъ тупой и безсмысленный народъ и сдълать его, хоть и насильно, религіознымъ и счастливымъ, - что въ этомъ призваніе законной монархіи, что это своего рода крестовый походъ и т. д. и т. д. Намъ пріятнѣе было бы, еслибъ графъ Шамборскій не измѣнилъ своимъ принципамъ и отказался бы отъ престола, — единственно потому, что въ міръ стало бы однимъ великодушнымъ человъкомъ больше, а міру въ высшей степени необходимо имѣть передъ собою какъ можно болье людей, которыхъ можно уважать. Наконецъ, можетъ случиться, что въ ръшительную минуту одолжить республиканцы, и тогда разойдется

Собраніе, взам'янъ котораго соберется новое и провозгласить уже республику окончательно. Но мы оставимъ на время всё эти частности, всё эти рго и contra въ сторонъ и постараемся разръшить одинъ любопытный и уже болье общій вопросъ, который насъ особенно занимаеть въ сію минуту.

Предположимъ прежде всего, что графъ Шамборскій уже вошелъ на престоль, республиканцы разсіяны, Макъ-Магонъ послушенъ, страна мало по малу успоконвается, по крайней мірт повидимому, и все идетъ, наконецъ, довольно гладкимъ новымъ порядкомъ. Такимъ образомъ мы устраняемъ даже и "завтрашній день". Увіряютъ же теперь иные легитимисты, что "по крайней мірт, графъ Шамборскій дастъ Французамъ літъ 18 тишины и спокойствія". Мы соглашаемся если и не на 18, такъ на сколько нибудь літь этого спокойствія. Вопросъ: что-же дальше? Чімъ разрішатся судьбы Франціи, еслибъ даже графъ Шамборскій и утвердился на тронів, чіть успокоены будуть Европа и міръ?

Вотъ вопросъ. Veuillot увъряетъ, что главная сила претендента заключается въ томъ, чтобы ни на атомъ не измънить своимъ принципамъ, и что въ такомъ только случав при немъ останется вся возможность спасти и успокоить Францію. Да, но что-же именно сдълаетъ новый король, чтобъ спасти Францію, и что именно значитъ въ этомъ случав слово: возможность?

Сущность принциповъ графа Шамборскаго состоитъ во первыхъ и главное въ томъ, что власть его-есть законная власть; далье-же наступаетъ такая путаница, что не понимаеть, какъ такія идеальныя вещи могуть являться въ действительности. То есть, положимъ, слишкомъ понятны и слишкомъ не идеальны всё тё пружины, которыя двигаютъ теперь всю эту партію провозгласить монархію; но самъ Генрихъ V и всё тѣ, которые думають такъ-же какъ онъ (потому что есть-же и такіе изъ его приверженцевь), - суть явленія совершенно фантастическія. Не въ томь дъло, что самъ король будетъ увъренъ въ законности своей власти, а въ томъ, чтобы вев Французы тому повърили. Случись послъднее обстоятельство и, конечно, Франціи не оставалось-бы ничего более желать; она вновь сильна, въ первый разъ соединена въ одно целое въ продолжени всего стольтія, она счастлива и свободна тогда въ высшей степени. Императоръ Наполеонъ III, во все время своего царствованія, принуждень былъ направлять всъ свои усилія къ упроченію и укорененію во Франціи своей династіи. Будь онъ избавлень оть этой роковой и безпрерывной заботы и навърно бы онъ устоялъ и не было бы седанской катастрофы. Тогда какъ, преслъдуя эту роковую цъль, онъ принужденъ былъ начинать множество дъяній, клонившихся не къ счастью Франціи, а единственно

лишь въ упроченію дома Наполеоновъ. Французы это ясно понимали, ибо почти всё эти деянія предприняты были не только не къ счастью Франціи. но даже въ неоспоримому несчастью ел. Такимъ образомъ, не смотря даже на ореоль чрезвичайной силы и славы, Французы всетаки съ безпокойствомъ продолжали ощущать себя, во все время царствованія Наполеона III, въ положени неопредъленномъ и неустойчивомъ; ибо, если самъ глава правительства не въриль въ устойчивость своей власти, тъмъ менъе могли върить Французы. Но случись такое чудо, что всъ, наконецъ, повърять въ законность власти графа Шамборскаго и онъ, стало быть, будеть окончательно избавлень отъ роковой заботы Наполеона III, — тогла. конечно, вев цёли достигнуты. Король, видя вёру въ него своихъ подданныхъ, не можетъ же не върпть имъ самъ. Тогда, не подозръвая ни заговоровъ, ни ухищреній противъ себя, онъ даль бы всё свободы своимъ подданнымъ, -- свободу прессы, сходокъ, внутренняго управленія, свободу жизни, свободу вводить хотя бы коммунизмь — только бы это не вредило цълому, всъмъ. Но въдь такое согласіе—идеалъ совершенно невозможный. Мы не будемъ повторять мнъній "Daily News" или "Times", или Тьера, или Токвиля въ недавней рѣчи его, —о томъ, что Франція есть страна по преимуществу демократическая, и что поэтому въ ней легитимизмъ невозможенъ. Демократизмъ Франціи быль, въ продолженіе целаго столетія, подверженъ бодышому спору и вопросъ этотъ далеко еще не ръшенный. Мы просто укажемъ на вкоренившееся во Франціи предуб'яжденіе противъ древней монархіи, на стол'ятнюю отъ нея отвычку, на стол'ятнія совс'ямь новыя привычки, на шесть или семь покольній Французовь, возросшихъ послѣ монаріи, и, наконецъ, на народъ, на *черный* народъ, даже совсѣмъ и забывшій про древнюю монархію, совсѣмъ ее незнающій, не имѣющій объ ней никакого точнаго понятія и навърно непонимающій теперь: изъ за чего ему присягать Шамбору, усыпать его путь цветами и пеловать копыта его бълой лошади? Графъ Шамборскій провозгласиль, что онъ не король партіи, а стало быть желаеть быть избрань всёми. Но въ томъ-то и вся фантастичность сна его, что онъ, кажется, совсёмъ убёжденъ въ возможности такого избранія! "Безъ всеобщаго согласія всёхъ Французовъ на законную власть короля Французы не могутъ быть счастливы", говорять легитимисты. Пусть; но какъ получить это всеобщее согласіе, накъ перескочить черезъ эти 100 лѣтъ? Все это какъ сонъ. Повторяемъ: всь эти рвущієся провозгласить монархію—совершенно понятны: но графъ Шамборскій, серьезно върующій, что его могуть всть пожелать и что онъ не человъкъ партіи, - невольно представляется какъ-бы человъкомъ помѣшаннымъ.

Тъ изъ легитимистовъ, которые дъйствуютъ не сплеча, чтобъ только занять м'єсто, и не клерикалы, которые д'єйствують им'єя лишь въ виду свои особыя, спеціальныя цели, свой status in statu, — те изъ нихъ имеютъ-же какой нибудь разумный планъ, не върять же они въ самомъ дълъ въ какое-то фантастическое всеобщее согласіе, которое такъ вдругъ, совсемъ готовое, слетить съ неба. Если такъ, то какой же это планъ? Ведь еще мало войти во Францію, състь на тронъ, окруженный послушными штыками Макъ-Магона, и начать царствовать; надо и что нибудь сдёлать. Надо принести съ собою какую нибудь новую иысль, сказать какое нибудь такое новое слово, которое дъйствительно имъло-бы силу вступить въ бой съ злымъ духомъ цълаго стольтія несогласій, анархіи и безцъльныхъ французскихъ революцій. Замътьте, что въдь этотъ злой духъ несеть съ собою страстную въру, а стало быть дъйствуеть не однимъ параличемъ отрицанія, а соблазномъ самыхъ положительныхъ объщаній: онъ несеть новую анти-христіанскую віру, стало быть, новыя нравственныя начала обществу; увъряеть, что въ силахъ выстроить весь мірь заново, сдёлать всёхъ равними и счастливими и уже нав'еки докончить в'еков'ечную Вавилонскую башню, положить последній замковый камень ея. Между поклонниками этой въры есть люди самой высшей интеллигенціи; върують въ нее тоже всв "малые и сирые", трудящіеся и обремененные, уставшіе ожидать царства Христова; всё отверженные отъ благь земныхъ, всё неимущіе, и во Франціи они уже считаются-милліонами, и все это близко "при дверяхъ". Стало быть непремънно надо что нибудь сказать и сдълать графу Шамборскому, иначе зачёмъ-же ему приходить? И однакоже что будеть на самомь дълъ? Всего въроятиве, что вновь населится и обновится Сен-Жерменское предмёстье, разбогатёють попы, начнутся вивонты и маркизы. Явится множество новыхъ модъ, множество новыхъ бонмо; явится что нибудь новое въ придворномъ этикетъ, что тотчасъ-же и съ жаромъ переймутъ при всёхъ европейскихъ дворахъ, явится что нибудь новое въ балахъ и въ балетъ, явятся новыя конфекты, новые повара. Въ маленькой палатъ депутатовъ, которой уступять какую нибудь крошечную власть, начнутся съ одной стороны доктринеры, съ другой маленькіе герои лівой стороны, которая будеть всетаки глупіве правой, въ нельномъ своемъ положении. Затьмъ будеть рости глухое и неопредвленное недовольство въ народъ; злой духъ, который еще очень молодъ, межъ тыть созрысть и обозлится окончательно. Затыть, въ одно прекрасное утро, король подпишеть какіе нибудь ордонансы... Парижь закипить, войско возычеть ружья прикладомъ вверхъ, и злой духъ уже возмужалою рукой постучится въ двери....

Нфтъ, навърное есть такіе изъ легитимистовъ даже и теперь, а во глажь ихъ сахъ графъ Шамборскій (непремьню), которые мечтаютъ поступить совебмъ нначе, намъренія ихъ глубже и великодушнѣе. Они именно жаждутъ вступить въ борьбу со злимъ духомъ и одольть его. Вотъ ихъ цѣль, для нен-то именно они идуть! Но желаніе и дѣло—двъ вещи разния. Вопросъ: какъ вступить въ бой съ новимъ, разлагающимъ началомъ общества? Клеривальнимъ населіемъ и нахальствомъ вѣдь ужъ ничето не возъмещь. Разумѣется, отвѣть исень: "первый шагъ къ дѣлу, нервый начинъ—это возстановленіе свѣтскаго владкчества пани".

О, напрасно эти чистне легитимисты будуть отмахиваться руками отъ этой иден! Напрасно самъ графъ Шамборскій станетъ увѣрять, какъ увѣрять до сихъ поръ, что не начиетъ войни изъ-за пани, что не приведетъ съ собой прасоимельство памероез, какъ писаль на дняхъ къ детиутату Родесу-Бенавану. Имъ не миновать этой дороги! Ихъ втащуть на нее, ихъ заставять по ней пойдти. Нѣкоторые наблюдатели и теперь уже угадиваютъ, что и все это движеніе легитимистелее, такъ вдругъ и съ такимъ наприженіемъ разрѣшившесся теперь во Франціи,—можетъ батъ, ничто иное какъ клерикальная продѣлка и что первоначальное слове его вышло изъ Рима, и направлено въ пользу возстановленія папской власти. Клерикалы, конечно, не выдумали ни Шамбора, ни легитимистовъ, но зато овладѣли ими. Тому есть признаки. Римское движеніе пронеслось въ посладяніе полгода по всей Европъ. Два претендента на краю Европы, графъ Шамборскій и Донъ-Карлосъ, римско-католическая антація въ Гермайи, овладѣвшая справедливнъм недовольствомъ католическа путаройствомъ во Францій, въ Гермайи съ обращеніемъ къ народку, — все это приводить на мисль объ огромъв но францийся къ народку, — все это приводить на мисль объ огромной, разомъ и повсемъстно возбужденной агитаціи клерикальное двильтельму и отвъта императора налъ. Ми сообщимъ ихъ въ своемъ мѣстъ. Не все это клерикальное движень тъм. Не удадутся эти нослѣднія надежди и Римъ, въ первый разъ въ 1,500 лѣтъ, нойметъ, что пора кончить съ вмешими міра сего

королей! И повърьте — Римъ съумъетъ обратиться къ народу, къ тому самому народу, которая римская церковь всегда и высокомврно отъ себя самому народу, которая римская церковь всегда и высокомърно отъ себя отталкивала и отъ котораго скрывала даже Евангеліе Христово, запрещая переводить его. Иапа съумъетъ выйти къ народу пѣшъ и босъ, нищъ и нагъ, съ арміей двадцати тысячъ бойцовъ ісзуитовъ, искусившихся въ уловленіи душъ человѣческихъ. Устоятъ-ли противъ этого войска Карлъ-Марксъ и Бакунинъ? Врядъ-ли; католичество такъ вѣдь умѣетъ, когда надо, сдѣлать уступки, все согласить. А что стоитъ увѣрить темный и нищій народъ, что коммунизмъ есть то же самое христіанство, и что Христосъ только объ этомъ и говорилъ. Вѣдь есть-же и теперь даже умные и остроумные соціалисты, которые увѣрены, что то и другое—одно и то же и серьезно принимаютъ за Христа антихриста...

Во первыхъ. Генриху V уже потому нельзя булетъ избѣжать ройны

и серьезно принимають за Христа антихриста...

Во первыхъ, Генриху V уже потому нельзя будетъ избъжать войны за папу, что теперешнее время и ближайшіе будущіе годы — суть единственный, можетъ быть, моментъ, когда война за папу можетъ быть популярна и принята съ симпатіей даже народомъ. Еслибъ Генрихъ V въ состояніи былъ стистить Германіи за милліарды и недавнее униженіе и отнять у нея Эльзасъ и Лотарингію, то, безъ сомпѣнія, снъ упрочилъ бы тронъ свой, по крайней мѣрѣ на время своего царствованія. Но объяви онъ прямо, ставъ королемъ, войну Германіи — и никто не пойдетъ за нимъ, да и объявить не дадутъ: страшно и рискъ большой. Но папа, гонимый Германіей, немедленно возбудитъ симпатію во Франціи. А кто теперь главный противникъ "непогръшимому" папъ, какъ не Германія? На возстановленіе власти его она смотритъ какъ на самый капитальный перь главный противникъ "непограшимому" папъ, какъ не Германія На возстановленіе власти его она смотритъ какъ на самый капитальный вопросъ и изо всёхъ силъ станетъ за Италію. Мало по малу, отъ переговоровъ къ негодованію, отъ негодованія къ дѣлу — и папскій вопросъ, въ случав воцаренія графа Шамборскаго, непремѣнно разрѣшится огромной и невольной войной между Франціей и Германіей. Прямо за Эльзасъ не пойдутъ Французы, а исподволь, невольно — втянутся, заступившись за папу, и война можетъ стать популярною. Не можетъ упустить такого случая графъ Шамборскій.

случая графъ Шамборскій.

И воть мы допустимъ даже, что онъ выйдеть изъ войны побъдителемъ, что Франція покроеть себя опять славою, отвоюеть провинціи и что даже самъ папа въъдеть въ Парижъ, чтобы присутствовать на закладкъ какого нибудь новаго собора (какъ и приглашали его недавно). Что же далье? Не то важно, что Генриху V дадутъ, можеть быть, послъ его подвига, умереть спокойно на тронъ. Важно то: укоренится-ли съ графомъ Шамборскимъ законная монархія во Франціи, навъки и неоспоримо, и что принесеть ей она собою? Какое счастье? Успокоить-ли ее,

терзаемую и измученную, отгонить-ли злаго духа на вѣки, стоящаго уже близко "при дверяхъ?"

близко "при дверяхъ?"

Ну что въ томъ, что папа въвдетъ въ Парижъ и римское католичество воцарится вновь съ новымъ и неслыханнымъ блескомъ! Папъ-ли, торжествующему и "непогръщимому", а не "пъшему и босому", прогнать злаго духа, ісзуитамъ-ли его, легкомысленнымъ-ли этимъ клерикаламъ, съ ихнимъ status in statu, натертымъ, безстыднымъ пройдохамъ? Нътъ, злой духъ сильнъе и чище ихъ! Не съ этой арміей графу Шамборскому можно сказать свое новое слово. А если не съ этой, то съ какой-же? Въдь невольно върится теперь, что графъ Шамборскій есть дъйствительно высокое существо, самое чистъйшее сердцемъ существо. дъйствительно высокое существо, самое чистъйшее сердцемъ существо. И ужь навърно онъ понимаетъ, въ восторгъ души своей, что все его новое слово — это именно эта борьба за Христа съ страшнимъ, грядущимъ антихристомъ, что Францію надо спасти, обративъ ея уминковъ къ Богу, а въ сердца милліоновъ "некрещеныхъ" работниковъ проливъ благодатъ Христову и въ первый разъ познакомивъ ихъ съ святымъ Его образомъ. Иначе чъмъ же спасетъ свою Францію христіаннъйшій король? Въдь говоритъ же онъ, что идетъ спасти ее и въритъ самъ, что спасетъ. Въдь онъ знаетъ же, что на французской почвъ суждено совершиться первымъ битвамъ градущаго страшнаго новаго общества противъ стараго порядка вещей. Въдь онъ знаетъ же, что въдь этого-то и трепещетъ все французское общество, всъ сильные и одаренные дарами земными, что для того-то и жаждутъ и зовутъ они въ отчаяніи хоть какое нибудь твердое правительство, ищутъ гдъ сила и не находятъ ея; что единственно для отпора этому новому градущему врагу и Наполеона ПІ-го кое нибудь твердое правительство, ищуть гдё сила и не находять ея; что единственно для отпора этому новому грядущему врагу и Наполеона III-го допустили они на тронь; и если согласятся тенерь на графа Шамборскаго, то единственно въ надеждё: не принесеть-ли и онъ съ собой какой нибудь новой силы, чтобъ ихъ защитить. А если такъ, то гдё онъ возьметъ людей для такой страшной борьбы? Развить-ли онъ самъ настолько, чтобъ понимать ее? При всемъ своемъ добромъ сердцё, навёрно нётъ. Можетъ-ли онъ не смущаться отъ такой ужасной бёдности средствъ, съ которыми придется ему дёйствовать? Если же онъ не смущается — то какъ-же, въ такомъ случаё, не признать его или человёкомъ ограниченнымъ и невёжественнымъ, или, въ противномъ случаё, близкимъ къ помёшательству? Гдё же теперь отеётъ на вопросъ нашъ? Чёмъ же, наконецъ, какими силами можетъ легитимизмъ спасти и излечить Францію? Тутъ и пророка Божія мало, не только графа Шамборскаго. И пророкъ избіенъ будетъ. Новый духъ придетъ, новое общество несомильно восторжествуетъ — какъ единственного несущее новую, положительную идею, какъ единственный предназначенный всей Европ'в исходъ. Въ этомъ не можетъ быть никакого сомнънія. Міръ спасется уже посл'в пос'вщенія его злымъ духомъ... А злой духъ близко: наши д'вти, можетъ быть, узрятъ его...

Задавъ себъ вопросъ и разобравъ его по возможности, мы только лишь хотъли оправдать двъ строки изъ предыдущихъ нашихъ отчетовъ объ иностранныхъ событіяхъ, именно: что графъ Шамборскій, "если водарится, то воцарится всего только на два дня"... Мы не хотъли, чтобъ насъ обвинили въ легкомысліи, и постарались лишь вывести, что легитимизмъ — не только теперь невозможенъ, но даже и не нуженъ совстиъ для Франціи; никогда не нуженъ — ни теперь, ни въ будущемъ, ибо менте всъхъ имътъ средствъ спасти ее.

Но въдь во Франціи — или монархія или республика, а другое правительство невозможно. А мы и объ республикъ выразились, что отъ нея всъ "устали" и что и она теперь невозможна. Постараемся оправдать и эти наши слова, чтобы и ихъ не приняли за каламбуръ, или за какое нибудь преднамъренное легкомисліе, что и сдълаемъ въ одномъ изъ слъдующихъ нашихъ отчетовъ объ "иностранныхъ событіяхъ".

## Изъ № 42 журн. "Гражданинъ" 1873 г.

Въ послѣднемъ нашемъ отчетѣ объ иностранныхъ политическихъ событіяхъ ("Гражд." № 41) мы, говоря о признакахъ римской политической агитаціи въ пользу возстановленія свѣтскаго владычества папы, замѣчаемыхъ во всей Европѣ, упомянули, между прочимъ, о двухъ любопытнѣйшихъ письмахъ: папы въ императору Вильгельму и отъ императора Вильгельма папѣ. Мы обѣщали сообщить эти письма читателямъ. Они относятся еще къ августу нынѣшняго года, но обнародованы въ Берлинѣ въ "Государственномъ Указателѣ" лишь 14-го (2-го) октября. Вотъ письмо Пія ІХ.

"Ватиканъ, 7-го августа 1873 г. Ваше величество. Всё мёры, принимаемыя съ ибкотораго времени правительствомъ вашего величества, клонятся болве и болве къ ствсненію католиковъ. Признаюсь, что, спрашивая себя о причинахъ, вызывающихъ эти врайне суровыя мёры, я не въ состояніи понять, въ чемъ эти причины заключаются. Съ другой стороны, меня извъщають, что ваше величество не одобряете образа дъйствій вашего правительства и суровости мёръ, принимаемыхъ имъ противъ католической вёры. Если действительно ваше величество не одобряете этого а ваши прежнія письма ко мей достаточно показывають, что вы не одобряете всего пречеходящаго нинъ — если, говорю, ваше величество дъйствительно не одебряете того, что ваше правительство продолжаеть принимать мёры строгости противъ Христовой Церкви и тёмъ ослаблять посл'аднюю, то не придете-ли, ваше величество, къ уб'ажденію, что эти мары могутъ лишь колебать вашъ престоль? Говорю откровенно, потому что мой девизъ-истина; я говорю такъ, потому что считаю своимъ долгомъ говорить истину всёмъ, хотя бы и не католикамъ; ибо всякій, пріявшій крещеніе, принадлежить болье или менье-я не могу изъяснить здысь въ подробности почему — принадлежитъ, говорю, болъе или менъе, папъ. Питаю увъренность, что ваше величество встрътите эти мои соображенія съ обычной вашей добротою и примете необходимыя въ данномъ случав мъры. Выражая вашему величеству чувства моей преданности и почтенія, прошу Бога, чтобъ Онъ простеръ на васъ и на меня покровъ своего мило-сердія".

Вотъ отвътъ германскаго императора: "Вердинъ, 3-го сентября 1873 г. Радуюсь тому, что ваше святъйшество, какъ въ прежиля времена, почтили иеня письмомъ, тъмъ болье, что это даетъ мнъ случай исправить невърности, которыя, судя по письму вашего святыйшества отъ 7-го августа, вкрались въ представленныя вашему святъйшеству донесенія о нъмецкихъ дълахъ. Еслибъ эти донесенія были согласны съ истиною, то ваше святвишество никакъ не могли бы допустить предположения, что мое правительство следуеть неодобряемому мною пути. По конституція моего государства этого не можетъ случиться, потому что въ Пруссіи законы и всякія правительственныя міры требують моего верховнаго утвержденія. Къ моему величайшему прискорбію, часть моихъ католическихъ подданных в составили, воть уже два года, политическую партію, которая враждебными государству происками пытается смутить религіозный миръ, искони господствующій въ Пруссіи. Къ несчастію, католическіе прелаты не только одобрили это движение, но еще, примкнувъ къ нему, оказываютъ открытое сопротивление существующимъ законамъ. Не мое дёло изы-скивать причины, побудившія духовенство и вёрующихъ одного изъ христіанских испов'яданій помогать врагамъ всякаго установленняго политическаго порядка, съ цълью ниспровергнуть такой порядокъ. Но я обязанъ охранять въ государствъ, порученномъ Богомъ моему управленію, внутреннее спокойствіе и поддержать уваженіе въ законамъ. Я знаю, что долженъ дать отчетъ Богу въ выполнении этого моего долга, и буду, не взирая на всякія нападки, поддерживать порядокъ и законы въ моемъ государствъ дотолъ, пока Господь позволить миъ это. Я обязанъ сдълать это, какъ христіанскій монархъ, даже въ тёхъ случаяхъ, когда, къ моему прискорбію, мив приходится выполнять этоть мой долгь по отношенію къ служителямъ Церкви, которая, какъ я знаю, наравиъ съ евангелическою Церковью, признаеть заповёдь покорности гражданскимъ властямъ, какъ завёть Божій, открытый людямъ. Къ сожалёнію, многія духовныя лица въ Пруссіи, подчиненныя вашему святьйшеству, отрицають эту заповъдь христіанства и вынуждаютъ мое правительство, находящее опору въ огромномъ большинствъ моихъ върноподданныхъ католическаго и евангелическаго исповъданій, прибъгать для соблюденія государственных в законовъ къ средствамъ свътской власти. Я желаль бы надъяться, что ваше святъйшество, извъстившись объ истинномъ положеніи дъль, не преминете воспользоваться вашею властью для прекращенія агитаціи, которая возбуждена прискорбными искаженіями истины и злоупотребленіємъ правъ духовенства. Свидѣтельствую вашему святѣйшеству передъ Богомъ, что религія Іпсуса Христа не имѣетъ ничего общаго съ этими происками, точно такъ же какъ истина, подъ знамя которой, вмѣстѣ съ вашимъ святѣйшествомъ, я становлюсь безусловно. Есть еще выраженіе въ письмѣ вашего святѣйшества, которое я не могу оставить безъ протеста, хотя оно вытекаетъ не изъ ложныхъ донесеній, но изъ религіозныхъ воззрѣній вашего святѣйшества: это—увѣреніе, будто всякій, прілявшій крещеніе, принадлежитъ папѣ. Евангелическая вѣра, которую, какъ извѣстно вашему святѣйшеству, я исповѣдую наравнѣ съ моими предками и большинствомъ моихъ подданныхъ, не позволяетъ намъ признавать въ нашихъ отношеніяхъ къ Богу инаго посредника, кромѣ Господа нашего Іисуса Христа. Различіе вѣры, однако, не мѣшаетъ мнѣ жить въ мирѣ съ исповѣдующими иную религію, и выразить вашему святѣйшеству чувства моей преданности и почтенія".

Оба эти письма весьма замѣчательны. Безъ сомнѣнія, папа, въ виду дѣйствительнаго преслѣдованія вѣрныхъ ему католиковъ въ Германіи (т. е. исповѣдующихъ догматъ непогрѣшимости) и которыхъ въ Германіи, какъ и вездѣ, безмѣрно болѣе непсповѣдующихъ этотъ новый догматъ— не могъ не высказать своего пастырскаго слова. Съ другой стороны и императоръ Вильгельмъ не могъ послать папѣ инаго отвѣта, какъ тотъ, который мы сейчасъ читали,— такъ что письмо папы, конечно и зазнамо, написано было имъ безо всякой надежды на какой либо прямой успѣхъ, а очевидно предназначалось лишь послужить протестомъ властителя церкви противъ дѣйствій властителя пол - Европы. Но вся чрезвычайная и особенная характерность папскаго письма заключается въ его окончаніи.

Во первыхъ, папа прямо высказываетъ мысль, что всё эти "мёры строгости противъ Христовой Церкви" ослабляютъ послёднюю и способны "поколебать" престолъ императора Германскаго. Это слова—строго высказанныя и отъ лица какъ бы и не сомнёвающагося въ правё своемъ такъ говорить; мало того—считающаго себя прямо обязаннымъ предупреждать государей, отстаивая "истину", не смотря ни на какое лицо и съавторитетомъ власть имёющаго.

Затьмь, вь письмь папы сейчась же следують самыя удивительныя слова изъ всёхъ, какихъ можно было ожидать отъ главы римскаго католичества: "Я говорю такъ", пишетъ папа, "потому что считаю долгомъ говорить истину всёмъ, хотя бы и не католикамъ; ибо всякій, пріявшій крещеніе, принадлежитъ болье или менье — я не могу изъяснить здёсь въ подробности почему — принадлежитъ, говорю, болье или менье папь".

Воть слова далеко намекающія! Давно уже римское католичество не заявляло подобныхъ мыслей и такого ученія! И такъ всё эти еретики. всь эти протестанты, бунтовщики и отщепенцы, въ свое время возставше на "намъстника Божія" съ мечемъ въ рукъ и съ ругательнымъ обличеніемъ, — всё эти "грёшники и погибшіе", которые всё до единаго были прокляты въ свое время на всёхъ возможныхъ соборахъ-всё они теперь опять уже дети папы и, будь лишь всего только крещены, уже снова имъть право принадлежать ему — а стало быть право на его отеческое заступничество за нихъ передъ монархами и сильными міра сего! П'яйствительно широкій взглядь, ибо давно-ли еретикъ не только не могь считаться въ глазахъ римской церкви христіаниномъ, но даже быль хуже язычника? И такія мысли возвёщаеть самъ папа, непогрёшимый посредникъ между Богомъ и человъчествомъ! Надо отдать справедливость мысль величавая, и-безспорно новая. Она заявляеть о какомъ-то неслыханномъ расширеніи взгляда римскаго католичества, намекаеть на новые горизонты, на новые пути действій, на какія-то новыя намеренія въ будущемъ. Весьма важно и то, что мысль эта заявлена такъ рѣзко и окончательно, и въ такомъ важнъйшемъ документъ, могущественнъйшему государю, представителю протестантства и, по своей въръ, противнику католичества. Эта новая претензія владыки римской Церкви, высказанная при такихъ обстоятельствахъ, становится дюбопытнымъ историческимъ фактомъ. — особенно въ виду грядущаго, въ виду будущаго Европы, въ наше время болье чымь когда нибудь неизвыстного и болье чымь когда нибудь убъгающаго отъ человъческихъ соображеній.

Протестанть императорь отвётиль рёзко и законченю и съ чрезвычайнымъ достоинствомъ на новую претензію "владыки Церкви". Онъ прямо напоминаеть ему, что "евангелическая вёра, которую, какъ извёстно вашему святёйшеству, я исповёдую наравнё съ моими предками и большинствомъ моихъ подданныхъ, не позволяеть намъ признавать въ нашихъ отношеніяхъ къ Богу инаго посредника, кромё Господа нашего Іисуса Христа". — Тёмъ не менёе папа, конечно, долженъ чувствовать себя на болёе твердой почве, чёмъ на какой предполагаеть его императоръ германскій. Папа слишкомъ знаетъ (а Римъ давно уже ожидаетъ того), что очень, очень многіе изъ этихъ гордыхъ людей, отвергнувшихъ когда-то "посредничество" папы, о которомъ говоритъ императоръ Вильгельмъ, и признавшіе руководствомъ своимъ въ дёлё вёры лишь одну свою совёсть, — давно уже тяготятся этой свободой своей какъ бременемъ. Римъ знаетъ, что трехъ вёковъ опыта достаточно было многимъ изъ этихъ "еретиковъ", чтобъ одуматься; что иные робкіе и (главное) чистые серд-

цемъ, во всей протестантской Европв (въ Англіи напримвръ), далеко не прочь воротиться къ "посреднику", — особенно въ виду твхъ путей, которые указываютъ этому робкому стаду ихъ сильные братья, гордые умы, представители силы и интеллигенціи — люди науки, богословы-атеисты, христіанскіе священники, гласно непризнающіе божественности Іисуса Христа, и оправданные въ этомъ правительствомъ, государственные люди уединяющіе и исключающіе религію какъ зло, принимающіе противъ нея мвры и, въ наше время, повсемъстно и съ какой-то тревогой обороняющіе отъ нея свои государства, какъ отъ язвы или напасти. Римъ предчувствуетъ возможное постепенное возвращеніе отторгшихся и — измъняетъ программу, заявляетъ о новыхъ путяхъ, о новыхъ взглядахъ своихъ, которые могутъ поразить умы.

Мы подумали, что имъемъ нъкоторое право вывести изъ этихъ новыхъ фактовъ, что римская Церковь и глава ея не только не считаютъ себя сколько нибудь обезсиленными, послъ потери Рима и свътскаго владычества, но даже питаютъ замыслы еще болъе самонадъянные, чъмъ когда нибудь, и готовятся жить самою обильною жизнію въ будущемъ.

Нѣмецкія газеты полны извѣстіями о недавнемъ посѣщеніи императоромъ германскимъ (съ членами своего семейства и княземъ Висмаркомъ), императора австрійскаго и вѣнской выставки. Вѣнскія газеты отзываются объ этомъ посѣщеніи восторженно, какъ о величайшемъ политическомъ событіи. Не описываемъ подробностей пріема въ Вѣнѣ августѣйшихъ гостей, обѣдовъ, парадныхъ представленій въ театрѣ, охоты въ лаинцскомъ звѣринцѣ и проч. Но вотъ однако же весьма замѣчательные тосты провозглашенные за обѣдомъ обоими императорами. — Выписываемъ телеграмму:

Телеграмма эта не нуждается въ объясненіяхъ; важное значеніе словъ,

<sup>—</sup> Впиа, 9-го (25-го октября), ночью. На сегодняшнемъ парадномъ объдъ во дворцѣ, императоръ Францъ-Іосифъ провозгласилъ слѣдующій тостъ: "Такъ какъ мое задушевное желаніе привѣтствовать въ Вѣнѣ императора Вильгельма, во время всемірной выставки, исполнилось, то я съ радостью провозглашаю тостъ за его здоровье"! Императоръ Вильгельмъ, въ своемъ отвѣтѣ, благодарилъ какъ за сердечное привѣтствіе, сказанное императоромъ Францемъ-Іосифомъ, такъ и за радушный пріемъ, оказанный его супругѣ и дѣтямъ въ Вѣнѣ. При этомъ императоръ Вильгельмъ выразилъ удовольствіе, что свиданіе въ Берлинѣ, въ прониломъ году, между императорами русскимъ и австрійскимъ повторилось вновъ нынѣшнемъ году въ Вѣнѣ во время всемірной выставки. Въ заключеніе императоръ Вильгельмъ сказалъ: "Мысли, которыми мы обмѣнялись въ то время между собою, и съ которыми въ настоящее время вполнѣ согласились, составляютъ ручательство за миръ Европы и благосостояніе нашихъ народовъ. Пью за здравіе императора австрійскаго и короля венгерскаго, моего высокаго друга!"

сказанныхъ императоромъ германскимъ, выступаетъ само собою. Но вотъ, кстати, отзывъ "Провинціальной Корреспонденціи", оффиціозной берлинской газеты, о посёщеніи Вёны императоромъ Вильгельмомъ:

"Императоръ желаетъ снова заявить этою повздкой, какую высокую пвну онъ придаетъ добрымъ отношеніямъ съ австрійскимъ императорскимъ домомъ и австро-венгерской монархіей, какъ лично, такъ и въ интересахъ общеевропейской политики. Начавшееся въ прошломъ году сближеніе между монархомъ россійскимъ и австрійскимъ упрочено нынвшнимъ лѣтомъ въ Вѣнѣ; заключенный между тремя императорами союзъ, имѣющій пѣлью охраненіе европейскаго мира, расширенъ вслѣдствіе недавняго посѣщенія королемъ итальянскимъ Вѣны и Берлина. Свиданіе императоровъ германскаго и австрійскаго въ Вѣнѣ можетъ быть признано крупнымъ дѣйствіемъ въ заключеніи того обширнаго союза, который долженъ обезпечить Европѣ миръ и предотвратить новыя потрясенія"...

11-го (23-го) октября императоръ Вильгельмъ выбхалъ изъ Въны.

Во Франціи напряженіе діль достигло, накъ кажется, послідней степени. Съ тъхъ поръ, какъ Тьеръ воротился въ Парижъ и сталъ во главъ оппозиціи легитимистамъ, вся либеральная партія во всей Франціи какъбы воскресла и съ чрезвычайной энергіей стала готовиться къ предстояшему бою. Многіе изъ членовъ лъваго центра Собранія, никогда и не думавшіе быть республиканцами, теперь единодушно примкнули къ нимъ, чтобы не разделять своихъ силъ. Недавніе выборы на четыре вакантныя мъста въ Собрании огромнымъ большинствомъ разръшились въ пользу республиканцевъ. Безчисленныя заявленія, подписи, протесты, письма со всвхъ сторонъ свидвтельствуютъ о глубокомъ негодованіи націи противъ заговора легитимистовъ, а вмъсть съ тъмъ и о повсемъстномъ страхъ. Всъ заявляють себя республиканцами. Это не значить, что Французы такъ вдругъ пожелали теперь республики, а значить лишь то, какъ испугались они возстановленія "законной монархіи". Теперь уже всв понимають, что въвздъ графа Шамборскаго въ Парижъ непременно поведетъ за собою революцію, страшную для всёхъ честныхъ и здравоныслящихъ Французовъ; ибо если Тьеръ и всь "умъренние" но осилять легитимистовъ и дадутъ имъ восторжествовать, то въ следующую и ожидаемую за симъ революцію, врядъ-ли уже будетъ возможно возстановленіе партіи уміренныхъ во главі правительства, какъ уже проигравшихъ разъ свое дело. И потому въ обществъ, въ настоящую минуту, почти паническій страхъ. Всего болье возбуждаетъ негодование возмутительный фактъ олигархии Національнаго

Собранія надъ всей страною. Всё давно убёдились (ибо факты слишкомъ ясны), что Національное Собраніе, выбранное около трехъ лётъ назадъ при совершенно особенныхъ обстоятельствахъ, въ самое тяжелое и эксцентрическое время, давно уже перестало выражать собою истинную волю страны, а стало быть власть его въ настоящее время — одно злоупотребленіе. Призывомъ графа Шамборскаго, благодаря упрямству нѣсколькихъ крикуновъ и безумцевъ, клерикаловъ и "антикваріевъ", Собраніе оскорбляеть націю и ввергаеть всёхъ здравомыслящихъ людей въ удивленіе въ виду полной возможности такого глупаго факта, что ивсколько своевольныхъ людей, противъ воли всей Франціи, могутъ и даже имъютъ право, навязать ей ненавистный образъ правленія, а вслёдъ за нимъ и столько неисчислимыхъ бёдствій, — совершенно безнаказанно. Предположеніе-же о неизбъжности революціи вслъдъ за провозглашеніемъ Генриха V — къ несчастью, имъетъ полное основаніе. Не говоря уже о гнѣвъ страни, — одно то, что легитимисты, въ случав торжества своего, непремѣнно начнутъ съ бълаго террора — ускоритъ паденіе ихъ, а вслъдъ затъмъ, конечно, неминуема и революція. Легитимисты даже Тьеру грозять заключеніемъ или ссылкою въ Кайену. Ничего не можеть быть возмутительнъе ихъ догики въ настоящую минуту. Каждое заявленіе націи въ пользу республики, и вообще противъ ихъ намъреній, не только не образумливаеть ихъ, но приводить лишь въ бъщенство: "давно бы надо провозгласить монархію, говорять они, еще немного и увидите, что вся Франція выскажется противъ насъ, а потому надо спѣшить и провозгласить монархію! "Значить, мысль, что они идутъ противъ воли большинства націи, не только не смущаетъ ихъ, но, напротивъ, придаетъ имъ еще болье настойчивости въ преслъдованіи ихъ незаконнаго предпріятія. Какого-же спокойствія можетъ ожидать Франція отъ такихъ людей?

депутація еть такихъ люден»

Депутація еть графу Шамборскому, отправленная єть нему въ Зальцбургъ (теперешняя его резиденція) и о которой мы извѣщали нашихъ читателей въ 41 № "Гражд.", уже воротилась — говорятъ съ полнимъ успѣхомъ: онъ будто бы на все согласился, — на конституцію, на знамя, на "дорогія всѣмъ Французамъ учрежденія" и т. д. Вслѣдъ затѣмъ колебавшіеся еще члены праваго центра — окончательно и восторженно примкнули къ общему союзу легитимистовъ. Однако, вникнувъ нѣсколько внимательнѣе въ эти извѣстія, никаєть нельзя заключить, что графъ Шамборскій, даже и на этотъ (послюдній) разъ, высказался опредѣленно и окончательно объ "уступкахъ"; напротивъ вѣроятнѣе (по другимъ извѣстіямъ), что окончательное слово объ уступкахъ онъ, по прежнему, оставляетъ за собой въ Парижѣ, уже послѣ провозглашенія его королемъ.

Тъмъ не менъе, легитимисты торжествуютъ и союзъ ихъ дъйствительно тъснъе, чъмъ когда нибудь. По послъднимъ телеграммамъ ничего однако же не ръшено о созывъ Національнаго Собранія ранъе срока, какъ увъряли еще такъ недавно. Впрочемъ срокъ и безъ того близокъ. Вся судьба Франціи виситъ на волоскъ. Черезъ двъ недъли мы можемъ услышать про удивительныя вещи.

Къ довершенію всего, говорять, "старый маршалъ" высказался: онъ будто бы объявиль себя окончательно послушнымъ и покорнымъ слугою большинства Собранія. Въ случав провозглашенія короля, хочеть будтобы тотчасъ же удалиться съ своего мъста, посадивъ на него, въ ожиданіи въвзда Генриха V, генерала Ладмиро. Все это, конечно, лишь слухи...

Извъстія изъ несчастной Испаніи получаются самыя сбивчивня и неточныя. Войска Донъ-Карлоса, по свъдъніямъ изъ Мадрида, столько разъ разбитня и уничтоженныя, держатся, повидимому, кръпче прежняго. По крайней мъръ, главнокомандующій правительства, генералъ Моріонесъ, (по одному извъстію) требуетъ, для усившнаго дъйствія противъ карлистовъ, десяти тысячъ человъкъ подкръпленія! На югъ мятежныя эскадры разъъзжаютъ безнаказанно, выдерживаютъ битвы съ кораблями правительства и, по послъдней телеграммъ, картагенскія разбойничьи суда готовятся бомбардировать Валенсію, тоже изъ грабежа, какъ и Аликанте, и тоже подъ пассивнымъ наблюденіемъ эскадръ французской и англійской. Влокаду Картагени съ сухаго пути правительство все еще не въ состояніи усилить ни на одного солдата. Блокируютъ все тъ же 4,000 человъкъ жалкаго войска, безпрерывно перебътающаго къ бунтовщикамъ. Трудно представить, чъмъ это можетъ кончиться. Можетъ быть, Донъ-Карлосъ, тоже питаетъ надежды на воцареніе Генриха V.

### Изъ № 43 журн. "Гражданинъ" 1873 г.

Съ мъсяцъ тому назадъ во Франціи, въ Тріанонъ, начался процессъ маршала Базена. Не смотря на "горячее" время и на близкую возможность огромныхъ политическихъ перемънъ и потрясеній въ судьбахъ всей Франціи, процессъ маршала Базена не терлетъ своего интереса во вниманіи Французовъ и всей Европы; даже возбуждаеть все болье и болье пюболытства. На общественной сцень, въ яркихъ образахъ, развертывается вновь картина столь недавняго, роковаго для Французовъ прошлаго, почти фантастическое начало страшной войны, быстрое, неслыханное паденіе династіи, политически первенствовавшей въ Европ'ь; зат'эмъ вс'ь эти неразъяснимыя до сихъ поръ загадки, колебанія людей, разъединеніе, интриги — въ ту минуту, когда Франція звала къ себъ всъхъ на помощь. Еслибъ Французы были въ состояніи теперь, въ такое для нихъ всёхъ горячее время, воспользоваться великимъ историческимъ урокомъ, то, можетъ быть, усмотръли-бы его въ этомъ "процессъ Базена", столь ярко обнаружившемъ, даже и теперь, въ самомъ началь своемъ, ту главную роковую язву, отъ которой изнемогаетъ такъ давно уже Франція...

Маршалъ Базенъ преданъ суду за то, что, затворившись въ первоклассной крѣпости Мецъ, съ огромной арміей, со всѣмъ надлежащимъ военнымъ багажемъ и имѣя совершенно достаточный провіантъ еще на значительное время, сдалъ Нѣмцамъ всю свою армію, не только не выдержавъ приступа (Нѣмцы даже и не осаждали крѣпость, а только облегали ее), какъ предписано военными законами для всѣхъ армій въ свѣтѣ, но, бывъ даже въ слишкомъ благопріятномъ положеніи для отвлеченія и ослабленія наступавшихъ на Францію непріятельскихъ силъ. Онъ сдалъ армію съ оружіемъ, съ багажемъ, съ знаменами, которыхъ нарочно не истребилъ, безо всякаго сомнѣнія, по требованію Нѣмцевъ и, очевидно, имѣвъ съ ними тайные и особые переговоры, до военнаго дѣла не относящіеся. Вотъ сущность обвиненія. На судѣ, конечно, многое разъяснится, но многое, безъ сомнёнія, такъ и останется тайною, — пока не разъяснить исторія. Окончательно, маршаль обвиняется въ измёнё — кому? Обратимъ вниманіе на этотъ вопросъ. Онъ любопытенъ въ виду теперешняго состоянія Французовъ.

При Наполеонъ III, въ концъ его царствованія, маршалъ Базенъ считался однимъ изъ самыхъ способнъйшихъ генераловъ императорской армін. Когда, года полтора назадъ, стали ужь слишкомъ настоятельно говорить и писать о преданіи его суду, одинъ маршаль изъ сотоварищей его (жаль, что мы забыли который именно, но чуть-ли не самъ "честный солдать"), воскликнуль: "Какъ жаль! Il était pourtant le moins incapable de nous tous!" т. е. "вёдь всетаки онъ оказался наименте неспособным изъ насъ всёхъ въ эту войну!" И вотъ этотъ "наименте неспособный маршалъ получаетъ командованіе значительнъйшими частями войскъ, въ эту столь быстро и столь фантастически открывшуюся войну съ Пруссанами. Главнокомандующаго тогда не было; самъ императоръ, не бывъ военнымъ человъкомъ и отнюдь не называя себя главнокомандующимъ, распоряжался, однако-же, многимъ и, разумъется, довольно мъшалъ военнымъ дъйствіямъ, но не въ этомъ была вся бъда. Всь эти старые генералы, Канроберъ, Ніель, Бурбаки, Фроссаръ, Ладмиро и проч., призванние теперь въ судъ свидътелями, отзываются о Вазенъ съ величайшимъ уваженіемъ. Ихъ показанія очень интересують зрителей. Главное, свидітельствують о необычайной храбрости Базена, напримірь, въ сраженій при Сенъ-Прива, когда онъ лично, не смотря на свое предводительство сраженіемъ, является въ первыхъ рядахъ между сражающимися, — "хотя онъ и не понялъ значенія этого сраженія", прибавляють иные изъ маршаловъ. Понялъ или не понялъ, но въ этомъ сраженіи дошло до того, что за недостаткомъ патроновъ, солдаты принуждены были изъ своихъ скоростръльныхъ Шаспо выпускать въ двъ минуты по одной пулъ, и цълыя, огромныя части войскъ вступили въ сражение уже сутки не ввши. Но и не въ этомъ даже заключалась бъда, хотя, какъ извъстно, безпорядокъ въ снабженіи тогдашней французской арміи провіантомъ и оружіемъ удивилъ Европу. Мы помнимъ одну телеграмму императора Наполеона императрицѣ Евгеніи въ Парижъ (еще за долго до Седана) съ просьбою заказать сколь возможно скорѣе въ Парижѣ двѣ тысячи чугунныхъ котловъ. По крайней мѣрѣ, въ этой телеграммѣ еще то было утѣшительно, что хоть и не было въ чемъ варить пищу, но, по крайней мъръ, было что варить, иначе не зачъмъ было-бы заказывать по телеграфу котлы. Но вотъ, по показанію маршала Канробера, выходитъ, что солдаты дрались при Сенъ-Прива цълыя сутки не пивши-не ъвши, не вли и на дру-

гой день, а наконець и на третій... Конечно, къ тому времени, можеть быть, уже пришли котлы изъ Парижа, но... опоздали, какъ опоздало у Французовъ все, сплошь, въ этой необыкновенной войнъ. Опоздаль вовремя отступить къ Парижу, со всёми оставшимися у него послё тяжелыхъ пораженій войсками, и императоръ, что было-бы для него, если не спасеніемъ, то, по крайней мъръ, лучшимъ выходомъ изъ тогдашней бъды. Но съ нимъ именно случилось то, о чемъ мы уже упоминали недавно, въ одномъ изъ обозръній нашихъ, говоря о характернъйшей и роковой чертъ его царствованія, т. е. что въ видахъ украпленія и укорененія своей династіи во Франціи, онъ принужденъ быль, во все время своего владычества, предпринимать безпрерывно множество денній, клонившихся не только не къ счастью Французовъ, но даже къ явному ихъ несчастью. Такимъ образомъ, этотъ могучій властитель въ сущности быль и продолжаль быть, даже и на престолъ, — не Французомъ, а лишь человъкомъ своей партіи, лишь главнымъ ся предводителемъ. Отступленіе къ Парижу, хотя и съ разбитою, но все еще съ армією (а эта армія чрезвычайно помогла-бы Франціи въ последовавшей борьбе) пугало его; онъ боялся недовольства страны, потери обаянія, возстанія, революціи, Парижа, и предпочель лучше сдаться при Седанъ безо всякихъ условій, предавъ себя и династію свою великодушію непріятеля. Безъ сомнънія, не все еще теперь изъ того, что было высказано тогда при свиданіи его съ королемъ прус-скимъ, извъстно исторіи. Всъ секреты объяснятся, можетъ быть, еще долго спуста; но невозможно не придти къ заключеню, что безусловной сдачей своей, ст армією, императоръ Наполеонъ III разсчитываль върнъе удержать за собою престолъ... А сдавая солдать своихъ, онъ, конечно, разсчитываль ослабить тэмъ силы враговъ своихъ революціонеровъ... О Франціи человож партіи и не подумаль.

Не подумаль о ней и маршаль Базень. Затворившись потомы вы Мець, съ весьма значительною армією, онъ почти игнорироваль правительство народной обороны, возникшее въ Парижь тотчасъ посль плына императора. Онъ предпочель тоже сдаться и тымь лишиль Францію почти послыдней ен арміи, которан даже и заключенная въ Мець могла-бы быть чрезвычайно полезна отечеству— хоть тымь, что задерживала передъ собой значительную часть силь нашествія. Невозможно представить себь, чтобъ, сдавалсь такъ унизительно и такъ преждевременно, маршаль Базень не заключиль тоже какихъ нибудь секретныхъ условій съ непріятелемь, по крайней мырь, чтобъ не взяль какихъ нибудь объщаній... которыя, разумьется, не исполнились. Но еслибъ даже и не было ихъ вовсе, то всетаки ясно выходить, что и маршаль, подобно императору своему

предпочелъ лучше отдать свою армію Пруссакамъ, чёмъ оставаться ея хранителемъ... въ пользу революціи.

Маршалъ хоть и лжетъ теперь передъ судомъ "отважно", и видимо намъренъ лгать еще больше, но отчасти и не скрываетъ тогдашнихъ своихъ впечатлъній и ощущеній. Онъ прямо говорить, что законнаго правительства тогда не было, и что онъ не могъ считать бывшій тогда хаосъ въ Парижъ за серьезное правительство — по крайней мъръ, несомнънно таковъ смыслъ его словъ передъ судомъ. Но "если не существовало для васъ правительство, то "la France existait!" (Франція всетаки существовала еще!)", воскликнулъ ему на это герцогъ Омальскій, предсъдатель суда.

И вотъ точка отправленія суда. Эти слова герцога произвели въ слушателяхъ и во всей Франціи чрезвычайное внечатлівніе. Для виновнаго же маршала они высказаны очевидно, чтобы дать ему ясно понять, что судить его, наконецъ, не партія, не революція, не незаконное какое нибудь правительство, которое онъ можетъ, если хочетъ, и теперь пожалуй не признавать, — а Франція, которую онъ продаль за "законное правительство"; Отечество, которому онъ изміниль изъ за интересовъ своей партіи.

Нельзя никакъ оправдывать измѣнника своему отечеству, но—правыли и тѣ, которые судять этого измѣнника? — вотъ на что хотѣли бы мы указать. Не виноваты-ли, напротивъ, и судьи в главной язвѣ, истощающей организмъ великой націи, въ бѣдѣ, висящей надъ нею черною тучей? Понимаютъ-ли они эту бѣду теперь испособны ли ее понять? И не похожъли маршалъ на того древняго очистительнаго козла, на котораго сваливались грѣхи всего народа?

Въ самомъ дълъ: что могъ онъ видъть тогда изъ Меца? Пусть человъкъ нартіи уступилъ бы въ немъ гражданину при видъ бъдствій отечества и онъ искренно пожелалъ бы служить ему: что могъ разглядъть онъ въ тогдашнемъ Парижъ? Правда, восторжествовавшал 4-го сентября революція назвалась даже и не республикою, а "правительствомъ народной обороны". Но ставшіе во главъ его всетаки не могли не вселять въ Базенз, боеваго генерала, и хоть и человъка партіи, но всетаки человъка дъятельнаго и энергическаго—естественнаго къ нимъ отвращенія. Этотъ бездарный маньякъ, генералъ Трошю, всъ эти Гарнье-Пажесы, Жюль-Фавры, хоть и достойные безспорнаго уваженія какъ честные люди, но дряхлыя, бездарныя муміи, оказенившіеся героп-фразеры каждаго перваго дня каждой парижской революціи и—увы!—все еще не надовдающіе парижанамъ,—вотъ кто являлся тогда его соображающему и наблюдающему взгляду изъ Меца. Но—пусть они бездарны! Пусть всякое дъло, къ которому ни прикасались они, пока имъли власть, и теперь и въ 48 году,—

сохло и пропадало, но всетаки они -- граждане, чистые сердцемъ люди, сыны отечества! Какъ бы не такъ. Это только республиканцы. La république avant tout, la république avant la France (сначала республика, а потомъ ужь отечество) — вотъ ихъ всегдашній девизъ! И потому маршаль, еслибъ даже и захотъль стать гражданиномъ и отръшиться отъ своей партін, хоть на время, для спасенія отечества, — всетаки долженъ бы быль примкнуть-не къ спасителямъ отечества, а тоже къ людямъ партіи... Но партію эту онъ ненавидёль и, конечно, не могь решиться ей помогать! Спустя немного, изъ этой комически-бездарной группы самозванныхъ правителей отдълился тогда одинъ человъкъ, и на воздушномъ шаръ передетълъ на другой конецъ Франціи. Онъ своевольно объявиль себя военнымъ министромъ, и вся нація, жаждавшая хоть какого нибудь правительства, тотчасъ же объявила его своимъ диктаторомъ. Онъ не сконфузился и не поцеремонился и дъйствительно сталь диктаторомъ. Этотъ человъкъ выказалъ много энергіи, онъ управляль Францією, создаваль войска, экипироваль ихъ. Иные теперь обвиняють его, между прочимъ, за то, что онъ тратилъ деньги зря и могъ бы за эти деньги въ пять разъ больше поставить и экипировать войска. Гамбетта можеть сибло ответить своимъ обвинителямь, что еслибь они были на его мъсть, то истратили бы, можеть быть, въ иять разъ больше его и всетаки не выставили бы ни одного солдата. И воть этоть энергическій и умный человікь, дійствительно работавшій для Франціи, съ которымъ не стыдно было работать Базену всетаки провозглашаеть: la république avant la France! Теперь уже онъ не скажеть того; онъ хитро и теривливо ждеть своей очереди и, когда надо, съ жаромъ поддерживаетъ сменившаго его, три года назадъ, великаго гражданина Тьера. Но про себя у него всетаки—la république avant tout, и всетаки онъ человъкъ партіи прежде всего! (Кажется, этимъ-то последнимъ качествомъ онъ наиболее и дорогъ республиканцамъ).

И такъ, всюду партіи и люди партіи. Правда, во время этого чернаго года Французовъ, казалось бы промелькнуло и нѣсколько утѣшительнихъ явленій. Бретонскіе шуаны, прирожденные легитимисты, съ своими предводителями, явились драться за родину и дрались храбро. Съ изображеніемъ Вогородицы на своемъ знамени, они примкнули, на время, къ правительству республиканцевъ и "атеистовъ". Орлеанскіе герцоги тоже дрались съ непріятелемъ въ рядахъ новобраннаго французскаго войска. Но за родину-ли дрались они? Теперь несомивно оказалось, что нѣтъ. Видя теперешнюю роль ихъ во Франціи, заговоръ ихъ противъ нея въ пользу "законнаго короля", — позволительно заключить, что и три года назадъ они встрепенулись, предчувствуя, наконецъ, добрый шансъ и для своей

партіи, которая такъ долго дожидалась его. И дъйствительно они не ошиблись въ возможности шанса: они проскочили въ огромномъ числъ, при первыхъ же выборахъ напуганной Франціи, въ Національное Собраніе, а теперь составили въ немъ свое олигархическое большинство.

Всюду партін! Правда, если даже сложить всё эти партін вм'єсть, то общая цифра приверженцевь ихъ (кром'є разв'є партін коммунистовь)— окажется въ весьма маломъ числь, сравнительно съ числомъ всёхъ Французовъ. Остальные Французы индефферентны. Они точно такъ же, какъ и передъ появленіемъ Гамбетты, въ тогдашній роковой годь, — жаждуть диктатора, чтобы онъ захватиль ихъ въ свою власть и обезпечиль имъ жизнь и имущество. Для нихъ девизомъ изв'єстная ихняя пословица: Спасип pour soi et Dieu pour tous (всякій за себя, а Богъ за остальныхъ). Но стало быть и тутъ, по этому девизу, какъ бы всякій челов'єкъ принадлежить къ собственной своей партін и — что можетъ значить для такого челов'єка слово Отечество?

Вотъ язва Франціи: потеря общей идеи единенія, полное ея отсутствіе! Говорятъ про легитимистовъ, что они стремятся теперь воскресить и укоренить эту идею насильно! Но даже лучшіе изъ нихъ про это не думаютъ, а думаютъ лишь о торжествъ своей партіи. Самые же горячіе изъ нихъ думаютъ даже и не о легитимизмъ. Воцареніе графа Шамборскаго для нихъ—лишь будущее торжество папы и католичества ("Union", "Univers"). Это уже партія въ партіи.

И такъ люди партіи судять теперь маршала Базена за то, что онъ остался—приверженцемъ своей партіи! И развѣ не похожь онъ теперь на того древне-іудейскаго очистительнаго козла, съ которымъ мы сравнили его?.. Дошло до того, что теперь несомнѣнное преступленіе въ измѣнѣ отечеству нельзя судить во Франціи добросовѣстно—за неимѣніемъ судей; ибо всѣ такіе же люди партіи... Осуждая Базена, поймутъ-ли это Французи?

Обозрѣніе текущихъ событій Европы (весьма, впрочемъ, въ послѣднюю недѣлю, не обильныхъ разнообразіемъ) откладываемъ до слѣдующаго №. Упоминаемъ лишь о кончинѣ саксонскаго короля Іоанна, въ Пильницѣ, послѣ продолжительной болѣзни (удушья) 17 (29) октября. (Родился въ 1801 г., вступилъ на престолъ въ 1854 г.). Какъ человѣкъ, онъ былъ глубоко уважаемъ своими подданными.

## Изъ № 44 журн. "Гражданинъ" 1873 г.

Монархическій заговоръ большинства Національнаго Собранія противъ Франціи разръшился для нея самынъ худшимъ образомъ. Претенденть, въ самую послъднюю минуту, окончательно отвергъ трехцвътное знамя. Идея о провозглашеніи его королемъ пала сама собою — разумьется, только на время. Но заговорщики Національнаго Собранія тотчасъ же приступили къ новому заговору — продлить свою власть во что бы то ни стало и даже вопреки закону. Если имъ удастся, — а судя по телеграммъ изъ Версаля отъ 24 октября (5 ноября) удастся навърно, — то дъло приметъ самый плачевный исходъ для страны.

Въ прошедшемъ отчетъ нашемъ ("Граждан." № 42), мы остановились на томъ, что комитетъ Шангарнье, т. е. постоянный комитетъ всехъ фракцій правой стороны, испуганный твердостію и стойкостью республиканцевъ и всей лъвой стороны Собранія, плотно сомкнувшейся около Тьера, а главное — повсемъстными заявленіями изъ всей Франціи о гнъвъ и негодованіи страны, возраставшими прогрессивно и дошедшими до нізкоторыхъ весьма характерныхъ и досель еще неслыханныхъ особенностей (о которыхъ скажемъ ниже) — решился отрядить въ Зальцбургъ, къ претенденту, послюднее посольство, чтобы вырвать, наконецъ, у него согласіе на счеть извъстныхь уже нашимь читателямь "уступокь". Это посольство доказывало, между прочимъ, не смотря на неоднократныя заявленія монархистовъ о томъ, что все между ними и претендентомъ улажено окончательно- что въ сущности ничего еще улажено не было, и что эти легкомысленные и торопившіеся безумцы обманывали не только Францію, но даже одинъ другаго и даже, можетъ быть, сами себя. Въ нашемъ прошломъ отчетъ мы кончили извъстіемъ, что посланные воротились и донесли комитету, что графъ согласенъ на все: и на "драгоценные всемь Французамъ принципы 89 года, и на конституцію, и даже на трехцвътное знамя". Трудно представить, чтобы всё эти бойкіе господа обманывали самихъ себя даже и въ эту последнюю минуту, но нечто подобное должно

было непремвнно случиться. Но воть вдругь быстро заговорили въ Версалв и въ Парижв, что отчеть о договорв съ претендентомъ быль переданъ возвратившимся отъ него посланникомъ невврно, что графъ Шамборскій ничего не объщаль, ничего не уступиль. Какъ только стали подыматься такіе слухи, — тотчась же встревоженный комитетъ Шангарные отправиль къ графу въ Зальцбургъ опять другихъ доввренныхъ лицъ, съ просьбою подтвердить все то, что прежній посланникъ ихъ Шенелонъ (вмѣстъ съ тремя другими лицами) передаль комитету о ръшеніи его, графа, на счетъ трехцвѣтнаго знамени; но вмѣсто ожидаемаго подтвержденія внезапно появилось въ газетъ "Union" письмо самого претендента къ Шенелону, въ которомъ онъ уже окончательно отвергнуль возможность какой бы то ни было изъ тѣхъ "уступокъ", изъ за которыхъ до сихъ поръ хлопоталь и мучиль всю Францію заговоръ большинства, чтобы сдѣлать хотя сколько нибудь возможнымъ провозглашеніе графа Шамборскаго королемъ. Комитетъ Шангарнье немедленно опубликоваль въ свою очередь отчетъ о своемъ засѣданіи, при докладѣ Шенелона о его переговорахъ въ Зальцбургъ. Вотъ этотъ отчетъ, напечатанный въ протоколъ, Онъ очень въ своемъ родѣ характеренъ.

Во первыхъ, выходитъ, что графъ Шамборскій во все время переговоровъ, — и даже еще два года назадъ, когда къ нему вздили (массами) члены Національнаго Собранія еще только, такъ сказать, въ гости — держаль себя передъ ними нестерпимо свысока. Графъ Парижскій, при зальцоургскомъ свиданіи, говорятъ, не произнесъ (или не посмѣлъ про-изнести) ни слова о политикв, или о какихъ нибудь условіяхъ. Всв же эти разсыльные, Шенелоны и К°, кажется, не смѣли и свсть передъ нимъ. Понятно, что графъ свысока молчалъ, если посланники не смѣли даже и заикнуться съ нимъ объ условіяхъ. Не посмѣлъ заикнуться и Шенелонъ, даже и въ этотъ послѣдній разъ, хотя быль посланъ уже за самымъ послѣднимъ словомъ и въ самую горячую минуту, отъ которой зависѣла судьба монархіи, самого графа, всей Франціи, и, главное, всего этого яростнаго и жаднаго "большинства", взывавшаго къ претенденту съ послѣднимъ вопросомъ: быть имъ или не быть? Прежде всего, трепещущій и заискивающій Шенелонъ почтительнѣйше объявиль графу, который "сдѣлалъ ему честь удостоить его аудіенціей" — что онъ явился отъ комитета вовсе не для того, чтобы "смѣть предлагать графу какія нибудь условія", но лишь для того, чтобы, такъ сказать, "почтительнѣйше разъяснить положеніе дѣлъ" — (буквальныя выраженія отчета). Графъ отвѣчаль ему на это (конечно, самымъ мягкимъ и пріятнимъ голосомъ), что онъ "никогда не имѣлъ и никогда не будетъ имѣть мелкаго

честолюбія — искать власти ради власти; но я почту себя счастливымъ". прибавиль онь, "если мнь удастся посвятить Франціи мои силы и жизнь... Я страдаль вдали оть нея; ей тоже жилось не хорошо во разлукть со мною. Мы необходимы друго другу". Затымы Шенелоны принялся, такы сказать, скользить, излагая все то, съ чёмъ его послали и въ чемъ такъ настоятельно надо было категорически согласиться. По вопросу о конститупім онъ передаль, что комитеть желаль бы основать свое предложеніе Собранію о возстановленіи монархіи на принцип'я признанія королевской власти наследственной и на хартіи, "не навязанной королю и не дарованной королемъ, но которая должна быть обсуждена совмёстно съ королемъ и Собраніемъ". (Всего удивительнье, что такія основныя формулы и определенія отлагались, какъ оказывается теперь, до такой последней минуты! Неужели въ самомъ дёлё не смёли заговорить объэтомъ раньше?) Далъе, проскользнувъ насчетъ такихъ, напримъръ, вещей, какъ сохраненіе гражданских и религіозных правъ, равенства передъ закономъ, или что законодательная власть будеть принадлежать совмёстно королю и Собранію, — Шенелонъ тотчась же принялся извиняться. "Перечисленіе означенныхъ правъ, заявилъ онъ, обусловлено, конечно, не недовъріемъ къ нему, графу Шамборскому, а излагается единственно лишь для того, чтобъ устранить недоумвнія, могущія ввести въ заблужденіе общественное мевніе". По вопросу о знамени Шенелонъ пустился еще пуще извиняться и извинять комитеть (Шангарнье) въ томъ, что "обстоятельства принудили комитеть рёшиться остановиться на слёдующей формуль: "Трехцвътное знамя сохраняется и можеть быть измънено не иначе, какъ по взаимному соглашению между воролемъ и собраниемъ". (Замътимъ эту формулу: это значить, что на завтра же послъ воцаренія, король съ Собраніемь могуть уничтожить трехцвітное знамя, обезпечивь лишь себів а это такъ легко! — всего только накой нибудь одинъ голосъ большинства въ Собраніи. Про Францію и ея согласіе при этомъ и помину не было). Графъ "дозволилъ (это подлинныя слова отчета) мив объясниться съ почтительною свободой и удостоиль выслушать съ самымъ благоскдоннымъ вниманіемъ". При этомъ не сказаль ничего, но "обнаружиль желаніе сохранить неприкосновенными въ интересахъ страны двъ силы: ненарушимость своихъ принциповъ и независимость своего характера". Впрочемъ, чтобъ смягчить, онъ "изволиль похвалить трехцветное знамя": "Онъ прибавилъ — доноситъ Шенелонъ — что уважаетъ привязанность арміи въ знамени, обагренному кровью солдатъ... у него никогда не было намъренія унижать страну и знамя, подъ которымъ храбро сражались ея воины". (Еще бы намъренье унижать-то!) Затъмъ графъ, по увъренію

Шенелона, резюмировалъ свое рѣшеніе въ слѣдующихъ двухъ пунктахъ: 1) графъ Шамборскій не требуетъ никакой перемѣны въ знамени до тох поръ, пока власть не перейдетъ въ его руки, и 2) онъ предложитъ Собранію самъ рѣшеніе, совмѣстно съ его честью, и которое удовлетворитъ и народъ и Собраніе".

Съ тъмъ въ сущности и увхалъ Шенелонъ. Это-то ръшение о знамени и находилъ комитетъ заговорщиковъ на столько удовлетворительнымъ и могущимъ всъхъ успокоить, что ръшился просить, черезъ особую депутацію, графа поскоръе подтвердить его. Но графъ не подтвердилъ. Последоваль съ его стороны важнейшій документь во всемь этомь дель, собственноручное письмо, которымъ онъ все и покончилъ. Всего письма не приводимъ, а приводимъ лишь телеграфическое о немъ извъстіе, вполнъ, впрочемь, резюмирующее значение письма. Воть что пишеть графъ Шенелону: "Такъ какъ не смотря на ваши усилія, недоразумвнія не прекращаются, то и объявляю, что не отпираюсь ни отъ чего, не уменьшаю ни-сколько моихъ предшествовавшихъ заявленій. Притязанія, предъявляемыя наканунъ моего воцаренія, дають мнъ мъру позднъйшихъ требованій. Я не могу согласиться начать возстановительное и могучее царствованіе діне могу согласиться начать возстановительное и могу чее царствоване дв-ломъ слабости. Вошло въ обычай сопоставлять твердость Генриха V съ ловкостью Генриха IV, но я желаль бы знать, кто осмълился бы посовъ-товать ему отказаться отъ знамени Арка и Иври"... "Ослабленный сегодня (пишетъ графъ далъе), я сдълаюсь безсильнымъ завтра. Дъло идетъ о возсозданіи, на его естественныхъ началахъ, общества глубоко потрясеннаго, объ энергическомъ утверждении царства законовъ. Необходимо возродить благоденствіе внутри страны, заключить прочные союзы, особенно не опасаться употреблять силу на службу порядка и справедливости". Далве замвчаеть графъ, что графъ Парижскій не поставляль ему никакихъ условій, и что отъ маршала Макъ-Магона (этого Банрда нашего времени, какъ замъчаетъ графъ), тоже не требовали гарантій при избраніи въ президенты. Франція не можеть погибнуть (восклицаетъ подъ конецъ графъ), потому что Христосъ любить еще своихъ Франковъ, и "когда Господь Богъ ръшился спасти народъ, Онъ блюдетъ за тъмъ, чтобы скипетръ справедливости былъ данъ въ руки достаточно сильныя, чтобы держать его! "

Мы по прежнему готовы написать, что "однимъ великодушнымъ человъкомъ стало на свътъ больше", какъ и заявили въ одномъ изъ предыдущихъ нашихъ обозръній. Отказаться отъ престола, чтобъ не измънить своимъ принципамъ — безспорно великодушное дъло. Но теперь, признаемся, — такъ какъ уже самъ графъ высказался, — мы немного

другаго мижнія. Джло въ томъ, что врядъ-ли претендентъ въ самомъ лълъ отказывается царствовать? Это письмо, ръшившее на время его участь, наменаетъ на иные разсчеты. Намъ кажется даже, что онъ никогла не быль столь уверень, что взойдеть на престоль, какъ теперь. Въ своей "необходимости для Франціи" онъ убъжденъ болъе, чъмъ когда нибудь, и навърное заключаеть, что если и отдалится теперь на минутку его вопареніе, то для него же будеть выгодиве, потому что въ концв концовь безь него не обойдутся и всетаки примуть его, но уже не смёя предлагать ему условія, со всёми "принципами". Въ силу партіп своей въ Національномъ Собраніи онъ продолжаетъ вірить слівно. Онъ увіряеть, что любить Францію, но, кажется, мало собственно о ней думаеть и очевидно смъшиваетъ ее съ своей партіей. Характерно письмо его и въ томъ отношении, что онъ изъясняетъ въ немъ, наконецъ, и тв средства, воторыми, по воцареніи своемъ, надъется спасти Францію. Эти средства строгость, "не бояться употреблять для укорененія спокойствія — силу". Признаемся, мы такъ и подозръвали, что средствъ больше у него нътъ никакихъ, когда въ одномъ изъ обозрвній нашихъ задавали себв вопросы: "Чёмъ можетъ надёяться легитимизмъ спасти Францію и какъ именю располагаетъ спасти ее?" Наконецъ, очень страннымъ показался намъ и самый тонъ письма. Пусть Луи-Вёльо, въ газетъ, влагаетъ фиктивно въ его уста высокія річи. Но самому графу, уже отъ лица своего и въ такихъ важныхъ документахъ, неприлично бы, кажется, во всеуслышаніе говорить, что "Я страдаль вдали отъ нея (отъ Франціи), ей тоже жилось не хорошо вт разлукть со мною", или что "уважаетъ привизанность армін къ своему знамени, что у него никогда не было намеренія унижать страну и знамя, подъ которымъ храбро сражались ея воины". Любопытно, какъ представляетъ онъ себъ, изъ своего Зальцбурга, Французовъ, привыкшихъ къ своему равенству, и которые прочтутъ теперь и узнаютъ, что сидить гдё-то человёкь и милостиво дозволяеть имъ избрать себя во спасителя. Эту детскую уверенность въ себе, эту, такъ сказать, "слепорожденность" въ пониманіи вещей и явленій — жалко даже и тревожить.

И все это хочеть и претендуеть спасать Францію!

Паденіе надеждъ "большинства" Собранія послів этого письма чуть не произвело распаденія партіи. Почти всів фракціи правой стороны приняли извівстіє съ бішенствомъ. Но оказалось, что согласіє было быстро возстановлено — и не столько искусствомъ вожаковъ, сколько силою вещей: изо всіхъ силь сохранить свою олигархическую власть въ Собраніи "большинству" Собранія показалось выгодніве, чімъ поссориться. Пока

республиканцы, и Тьеръ во главъ ихъ, торжествовали и предвичнали побълу. — комитетъ Шангарнье ръшилъ внести въ Собранје проектъ закона о немедленномъ продленіи власти Макъ-Магона, сь новыми въ пользу его гарантіями, на 10 лётъ, а Національному Собранію не расходиться еще два съ ноловиною года. При этомъ маршалъ Макъ-Магонъ виолив оправдаль довъріе столь върившаго въ него "большинства". Еще пвъ нелъли тому назадъ онъ заявилъ, что если падетъ большинство Собранія, то удалится съ президенства и онъ. Такимъ образомъ, върность и приверженность его большинству доходить до апоесозы! Не большинству Собранія онъ служить, а только *теперешнему* большинству его. Другими словами, собственно Національное Собраніе и волю его онъ ни во что не ставить, ибо если падеть теперешнее большинство, то все же воцарится другое большинство, замъсто теперешняго, изображающее волю Собранія, но тому большинству уже онъ служить не станеть. И это въ то время, когда страна (и онъ знаетъ это) нуждается въ немъ, ибо онъ имъетъ таное вліяніе на войско! Такая рабская приверженность къ своимъ благодътелямъ почти трогательна. И воть этотъ "честный и храбрый солдатъ", на котораго надъялась Франція, оказался всего только человъкомъ партіи, и не столько челов'вкомъ партіи, сколько ея прихвостнемъ. А еще графъ Шамборскій погладиль его по головив и назваль Баярдомъ! Конечно, Баярдъ, но только съ другой стороны.

Все такъ и случилось, какъ разсчиталь комитетъ Шангарнье. 5 ноября (н. ст.) открились, наконець, послё длинныхъ вакансій, засёданія Національнаго Собранія. Прочитано било посланіе президента республики. Между прочимъ, въ посланіи сказано, что "нынёшняя исполнительная власть не имбетъ достаточно живучести и силы. Правительство не достаточно вооружено, чтобы отнять у партій всякую надежду на успёхъ". (А само правительство теперь не партія?) Заявляется также объ увлеченіяхъ печати, которыя развращаютъ духъ населенія. (Это послё-то безчисленныхъ и наглёйшихъ притёсненій печати!) и доказывается необходимость муниципальной реформы.

Ватемъ въ Національное Собраніе внесено было предложеніе генерала Шангарнье о продленіи срока власти маршала Макъ-Магона на десять лётъ. Со стороны правительства прочитанъ докладъ въ пользу безотлагательнаго обсужденія этого предложенія. Дюфоръ, не возставая противъ безотлагательности, потребовалъ отсылки предложенія на обсужденіе въ комиссію разсмотрѣнія конституціонныхъ проектовъ. Правительство, съ своей стороны настанвало, на отсылку предложенія Шангарнье въ спеціальную комиссію. Предложеніе Дюфора, гласить телеграмма, отвергнуто большинствомь 362 голосовъ противь 348.

Такимъ образомъ, за монархическимъ "большинствомъ" оказалась побъда въ 14 голосовъ. Результатъ въ томъ, что Франція на 10 лътъ останется въ своемъ неопредъленномъ положеніи. Ни монархія, ни ресостанется въ своемъ неопредвленномъ положения. Ни монараля, на рес-публика! При измѣненіи муниципальныхъ законовъ, при угнетеніи прессы, при неограниченномъ насиліи олигархическаго большинства Собранія, имѣющаго въ виду монархію, — Франціи обезпеченъ и впредь выборъ въ Національное Собраніе такихъ же интригановъ и олигархистовъ на 10 лѣтъ. Обезпечены тоже — постоянная война съ республиканцами, происки партій и несомнънная революція въ будущемъ. Такой воцарив-шійся хаосъ безспорно хуже воцаренія графа Шамборскаго; ибо графъ Шамборскій непремънно и быстро быль бы изгнанъ, и послъ него еще. могла бы воцариться умеренная республика, тогда какъ теперь, при неизбъжной революціи въ будущемъ, врядъ-ли уже будетъ возможно торжество умъренныхъ.

Правда, Французы сильно надёются на послушные штыки преданной Макъ-Магону армін, стало быть и на спокойствіе, защиту отъ коммунистовъ и проч. Въ началё нашего отчета мы упомянули о "нёкоторыхъ весьма характерныхъ и доселё еще неслыханныхъ особенностяхъ "въ проявленіяхъ недовольства страны" и обёщали сказать о нихъ ниже. Укажемъ лишь на одно изъ этихъ явленій. Недёли двё назадъ, нёкто бригадный генералъ Бельмаръ, прислалъ изъ Перигё военному министру письмо слёдующаго содержанія:

"Г. министръ, я служу тридцать три года подъ трехцвѣтнымъ зна-менемъ Франціи, и правительству республиви послѣ паденія имперіи. Я не буду служить подъ бѣлымъ знаменемъ и не отдамъ моей шпаги въ распоряженіе монархическаго правительства, возстановленнаго помимо на-родной воли. И такъ, если бы, вопреки ожиданію, нынѣшнее Національ-ное Собраніе возстановило монархію, я почтительнѣйше прошу васъ, г. ми-нистръ, уволить меня, послѣ такого голосованія, отъ ввѣренной мнѣ вами должности. Генералъ Вельмаръ".

Должности. Генералъ Бельмаръ".

Тенералъ Вельмаръ билъ тотчасъ же послѣ этого письма виключенъ изъ служби. Военний министръ немедленно потребовалъ отъ начальниковъ дивизій свѣдѣній о настроеніи войскъ въ виду нынѣшнихъ обстоятельствъ, и въ присланнихъ къ нему донесеніяхъ, какъ увѣряютъ газети, заявлено, что въ арміи господствуетъ сильное нерасположеніе къ реставраціи (т. е. другими словами, къ Національному Собранію).

Вотъ явленіе безспорно новое. Никогда еще армія французская не

"разсуждала", а только слушалась своего начальства, какъ и слъдуетъ корошей арміи, и похвально дълала. Для чего генералу Вельмару понадобилось вдругъ заявить о томъ, что онъ не признаетъ воли Національнаго Собранія въ случав воцаренія графа Шамборскаго? Дождался бы факта и благородно бы вышель въ отставку, не заявляя и не трубя заранье. Не значитъ-ли это, что армія захотьла "смыть свое сужденіе имыть?" Генераль Вельмарь безспорно котыль подать примырь. И такъ, пусть Французы не очень-то надыются на штики маршала Макъ-Магона и на спокойствіе. Если съ одной стороны власть Макъ-Магона, продленная на 10 лыть, будеть безспорно началомъ — уже не цезаризма — а настоящаго военнаго деспотизма (правительства еще неиспытаннаго Франціею въ самомъ чистомъ его состояніи), то письмо Бельмара — не есть-ли начало ргопипсіатепто? Этого не доставало еще несчастной Франціи! Это, однако же, въ порядкъ вещей: военный деспотизмъ непремъно долженъ вести за собою начало ргопипсіатепто.

# Изъ № 45 журн. "Гражданинъ" 1873 г.

Въ Германіи почти вся печать, и даже офиціозныя прусскія газеты, съ радостію приняли извъстіе о паденіи надеждь французских в легитимистовъ на возстановление "законной монархіи". Письмо графа Шамборскаго считается въ Германіи какъ окончательное и уже віковічное устраненіе всякой дальнейшей попытки легитимистовь. Ближайшимъ образомъ эта радость немецкой прессы мотивируется темь, что, — какъ мы уже и развивали это раньше, - воцареніе графа Шамборскаго непремінно, рано или поздно, повлекло бы за собой и попытку на возстановление свътскаго владычества папы. И такъ какъ не вступить на эту дорогу не могла бы Франція, вибств съ возстановленіемъ монархін, то въ этомъ деле несомновню столкнулась бы съ Германіей, и, можеть быть, даже съ новкоторымъ удовольствіемъ, не смотря на страхъ передъ ужаснымъ рискомъ. Если тыть объяснить теперешнее довольство Нымцевь, то всего любопытнъе, что въ Германіи серьезные органы могли серьезно върить — не только въ мимолетный успъхъ воцаренія претендента, но и въ прочность этого успъха на дальнъйшее время. Нъмцы немного слишкомъ върять въ успъхъ "крови и жельза". Намъ кажется, что въ настоящій кризись броженія умовь и желаній во Францін-иначе не умбемь выразиться-насиліе въ этой странь почти невозможно, ибо некому произвести его. То есть и нашлись бы охотники и, что всего любопытиве, можетъ быть нашлось бы тамъ и чрезвычайное большинство, искренно желающее, чтобъ надъ нимъ (и даже поскорве) произведено было, въ видахъ окончательнаго утвержденія порядка, насиліє; но въ этой странв, чтобы удалось насилію — мало одной силы и даже согласія самихъ насилуемыхъ. Необходимъ авторитетъ насилію, авторитетъ хотя бы и ненавидимый, хоть и не настоящій, но несомнічный, признаніе дійствительной силы за властью. Графъ Шамборскій такого авторитета не имъль и врядъ-ли върять въ его силу даже многіе изъ его последователей. А потому, — повторяємъ уже сказанное нами прежде, -- онъ быль бы несомивнно и быстро изгнань, н такой обороть дёла быль бы, можеть быть, полезнёе для Франціи, чёмъ теперешнее хаотическое ся состояніс, — полезнёе хоть тёмь однимь, что одной партіей стало бы меньше и возможно было бы вновь господство партіи умёренныхъ республиканцевь.

Нъкоторые консервативные органы въ Германіи, наблюдая радость своихъ либеральныхъ газетъ о неудачъ претендента, какъ бы не върятъ въ выставляемие либералами мотивы ея, — то есть въ боязнь вступленія Франціи на опасный путь ультрамонтанской политики. "Крестовая Газета", напримъръ, возвъстила прямо, что всъ либералы всего свъта между собою солидарны; что въ радикализмъ національности исчезають, а потому и ивмецкие радикалы радуются за французскихъ, видя ихъ удачу. Такое строгое и угрюмое обличение, можетъ быть, не лишено справедливости. Замечание о всегдашней духовной солидарности радикаловъ всего міра, и о повсемъстной силь радикализма сглаживать національностидовольно върно. Любопытно, что это замъчаніе, какъ бы съ укоромъ и опасеніемъ, сдълано въ той странъ, гдъ, именно въ эту минуту, національныя иден имбють такой огромный успьхъ, гдь, посль недавняго торжества надъ Францією, чувство національнаго собою довольства дошло чуть не до пошлости, где даже наука начала отзываться чуть не шовинизмомъ. Неужели правда, что и въ Германіи уже силенъ космополитическій радикализмъ? Что уже и къ ней стучится въ двери французское ученіе-коммунизмъ? Если Россію, чуть не съ самаго начала стольтія, принято считать у европейскихъ умниковъ за грозный колоссъ на глиняныхъ ногахъ (тогда какъ въ сущности, если у насъ что особенно здорово и пъло, то это именно основаніе, т. е. народъ, на которомъ испоконъ въку утверждалась и будеть утверждаться Россія) — то неужели и къ новому германскому волоссу можно уже применить, хоть отчасти, - такой же отзывь?

Кстати, въ Пруссіи окончились выборы въ прусскій сеймъ, засвидѣтельствовавшіе о чрезвычайномъ возбужденіи политическихъ партій въ Германіи. Прусское правительство покровительствуетъ теперь національнолиберальнымъ партіямъ разныхъ оттѣнковъ, оттолкнувъ отъ себя совершенно партіи юнкерскую и католическую. Торжество либераловъ на выборахъ оказалось несомнѣннымъ и прусское правительство, конечно, можетъ разсчитывать въ сеймѣ на большинство. Но любопытенъ фактъ, что такъ называемая клерикальная партія, или, вѣрнѣе, — всѣ недовольные новыми церковными законами, составили довольно сильный союзъ (въ который вошли, напримѣръ, остатки уже совершенно разбитой старой юнкерской партіи, которую еще такъ недавно, всего нѣсколько лѣтъ тому, правительство такъ поддерживало). И если сосчитать подробно всѣ силы

союзниковъ въ новомъ выбранномъ ландтагѣ, то клерикальная партія можетъ разсчитывать на весьма даже сильное меньшинство. Можетъ образоваться такимъ образомъ сильная оппозиція. Ландтагъ открытъ уже съ 1-го ноября. Въ февралѣ ожидаютъ выборовъ въ германскій рейхстагъ, и клерикалы надѣются на еще большій успѣхъ. Правда, въ Пруссіи правительство не привыкло слишкомъ смущаться оппозиціями своихъ ландтаговъ, и, въ прежнее время, преснокойно распускало ихъ въ случаѣ нужды, а само дѣлало свое дѣло. Послѣ же послѣднихъ великихъ результатовъ, которыхъ оно достигло, неуклонно дѣлая свое дѣло, обаяніе его только увеличилось. Особенно теперь Пруссія любитъ видѣть силу въ своемъ правительствѣ. По крайней мѣрѣ, большинство высшей интеллигенціи несомнѣнно и во всемъ на его сторонѣ: такъ продолжительно обаяніе побѣды!

Въ прошломъ отчетъ нашемъ мы говорили, что послъ паденія во Франціи всёхъ надеждъ монархической партіи, большинство всёхъ фракцій правой стороны, ошеломленное сначала изв'єстнымъ письмомъ графа Шамборскаго, успъло однако-же вновь кръпко соединиться и составить новый проектъ о продленіи власти маршала Макъ-Магона на 10 льтъ. Этотъ проектъ составленъ былъ чрезвычайно заносчиво и носилъ на себъ Этотъ проектъ составленъ обить чрезвычанно заносчиво и носилъ на сеоъ печать всей той легкомысленной и необузданной наглости, съ которою дъйствовала эта пресловутая "партія борьбы" съ самой побъды своей, 24-го мая, до сихъ поръ. Сначала, сейчасъ послѣ письма графа Шамборскаго, на миновеніе возникла било мысль провозгласить котораго нибудь изъ Орлеанскихъ принцевъ "намъстникомъ короля" и передать ему исполнительную власть. Такимъ образомъ Франція всетаки, хотя и безъ короля, стала-бы монархією. Всего нельшье въ этомъ характерныйшемь. проектв выставляется взглядь этихъ потерявшихся, но по прежнему наглыхъ людей на Францію и Французовъ; трудно даже и сообразить, какъ можно было, хоть что нибудь понимая, надъяться водворить въ странъ, подобнымъ, ничего не разръшающимъ проектомъ — миръ и спокойствие? Уже одна нелъпость подобнаго предложения, въ другое, болъе здоровое время, должна бы была кажется повести за собою полное распадение партіи, отвратить отъ нея здравомыслящихъ членовъ Собранія, до сихъ поръ за нею следовавшихъ. Но распаденія не произошло, хотя проекть исчезъ самъ собою, потому что принцы Орлеанскіе, люди разсчетливые, своего согласія на такую нел'впость не дали. Тогда, бросаясь во всв стороны, попробовали было пригласить въ нам'встники королевства маршала МакъМагона, но и маршалъ отклонилъ отъ себя эту честь, выставляя на видъ, что нельзя ему быть намъстникомъ королевства, въ которомъ иътъ короля. Такимъ образомъ и принуждены были остановиться на мысли о продленіи власти маршала, какъ главы правительства, на 10 мътъ, а Собранію не расходиться, по крайней мѣрѣ, еще года три. Тутъ честный маршалъ, которому, какъ кажется, съ 24-го мая, власть уже успела понравиться, предложиль условія, хотя и благоразумныя сь одной стороны, но не отличающіяся особенною дальновидностью съ другой, — такъ какъ въ концѣ концовъ всетаки Францію продолжали принимать за tabula rasa. Маршаль потребоваль, чтобъ ему дали особыя, опредёленныя гарантіи на всякій случай, и еслибь, наприм'єрь, и разошлось когда нибудь, въ десять лёть, настоящее Собраніе и настало на его м'ясто другое, а въ томъ обнаружилось бы радикальное большинство, то онъ, глава правительства, чтобъ имълъ право тотчасъ же закрыть и распустить Собраніе, а самъ продолжать владычествовать уже безъ Собранія, хотя бы целыхь 10 леть, неограниченно президентствуя и неограниченно возстановляя порядокъ. (Слишкомъ ужь нужно быть военнымъ человъкомъ и надъяться на свои штыки, чтобы выдумать во Франціи такой неслыханный еще кунштюкь). И однако-же проектъ этой, неслыханной еще во Франціи военной диктатуры быль принять тотчась же всей правой стороной и внесень прези-дентомъ комитета всёхъ фракцій правой стороны, престарёлымъ генера-ломъ Шангарнье, въ Національное Собраніе въ цервый день его открытія, 5-го ноября (н. с.).

По прочтеніи предложенія потребовали безотлагательнаго его обсужденія. Дюфоръ, членъ ліваго центра, не возставая противъ безотлагательности, потребоваль лишь передачи проекта въ существующую коммиссію разсмотрінія конституціонных проектовъ. Правая сторона настанвала напротивъ на отсылкі въ новую, спеціальную коммиссію, которую съ этою цілью и предлагала избрать. Пошли на голоса и за правой стороной, какъ уже извістно, оказалось большинство въ 14 голосовъ.

На этомъ извъстіи мы и закончили въ прошлый разъ наше обозръніе. Между тъмъ случилась прехарактерная вещь, по которой, уже по одной, можно бы отчасти разгадать характеръ теперешняго положенія діль въ этомъ потерявшемъ свою почву Собраніи. Когда (7-го ноября) Собраніе разділилось на отділенія, чтобы выбрать членовъ этой отвоеванной большинствомъ спеціальной коммиссіи, для разсмотрівнія ею проекта Шангарнье—вдругъ, въ числів избранныхъ 15 членовъ, оказалось большинство за лівой стороной Собранія. Ремюза, членъ ліваго центра, недавно заявившій себя республиканцемъ, избранъ былъ президентомъ коммиссіи,

въ которую вошелъ, какъ членъ, и Леонъ Се, предводитель лѣваго центра.

Такимъ образомъ лъвая сторона, боявшаяся спеціальной коммиссіи и настанвавшая на отсылкъ предложенія Шангарнье въ общую коммиссію разсмотрънія конституціонныхъ проектовъ (въ которой, впрочемъ, правая сторона всегда имъла перевъсъ)—получила побъду тамъ, гдѣ не думала; а правая сторона, такъ настанвавшая на спеціальной коммиссіи — ужь, конечно, съ цѣлью наивърнъе обезпечить себъ успѣхъ — была именно на этомъ пути побита.

Всъ спрашивали и продолжають до сихъ поръ спрашивать: что можетъ означать этотъ фактъ? Болъе ничего, по нашему мнънію, что Національное Собраніе именно утратило подъ собой почву, потеряло всякую руководящую нить, и ни одна партія не върить уже въ свою силу. Съ паденіемъ идеи непосредственнаго провозглашенія законной монархів, легитимисты, бывшіе вожаки большинства, остались лишь при однихъ желаніяхь, но, непримътно для себя, тотчась же потерали руководящую силу для рабски следовавшаго до сихъ поръ за нимъ большинства. Предложение Шангарные хотя и соединило повидимому вновы большинство, но зато и устранило окончательно прежнюю соединявшую всёхъ идею. Въ новой же идев соединенія тотчась же обнаружился разладь. Крайніе, напримъръ, роялисты, поддерживая проектъ Шангарнье, объявили вслухъ, что хоть Макъ-Магонъ и отказывается отъ роли королевскаго намъстника, но тъмъ не менъе всетаки будетъ имъ, такъ что еслибъ приплось опять провозглашать короля, то президенть Макъ-Магонъ, не смотря на свое десятильтнее избраніе, тотчась же обязань уступить ему мъсто. Совстив уже въ другихъ мысляхъ поддерживалъ проектъ Шангарнье правый центръ, столь согласный досель съ легитимистами; онъ, напримёръ, требуетъ уже теперь, чтобы Макъ-Магонъ провозглашенъ быль не главою государства на 10 лють, какъ хотять легитимисты, но президентом республики на 10 лъть, въ виду окончательнаго устраненія неопредівленнаго положенія, и хотя бы съ диктаторской властью, но всетаки благонадежно ограниченной въ парламентарномъ смислъ.

Такимъ же образомъ, вслъдъ за двумя крупнъйшими фракціями правой стороны, раздълились и всъ остальныя ся фракціи; каждая согласна на продленіе власти маршала, но каждая въ своемъ смыслъ и уже при своемъ собственномъ взглядъ на дъло. Фракціи затъмъ разбились на кружки, на оттънки, и, въ концъ концовъ, произошло то, что непремънно должно было произойти: при наружномъ единеніи смыслъ его оказался утраченнымъ, пъли разными и, недавно столь кръпкая и едино-

душная партія большинства, съ утратою послѣдней надежды на графа Шамборскаго, стала невольно расходиться въ разния стороны. Естественно, можно ожидать и полнѣйшаго распаденія. Такимъ образомъ, и оказалось, что при броженіи и колебаніи умовъ, многіе принадлежавшіе, напримѣръ, къ правому центру, могли нарочно даже выбрать въ спеціальную коммиссію членовъ лѣваго центра— для вѣрнѣйшаго торжества своихъ новыхъ желаній и цѣлей. Несомнѣнно произошли и тайныя отпаденія, измѣны.

И такъ, характерная черта Собранія въ данную минуту — полное разъединеніе, ибо и лѣвая сторона, не видя прежнихъ противниковъ, противъ которыхъ соединилась, не смотря на разномысліе своихъ фракцій, — кажется, тоже начала немного разшатываться. По послѣднимъ извѣстіямъ, Ремюза и Леонъ-Се, члены спеціальной коммиссіи, вступаютъ въ переговоры съ Макъ-Магономъ. Безъ сомнѣнія коммиссія кончитъ выборомъ маршала главою государства хоть не на 10, то на 5 лѣтъ, но уже съ титуломъ "президента республики", съ провозглашеніемъ республики и съ условіемъ немедленнаго разсмотрѣнія конституціонныхъ законовъ; предложенныхъ еще въ правительство Тьера.

Образуется тоже въ Національномъ Собранія сильная партія прямаго воззванія къ народу и всенароднаго голосованія республики. Тьеръ, болье чымь когда нибудь увъренный въ побыдь, говорить всымь окружающимъ его: "требуйте распущенія Собранія и воззванія къ народу".

Эта идея о воззваніи къ народу привлекла между прочимъ на лѣвую сторону и большинство бонапартистовъ, имѣющихъ до 30 членовъ въ собраніи. Они сначала рѣшили было дѣйствовать такъ: если станутъ легитимисты провозглашать монархію, то вотировать противъ съ республиканцами. Если же республиканцы станутъ провозглашать республику— то примкнуть опять къ монархистамъ; въ сущности помѣшать и тѣмъ и другимъ. Но мысль о воззваніи къ народу, которой они первоначальные представители, увлекла ихъ и, въ большинствъ своемъ, хотя и очень осторожно,они примыкаютъ къ республиканцамъ.

По послъднимъ телеграммамъ Макъ-Магонъ понукаетъ спеціальную

По послѣднимъ телеграммамъ Макъ-Магонъ понукаетъ спеціальную коммиссію кончить дѣло о избраніи его скорѣе. Онъ, кажется, готовъ сильно понизить первоначальный тонъ и сбавить требованія. Всего бы лучше было, еслибъ "честный человѣкъ" не выказалъ себя, во всей этой жалкой комедіи монархистовъ, не пощадивъ даже своего высокаго сана, такимъ жалкимъ приверженцемъ нартіи. Франція взирала бы на него теперь съ большей надеждой и съ большимъ уваженіемъ, а въ Собраніи

можеть быть оказалось бы болье единенія вслыдствіе выры вы его честное желаніе быть полезнымы отечеству. Урокы "честному человыку".

Въ результатъ — возрастающее разъединение партій и все болъе и болъе наростающее раздражение страны.

Нѣсколько дней тому назадъ телеграфировалось изъ Байоны объ окончательной побѣдѣ Донъ-Карлоса надъ войсками мадридскаго правительства, и о взятіи въ илѣнъ Моріонеса, главнокомандующаго правительства. На дняхъ же изъ Мадрида телеграфировали напротивъ о большой побѣдѣ Моріонеса надъ карлистами. Ни то, ни другое извѣстіе пока еще не подтвердилось съ надлежащею достовѣрностью.

Пишутъ тоже изъ Мадрида объ ожидаемой съ часу на часъ сдачѣ Картагены. Тогда правительство уничтожило бы главный пунктъ южнаго мятежа. Но и Картагена пока еще не сдалась...

### Изъ № 46 журн, "Гражданинъ" 1873 г.

Открытіе австрійскаго рейхсрата произвело чрезвычайно сильное возбужденіе въ Имперіи — не въ пользу правительства. Даже самая обширность программы будущихъ дъйствій правительства подвергается нападеніямъ: "Задать себъ разомъ столько задачъ", говорять противники правительства, "значить ни къ одной изъ нихъ не отнестись серьезно". На первомъ планъ, въ тронной ръчи, разумъется, объщание стать энергически противъ обрушившагося въ этомъ году на Имперію финансоваго кризиса. Возрождение вновь кредита, постановка торговли и народнаго хозяйства на болье твердую и безопасную дорогу-воть одинь изъ первыхъ пунктовъ, указанныхъ императоромъ рейхсрату. Затемъ следовали указанія на преобразование всей системы налоговъ, на вопросъ о возобновлении привиллегіи Національнаго Банка; на акціонерную и биржевую реформы; на новые желъзнодорожные и ремесленные уставы и проч. Затъмъ провозглашалась необходимость реформъ въ уложении о наказанияхъ, въ судопроизводствъ, въ пересмотръ законовъ гражданскихъ и, сверхъ всего, "установленіе новыхъ отношеній между государствомъ и католическою Церковью".

Венгерцы, спѣта огородить свои интересы, требуютъ теперь дуализма и для устройства финансовъ своего королевства распаденія Національнаго Банка на цислейтанскій и венгерскій и проч. Мѣры, внесенныя министромъ финансовъ Депретисомъ, возбудили всеобщее волненіе и уныніе. Курсы на биржѣ понизились. Ожидаютъ грозной оппозиціи; со всѣхъ сторонъ въ журналахъ предають правительство осужденію, впрочемъ, въ весьма разнообразномъ смыслѣ. Нѣмецкія газеты, отвѣчая венгерскимъ, прямо заявляють, что для Австріи будетъ гораздо выгоднѣе скорѣе совершенное выдѣленіе изъ Имперіи венгерскаго королевства и провозглашеніе полной его независимости, чѣмъ распространеніе политическаго дуализма и на финансовыя дѣла Австро-Венгріи. Съ ожесточеніемъ нападаютъ на тронную рѣчь

польскіе журналы, а въ чешскомъ "Рокгок" заявлено прямо, что тронная ръчь императора къ цислейтанскому рейхсрату "до чешской націи не относится". Ультрамонтанскіе органы тоже заслышали грозу въ словахъ императора объ установленіи "какихъ-то" новыхъ отношеній государства къ Перкви. Коммунизмъ несетъ съ собою совершенное уничтоженіе религіи, разсуждаютъ австрійскіе ультрамонтаны, но это уничтоженіе лучше, потому что грубъе, чъмъ утонченный либерализмъ современныхъ правительствъ, который хочетъ обратить епископовъ и священниковъ въ своихъ чиновниковъ, а въру — въ одно изъ средствъ управленія.

Ультрамонтанская партія не дремлеть тоже и во вновь открывшемся прусскомъ ландтагѣ, какъ и упоминали уже мы въ "Гражданинѣ", въ прошломъ 45 %, въ нашемъ перечнѣ иностранныхъ событій. Какъ уже замъчали мы и прежде, политика ультрамонтановъ все болъе и болъе вступаетъ на дорогу демократическую. Они уже усиъли, напримъръ, внести въ палату два проекта новыхъ законовъ: о введеніи впредь, при выборъ членовъ парламента, всеобщей подачи голосовъ и объ отмънъ штемборѣ членовъ парламента, всеобщей подачи голосовъ и объ отмѣнѣ штемпельной пошлины съ газетъ. Съ другой стороны, въ высшей степени характерна и замѣчательна депеша изъ Берлина отъ 13-го ноября, напечатанная въ газетѣ "Тітев": "Императоръ, имѣя въ виду, что илъсколько
сотъ католическихъ общинъ лишены въ настоящее время духовныхъ пастырей (NВ— конечно, вслѣдствіе строгихъ мѣръ правительства, преслѣдующаго ультрамонтанскія стремленія нѣмецкаго католичества), изъявиль,
послѣ продолжительнаго колебанія, согласіе на внесеніе проекта закона о
введеніи обязательнаго гражданскаго брака и на веденіе метрическихъ
книгъ гражданскими властями. Законъ этотъ чрезвычайно важенъ, особенно въ Германіи, гдв образованные классы, одинаково независимые, бенно въ Терманіи, гдъ образованные классы, одинаково независимые, какъ отъ католической, такъ и отъ протестантской церкви, придерживались до сихъ поръ религіозныхъ обрадовъ при совершеніи браковъ, крестинъ и похоронъ главнымъ образомъ потому, что это предписывалось закономъ. Какъ скоро бракъ сдълается чисто-гражданскою формальностью, явится необходимость и въ учрежденіи кладбищъ, открытыхъ для всёхъ безъ различія въроисповъданій, потому что священники откажутся хоронить лицъ, жившихъ въ брачномъ союзъ не освященномъ церковью. Факъльския въроисповъданій, потому что священномъ церковью. Факъльския въроисповъданій и потому что священномъ церковью. тически кладбища уже и теперь утрачивають свой исключительный характеръ, такъ какъ, не смотря на протесты священниковъ \*), "старока-

<sup>\*)</sup> Римско-католическихъ.

толиковъ" \*) хоронятъ, при содъйствіи полиціи, внутри кладбищенской ограды. Новый законъ будеть имъть значеніе еще въ томъ отношеніи, что поощрить заключеніе браковъ между христіанами и евреями, а извъстно, что послъдніе составляють въ Германіи многочисленный и весьма вліятельный классъ"...

Извъстіе о подобномъ проекть закона, на который даль свое согласіе благочестивый германскій императоръ, всего болье замычательно тымь. что рисуетъ передъ нами ту желъзную непреклонность, съ которою настоящая прусская политика преследуеть ультрамонтанское движение въ Имперіи. Важность новаго проекта закона заявляеть и о важности техъ опасеній, съ которыми правительство смотрить на своего врага, и о тёхъ размірахъ, которые придаеть ему. Но, очищая ниву отъ плевель, не вырвать-бы и пшеницы. Религіозный индифферентизмъ и безъ того не нуждается въ наше время въ поощрении. Замъчательно и то, что религизный либерализмъ, индифферентизмъ и, наконецъ, атеизмъ, всегда, и во всѣ въка и времена били болъзнями сословій высшихъ, аристократическихъ. Ультрамонтаны-же, сколько заметно, по крайней мере, по некоторымъ признакамъ, после вековаго высокомернаго отчуждения своего отъ народа, обращаются теперь, по крайней мъръ въ Германіи, къ демократической политикъ. Довольно странная перетасовка ролей, свидътельствующая о некоторой тонкости взгляда, со стороны новейшихъ римско-католиковъ...

Спеціальная коммиссія изъ 15 членовъ, назначенная версальскимъ Національнымъ Собраніемъ для разсмотрѣнія проекта Шангарнье о продленіи президентской власти маршала Макъ-Магона, и въ которой, какъ мы уже говорили, столь неожиданно оказалось большинство за республиканцами, кончила свои ванятія и внесла свой докладъ въ Собраніе 4/16 ноября. Докладчикомъ былъ Лабулэ. Трудно представить себѣ болѣе умѣренный, болѣе примирительный и болѣе основательный (имѣя въ виду обстоятельства, въ которыхъ находилась коммиссія) проектъ, которымъ либеральное большинство коммиссіи замѣнило проектъ Шангарнье. "Продленіе на 10 лѣтъ полномочій главы исполнительной власти", — докладывалъ Собранію Лабулэ, — въ странѣ, гдѣ общественныя власти еще не организованы и предѣлы полномій ихъ не опредѣлены, — представляется

<sup>\*) &</sup>quot;Старо-католики" — новая государственно-религіозная секта въ Германіи, сильно протежируемая берлинскимъ правительствомъ, и о которой мы уже не разъ говорили съ читателями.

фактомъ безпримърнымъ въ исторіи законодательства. Фактъ этотъ визнаетъ многія сомнѣнія, которыя могутъ быть разрѣшены только путемъ гипотезъ, не имѣющихъ подъ собой прочнаго основанія... Меньшинство коммиссіи (NB 7 человѣкъ монархистовъ), продолжалъ Лабулэ, одушевляемое желаніемъ безотлагательно установить власть, которая стояда-бы выше всѣхъ партій, рѣшило, что можно теперь-же продлить полномочія главы государства, отложивъ опредѣленіе предѣловъ и организацію этихъ полномочій; большинство-же, напротивъ того, не признало возможнымъ безусловно продлить власть, размѣры которой не опредѣлены, въ той увѣренности, что внѣ конституціонныхъ гарантій всякая власть, какова-бы ни была умѣренность того, кто облеченъ ею, представляется болѣе или менѣе замаскированною диктатурой. Франція нуждается совсѣмъ не въ такомъ правительствѣ"...

Вотъ вступительныя слова доклада Лабулэ; тёмъ не менёе коммиссія принуждена быда принять заключеніе именно въ смыслё того правительства, "въ которомъ не нуждается Франція".

Въ самомъ дёлё, трудно представить болёе безсмысленное положе-

Въ самомъ дѣлѣ, трудно представить болѣе беземысленное положеніе, какъ то, въ которомъ находилась эта странная коммиссія. Она должна была утвердить власть почти неограниченную, въ странѣ, которая хоть и называется республикой (на титулъ "президента республики" согласилась, наконецъ, и правая сторона и меньшинство коммиссіи), но въ то же время совершенно не имѣетъ ни одного органическаго закона, который-бы опредъяльъ эту республику, давалъ ей хоть какую нибудь форму и такимъ образомъ хоть сколько нибудь опредълялъ-бы тотъ смыслъ и то значеніе, тотъ размѣръ и ту силу власти, которыя могло бы имѣть ея правительство. Подтверждается власть президента республики на 10 лѣтъ, тогда какъ нѣтъ еще органическаго закона даже о томъ, что въ этой республикъ долженъ быть президентъ, мало того — что эта республика есть республика. На счетъ-же вопроса, возникшаго въ коммиссіи съ перваго-же ея засѣданія: "Имѣетъ-ли полное право теперешнее Національное Собраніе назначать президента далѣе срока своихъ полномочій? — коммиссія сочла даже излишнимъ и озабочиваться. Не смотря на предыдущіе примѣры и постановленія самого Собранія, разрѣшавшаго этотъ вопросъ отрицательно, коммиссія нашла себя винужденною разрѣшить вопросъ, на этотъ разъ, утвердительно.

"Назначеніе маршала Макъ-Магона президентомъ законно организованной республики"—заключилъ Лабулэ передъ Собраніемъ,— "признано нами единственнымъ средствомъ обезпечить его власть; но возможно-ли продлить полномочія президента, не знал какой срокъ положатъ имъ ор-

ганическіе законы? Въ этомъ кроется почти непреодолимое затрудненіе и большинство коммиссіи глубоко сожальеть о томъ, что палата отвергла благоразумное предложеніе касательно одновременнаго обсужденія конституціонныхъ законовъ и вопроса о продленіи полномочій. Если мы не остановились передъ этимъ затрудненіемъ, такъ только потому, что мы

поставлены въ положение, изъ котораго надо выйти во что бы ни стало"...
Вотъ въ видахъ-то этихъ особыхъ обстоятельствъ, изъ которыхъ слъдовало выйти "во что бы ни стало", и представленъ былъ большинствомъ коммиссіи, въ видъ поправки проекта Шангарнье, слъдующій законопроектъ.

нопроекть.

Статья 1. Полномочія маршала Макъ-Магона, президента республики. ввіряются ему на пятилітній срокь, считая со дня созванія новой палаты.

Статья 2. Онъ будеть пользоваться этой властью въ ея настоящихъ условіяхъ до утвержденія конституціонныхъ законовъ.

Статья 3. Постановленіе, заключающееся въ 1-ой статьі, будеть внесено въ органическіе законы и получить конституціонный характерь только послѣ голосованія этихъ законовъ.

Статья 4. Три дня спустя по обнародованіи настоящаго закона, бу-детъ назначена, по выбору отдёленій палаты, коммиссія изъ тридцати членовъ, для разсмотрѣнія конституціонныхъ законовъ, представленныхъ Національному Собранію 19-го и 20-го мая 1873 года.

Здёсь важнёе всёхъ статьи 3 и 4. Статьею 3 прямо отнимается отъ

проекта-закона о полномочім власти— его органическій, конституціонный характерь до времени голосованія органических законово республики. Въ стать в-же 4 большинство коммиссіи опредвляеть порядокъ выбора тёхь 30 членовь, изъ которыхь долженствуеть состоять будущая коммиссія, имѣющая быть выбранною Собраніемь для разсмотрёнія пресловутыхь ста, имвющая обть выоранною соораниемъ для разсмотрънтя пресловутыхъ (тьеровскихъ) конституціонныхъ законовъ, представленныхъ еще 20-го мая, и которые до сихъ поръ, съ низверженіемъ Тьера, лежали безъ разсмотрънія. Коммиссія 15-ти предлагаетъ выбрать эту коммиссію 30-ти "отдъленіями Собранія" (надъясь опять на либеральное большинство), тогда какъ противуположный проектъ (меньшинства коммиссіи) предлагаетъ выборы общіе, всёмъ Собраніемъ.

"Нельзя представить себѣ болѣе умѣреннаго по своему карактеру предложенія, чѣмъ то, какимъ коммиссія пятнадцати замѣнила проектъ Шангарнье", — говоритъ газета "Тітев". "Достоинство и власть маршала тщательно ограждены. Самый знаменитый генералъ, самый опытный государственный дѣятель, самый уважаемый патріотъ могли бы быть довольны препложеніями либераловъ, и, по нашимъ конституціоннымъ поинтіямъ, мы готовы утверждать, что они не могли-бы и желать большаго"...

И однако маршаль Макъ-Магонъ не только пожелаль большаго, но даже обидёлся. Тотчась-же послё доклада Лабулэ онъ адресоваль Національному Собранію свое посланіе. "Въ ту минуту, когда начинаются пренія о продленіи моихъ полномочій" — писаль маршаль, — "я считаю нужнымь высказаться о томъ, какого рода условія я считаю при этомъ желательными. Франція, требующая твердости и устойчивости государственной власти, не могла-бы удовлетвориться правительствомъ, существованіе котораго въ самомъ началь было бы обусловлено оговорками, ставящими въ зависимость отъ принятія или непринятія конституціонныхъ законовъ. При этомъ пришлось бы черезъ нъсколько дней передълать то, что было рішено нынче... Я вполні понимаю благонамівренныя стремленія лицъ (NB т. е. монархическихъ членовъ коммиссіи), предложившихъ продленіе моей власти на 10 літъ, для того, чтобъ дать боліве широкій просторъ развитію общественной дізательности. Но по зрізломъ размішленіи я убізднася, что семилітній срокъ боліве отвізчаль-бы разміру силь, которыя я могъ-бы посвящу охрані консервативныхъ началь, которая будеть мніз ввірена, я посвящу охрані консервативныхъ началь, ибо я убіждень, что большинство страны одобряєть эти начала".

что было рёшено нынче... Я вполнё понимаю благонамёренных стремленія лиць (NB т. е. монархическихъ членовъ коммиссіи), предложившихъ продленіе моей власти на 10 лёть, для того, чтобъ дать болёе широкій просторъ развитію общественной дёятельности. Но по зрёломъ размышленіи я убёдился, что семилётній срокъ болёе отвёчаль-бы размёру силъ, которыя я могъ-бы посвятить служенію моей родинё. Власть, которая будетъ мнё ввёрена, я посвящу охранё консервативныхъ началь, ибо я убёждень, что большинство страны одобряетъ эти начала".

Коммиссія пятнадцати взяла это посланіе на разсмотрёніе, но — не отказалась отъ первоначальнаго своего заключенія и не измёнила представленнаго ею законопроекта. Затёмъ въ ночное засёданіе 8-го (20-го) ноября все произошло какъ по писанному: проектъ большинства коммиссіи 15-ти былъ отвергнутъ Собраніемъ, принятъ же на его мёсто проектъ меньшинства коммиссіи, представленный Деперомъ. Министръ, герцотъ Брольи, произнесъ рёчь, въ которой защищалъ образъ дёйствій правительства и не соглашался допустить 3-й нараграфъ законопроекта большинства коммиссіи, такъ какъ имъ выражается недовёріе къ словамъ маршала Макъ-Магона, заявившаго, что онъ желаетъ установленія конституціонныхъ законовъ. Собраніе большинствомъ 378-ми голосовъ противъ 310-ти утвердило проектъ Депера съ установленіемъ власти мартивъ 310-ти утвердило проектъ Депера съ установленіемъ власти мар-шала Макъ-Магона на 7 лътъ и съ выборомъ будущей коммиссіи трид-цати не "отдъленіями" Собранія, а по спискамъ, въ общемъ собраніи палаты.

Такимъ образомъ, повторяя уже сказанное нами прежде, съ Франціей случилось самое худшее изъ того, чего могла-бы она ожидать себѣ при теперешнихъ обстоятельствахъ! Ни монархія, ни республика и самое неопредѣленное положеніе власти! Виденъ, на яркомъ примѣрѣ, весь поли-

тическій смысль ся правителей: маршаль отвергаеть именно то, что могло бы упрочить его власть, придавъ ей органическій характеръ, и надвется на одно лишь диктаторство, т. е. на произволь своей миной власти. Изъ за того, что маршалъ можеть обидъться, герцогъ Брольи предпочитаетъ ввергнуть Францію правительству, не ограниченному ни однимъ основнымъ государственнымъ закономъ, а въ сущности — безпредвльной ликтатуръ. Что-бы ни совершилъ теперь маршалъ преступнаго, въ своей политической дъятельности, онъ на все можеть отвътить: "гдъ тоть законъ, который могъ бы меня ограничить или что нибудь мнъ указать"? Онъ называется президентомъ республики, а между тёмъ онъ послушный слуга большинства, слишкомъ не скрывающаго своихъ ультра-монархическихъ наміреній. Онъ требуеть такой страшной диктатуры, чтобъ "водворить порядокъ и смирить нартін", а между тёмъ кто более нарушаль порядокъ, и кто болье походить на партію, какь не то большинство, которому онъ служить? Могуть-ли, наконець, успокоиться Французы теперь, когда никто не можеть рышить даже такой вопрось: "чья власть теперь выше: Собранія или президента? Въ самомъ діль, въ случав несогласій, подобный вопросъ могь-бы разр'вшиться теперь лишь насиліемъ. Во всемъ этомъ деле, наконепъ, во всей этой интриге, явилась какая-то жажда беззаконности; маршалу Макъ-Магону именно скоръе нравится его диктаторское самовластіе, чёмъ власть, строго опредёленная законами. Произойдеть именно то, противь чего намбрень вооружиться маршаль, т. е. откроется поле для всевозможныхъ интригъ и положение Франціи станетъ невыносимымъ. Во всякомъ случав наступило начало военнаго деснотизма... И трудно представить себъ, что можетъ еще ожидать Францію на этомъ новомъ для нея поприщѣ!

## Изъ № 51 журн. "Гражданинъ" 1873 г.

Наконецъ, отъ 12-го (24-го) декабря получено изъ Берлина сколько нибудь удовлетворительное извъстіе объ улучшеніи здоровья императора Германскаго. Телеграмма сообщаеть: "Въ "Имперскомъ Указатель" извъщаютъ, что катарръ императора Вильгельма идетъ нормальнымъ образомъ. Связанное съ катарромъ разстройство организма замътно ослабъваетъ. Сегодня императоръ Вильгельмъ весь день провелъ не въ постели".

Одна характерная талеграмма изъ Парижа отъ 11-го (23-го) декабря, не смотря на то, что заключаетъ въ себѣ всего только слова одного частнаго и довольно неизвѣстнаго лица, облетѣла однако-же всѣ газеты Европы и замѣчена всѣми. Вотъ эта телеграмма: "Вчера друзьями мира былъ данъ банкетъ въ честь сэра Генри Ричарда, который, объясняя свое предложеніе о международномъ посредничествѣ, сказалъ, между прочимъ, что "ни одна идея не осуществляется безъ покровительства Франціи, вліяніе которой не имѣетъ себѣ равнаго, языкъ и литература которой остаются всемірными"...

Въ этихъ словахъ все дёло въ томъ, что Франція (не смотря на униженіе свое) все еще первенствующая нація, "вліяніе которой не имѣетъ себѣ равнаго". Слова, жадно подхваченныя и выставленныя въ Парижѣ "униженными" Французами, были тотчасъ же замѣчены торжествующими соперниками въ Германіи, а затѣмъ и всею Европой, и ужь, конечно, многими встрѣчены съ вопросительной складкой въ лицѣ и съ "покиваніемъ головъ". По нашему, въ отзывѣ сэра Ричарда, что ни слово то правда. Мы совершенно раздѣляемъ мнѣніе одного русскаго профессора (о которомъ, конечно, Французы не знаютъ), провозгласившаго съ университет-

ской кафедры (NB: въ царствованіе покойнаго Государя), что Французы суть нація геніальная по преимуществу, — одна изъ тъхъ націй, которыя, такъ сказать, царятъ надъ человъчествомъ своимъ вліяніемъ, и что Францію и ея вліяніе въ Европъ весьма можно сравнить съ Аоинами древняго міра и съ ихъ вліяніемъ на древнюю цивилизацію. Это сравненіе съ Аоинами, хотя, можетъ быть, и не совстять твердое, очень однако-же привлекательно и очень нравится. Такъ или этакъ, но дъло въ томъ, что теперь даже въ самомъ Парижъ такіе отзыви, какъ отзывъ сэра Ричарда, считаются чрезвычайными и любопытными; а давно-ли было время, когда подобныя слова остались бы ръшительно незамъченными во Франціи, почлись бы должною данью, необходимостью, чъмъ-то въ родъ sine qua non, о которомъ и упоминать не стоитъ!

Геніальная нація, наслѣдовавшая древній міръ и 15 вѣковъ стоявшая во главѣ романскихъ племенъ Европы, а въ послѣдніе вѣка имѣвшая неоспоримое первенствующее вліяніе на всѣ племена Европы, цочти тому оспоримое первенствующее вліяніе на всё племена Европы, цочти тому въвъ назадъ утратила ту живую силу, которая двигала и питала ее столько стольтій! Эта живая сила заключалась въ преимущественномъ представительствъ Францією европейскаго католицизма, почти съ самыхъ первыхъ временъ христіанства на западъ Европы. (Представительство это можно бы отчасти сравнить съ тъмъ представительствомъ восточнаго каеолическаго (православнаго) христіанства, къ которому готовилась (а отчасти ужь и была представительницею котораго) Россія, вплоть до пришествія императора Петра). Но въ концъ XVIII стольтія совершенно разорвавъ, и сознательно и жизненню, съ износившеюся (не по винъ Франціи) католическою идеей, дававшей ей живую жизнь въ продолженіе столькихъ въковъ, Франція, (передовая, по крайней мъръ, интеллигентная), въ восторженномъ изступленіи провозгласила себя на весь міръ обновительницею человъчества на новыхъ началахъ, главною ихъ носительницею и хранительницею. "Всъ, всъ придите ко мнъ! взывала она въ пионческомъ упоеніи. Эти новыя начала, новыя и самостоятельныя начала человъческихъ будущихъ обществъ, сами изъ себя исходящія и сами въ себѣ живую силу почерпающія, были уже извъстныя европейскому человъчеству начала выработанной имъ цивилизаціи—т. е. наука, государство и мечта о справедливости, щія, обли уже известныя европенскому человичеству начала вырасотан-ной имъ цивилизаціи—т. е. наука, государство и мечта о справедливости, основанной единственно на законахъ разума. Франція лишь провозгласила самостоятельность этихъ началъ революціонерно, т. е. полнійшую незави-симость ихъ отъ религіи, а вмістії съ ней и отъ всякихъ преданій. Это ділалось еще въ первый разъ въ жизни человічества и въ этомъ состояла сущность французской революціи.

Мы не для того заговорили обо всей этой чрезвычайно важной мате-

ріи, чтобы въ настоящей, весьма бѣглой журнальной статьѣ, имѣющей своимъ предметомъ передачу смюла текущей минуты современной политической жизни Европы, — разсматривать революціонныя начала, сто лѣтъ уже провозглашенныя Франціей во главѣ Европы, и обсуждать ихъ по существу. Мы хогѣли только замѣтить, что никогда еще Франціа, взявъ столько на плеча свои, для себя и для человѣчества, (хотя и не могла отъ того отказаться, если-бъ и хотѣла), не была такъ придавлена своимъ бременемъ, какъ въ это послѣднее, уже завершающееся столѣтіе своей исторіи. Бремя это оказалось геніальному народу совершенно не по силамъ, и предводительница человѣчества принуждена была сознаться послѣ послѣднихъ несчастій своихъ, устами лучшихъ своихъ представляеть собою странное зрѣлище и самъ понимаетъ это. Характеръ его въ томъ, что интеллигентная и владычествующая политически часть этой націи удалилась въ самосохраненіе, сознательно и уныло отреклась чуть не отъ всѣхъ такъ восторженно провозглашенныхъ идей, и безъ вѣры, но со страхомъ за свое бытіе, влекущимъ за собою деспотизмъ и насиліе, слѣдитъ, какъ полицейскій, за остальною частью націи, богатой вѣрою въ обновленіе и воскресеніе свое на новыхъ началахъ будущаго общества и бѣдной, нищей благами живни, долго теритѣвшей, а потому готовой, какъ голодный песъ, броситься на счастливыхъ братьевъ своихъ и растерзать ихъ. Разстрѣлявъ Вабефа, перваго человѣка, сказавшаго, еще 80 лѣтъ назадъ, пламеннымъ первымъ революціонерамъ, что вся ихъ революція, безъ сущности дѣла, есть не обновленіе общества на новыхъ началахъ, а лишь побѣда одного могучаго класса общества на новыхъ началахъ, а лишь побѣда одного могучаго класса общества на новыхъ началахъ, а лишь побѣда одного могучаго класса общества на новыхъ началахъ, а лишь побѣда одного могучаго класса общества на новыхъ началахъ, а лишь побѣда одного могучаго класса общества на новыхъ на оспованіи: otes toi de là que је m'у тесть, тера вътъ въто перваго досаднаго грубіяна, предводители республики и революціи стали видѣть мало по малу, чѣмъ далей тъмъ тели республики и революціи стали вид'єть мало по малу, ч'ємь дал'є т'ємь ясн'є, что вся жизнь Франціи все бол'є и бол'є обращается въ какой-то мснве, что вся жизнь франціи все оолъе и оолъе ооращается въ какои-то ложный миражь, въ какую-то фантастическую картину и утрачиваеть всякое значеніе чего нибудь живаго и необходимаго. Всѣ эти періоды — первой имперіи, реставраціи, буржуазнаго царства при Орлеанахъ, второй имперіи и т. д. — все это было какъ-бы скорѣе миражъ чѣмъ дѣйствительность; каждое изъ этихъ явленій совершенно какъ-бы могло и не быть, и великая нація въ высшей степени могла-бы обойтись безъ его необходимости. Ничего существеннаго не дала и не влила вся эта проходящая фантаснагорія въ душу великой націи, постоянно жаждущей живой жизни. Наконецъ, послъдняя катастрофа страшной войны, тоже столь фантастической и ненуженой, съ исходомъ которой какъ-бы рухнули во Франціи

всв миражи и открылись всв глаза, — эта катастрофа какъ-бы сказала каждому Французу: "Смотри, какъ ты былъ беденъ, и слепъ, и нищъ, и нагъ, и ничтоженъ въ фантастичномъ и миражномъ существовании твоемъ, —и это вотъ уже столетие! "

Переживеть ли теніальная нація подъ бременемъ, которое взяла на себя вѣкъ назадъ и которое должна-же она довести до конца, свой геній или сохранить его? Вотъ вопрось! Устоить ли ея геній въ такихъ истязаніяхъ? Не рухнеть ли, напротивъ, все, и уже какой нибудь новой геніальной націи предназначено будеть Богомъ вести западное человѣчество? Все это вопросы, разумѣется, праздные, съ точки зрѣнія благоразумныхъ и дѣловыхъ людей. Тѣмъ не менѣе много сердецъ и умовъ стояли и стоять надъ этими вопросами во всей Европѣ, давно и непрерывно. Въ этомъ роковомъ вопросѣ о жизни и смерти Франціи, о воскресеніи или угашеніи ея великаго и симпатичнаго человѣчеству генія — можетъ быть, заключается вопросъ о жизни и смерти всего европейскаго человѣчества, что бы тамъ ни сказали на это недавніе побѣдители Франціи Нѣмцы. Можетъли быть Европа безъ Франціи? — этотъ вопросъ для многихъ даже и тенерь немыслимъ, и вовсе не для однихъ только праздныхъ умовъ, недостойныхъ практическаго нашего вѣка. И однако, поставивъ вопросъ и, разумѣется, оставляя его безо всякаго разрѣшенія, скажемъ мимоходомъ, въ качествѣ репортера настоящей минуты, что есть нѣкоторые признаки и явленія, свидѣтельствующіе о томъ, что геніальная нація хочетъ жить изо всѣхъ силъ и что изъ этого можетъ вийти, даже и не въ весьма отдаленномъ будущемъ, очень много хлопотъ Европѣ...

даленномъ будущемъ, очень много хлопотъ Европѣ...

Недѣлю назадъ, случилось, въ этомъ смыслѣ, во Франціи весьма эксцентрическое приключеніе, отчасти даже разсмѣшившее кое-кого изъ важныхъ людей въ Европѣ, потому что дѣйствительно приключеніе на капельку и комическое, но отъ котораго навѣрно очень многіе изъ самыхъ солидныхъ умовъ Германіи нахмурили лбы. Теперь во Франціи, въ Національномъ Собраніи, идетъ пересмотръ и утвержденіе государственнаго бюджета на будущій годъ. Замѣтимъ въ скобкахъ, что, противъ обыкновенія, во французскомъ Національномъ Собраніи, на этотъ разъ, и правительство и правая сторона весьма сочувственно отнеслись къ предложенной прибавкѣ къ бюджету министерства народнаго просвѣщенія. Но, по обыкновенію какъ Франціи, такъ и всѣхъ парламентовъ Европы, бюджеты военнаго министерства всегда подвергаются наибольшимъ атакамъ оппозицій. Всегда являются въ палатахъ представители прогресса, гуманности и либерализма, которые только и ждутъ появленія военныхъ министровъ, съ ихъ требованіями (правда, всегда неумѣренно-огромными,

въ противоположность, напримъръ, бюджетамъ министерствъ просвъщенія всъхъ странъ Европы, всегда до отвращенія крошечными) — чтобы нанасть на нихъ, почти лично. Начинаются жестокіе упреки за огромность требованій, за ихъ непроизводительность, непрогрессивность, безполезность для націи. Сами министры обвиняются чуть-ли не въ кровожадности, и такъ какъ всѣ правительства Европы дъйствительно обременяютъ ежегодно свои государства новыми займами по поводу военныхъ бюджетовъ, то и переживаютъ иногда, во время преній о бюджетѣ, довольно непріятныя и даже трудныя минуты, и такъ почти во всеобщемъ обыкновеніи. И вдругъ во Франціи, на этотъ разъ, и въ первый еще разъ, произошло нѣчто совсѣмъ противуподожное.

изошло нъчто совсъмъ противуподожное.

Едва только военный министръ, генералъ Дюбарайль, явился съ своимъ бюджетомъ, какъ со всѣхъ концовъ палаты бросились на него съ горькими и яростными нападеніями за скудость и ничтожность его бюджета.
Его упрекали за медленность преобразованія арміи, за неполноту кадровъ, за скудость перемѣнъ въ матеріальной части, за то, что онъ
такъ мало требуетъ денегъ. Предложено было нѣсколько неумѣренныхъ поправокъ бюджета; упрекали, бранили и стыдили правительство.

И наконецъ, только послѣ долгаго спору, сконфузившійся военний министръ одержаль верхъ. Смиренно сознаваясь въ скудости настоящаго бюджета, онъ, въ утѣшеніе налаты, провозгласилъ, что зато будущій бюджеть будетъ безмѣрно великъ. Извѣстіе это произвело примиряющее и сладкое впечатлѣніе. Когда-же герцогъ Одиффре-Пакье прибавилъ къ тому, что для преобразованія одной лишь матеріальной части арміи потребуется, не далѣе какъ въ будущемъ году, до тысячи трехъ сотъ восьмидесяти милліоновъ франковъ (1.380.000,000 фр.), то заявленіе это произвело, говорятъ, совершенно отрезвляющее дѣйствіе и неумѣренныя поправки были взяты назадъ...

Поправки были взяты назадъ несомивно, но отрезвляющее двиствіе наврядь-ли было такъ полно, какъ предполагають. И въ публикв, и въ журналистикв раздавались странные толки, а нападенія на правительство и на военнаго министра не умолкають и теперь. Выставляють на видъ всв недостатки теперешней арміи, разоблачають безпощадно. "Віеп ривіс", органъ Тьера (которому кое-что извёстно ужь, конечно, не меньше другихъ) объявилъ, что во многихъ отношеніяхъ теперешняя французская армія лишь одна фантазія, что кадры слабы и ничтожны, что въ ротахъ по 30 и по 40 человъкъ и проч. и проч.

Мы сказали, что геніальная нація хочеть жить, изъ вебхъ силь и во

что бы то ни стало. Не будемъ разсматривать, тв-ли это самые новые шаги въ жизни, которые приличны теперь геніальной нація? Хорошо-ли это слово: "возмездіе", которое снова раздалось, по всей Франціи, по поводу этой исторіи съ бюджетомъ? И не миражна-ли, не фантастична-ли въ высшей степени эта "жизнь возмездія", на которую такъ единодушно соглашается геніальная нація, заплатившая пять милліардовъ штрафа и, не смотря на то, съ такимъ единодушіемъ готовая на новые милліарды расходовъ, лишь бы отомстить нахальному врагу за свое нравственное и военное униженіе? Не разрѣшая этихъ вопросовъ, не можемъ однако-же не замътить, что стало быть въ странъ, разъединенной нравственно, столь давно уже унылой и скептической, гдв общее чувство есть лишь самое ограниченное чувство самосохраненія и гдѣ chacun pour soi-есть первое правило, что въ странъ этой нашлось же однако, вдругъ и неожиданно, нъчто такое, — что могло соединить разомъ самые разнородные элементы ея, на что безмолвно согласны всё са партіи, всё умы, всё развитія, всё направленія и всё ся сословія. Нёть, не такъ скоро изсякаеть, знать, въ народахъ родникъ непосредственной жизни.

Можетъ быть это-же чувство "возмездія" и даетъ Французамъ силы сносить безъ волненій и нестерпимое теперешнее свое правительство. Однимъ словомъ, можетъ быть, правительству прощается многое, хоть за то только, что оно называется правительствомъ. Еще полтора мъсяца назадъ, это правительство имъло хоть какую нибудь цъль; оно мечтало возстановить Шамбора. Теперь-же оно обратилось въ одно лишь правительство интриги и держится самымъ удивительнымъ образомъ со своимъ загадочнымъ президентомъ. Но объ интригахъ и о всей злобъ дня до другаго разу.

He можемъ, однако, пропустить одну изъ послѣднихъ телеграммъ изъ Испаніи, по чрезвычайной ея курьезности.

"Сант-Себастьяни 11-го (23) декабря. Сюда прибыли 10 пароходовъ, чтобы принять армію генерала Моріонеса, которая окружена карлистами въ числѣ 30,000 человѣкъ и не можетъ двинуться далѣе, не потериѣвъ огромныхъ потерь".

И такъ вотъ до чего дошелъ главнокомандующій правительства и столь многократный (по телеграммамъ изъ Мадрида) побъдитель донъ-Карлоса!

Съ другой стороны, Картагена, которая еще два мѣсяца назадъ должна была, по телеграммамъ, заетра сдаться,—держится до сихъ поръ, и такъ

же, какъ два мъсяца назадъ, телеграммами изъ Мадрида, объщаются застра-же выслать противъ картагенскихъ инсургентовъ подкръпленія.

Весьма можеть быть, что всё эти чудеса въ Испаніи и есть нормальное ея состояніе. Неужели-же черезъ какое нибудь столітіе, или ближе, такая-же судьба ожидаеть и Францію?

### Изъ № 52 журн. "Гражданинъ" 1873 г.

На сей разъ мы ограничимся лишь сообщениемъ последнихъ, весьма любопытныхъ новостей изъ Испаніи. Въ 51-мъ нумеръ "Гражданина" мы закончили наше обозрвніе сообщеніемъ телеграммъ изъ Испаніи о жалкихъ усибхахъ генерала Моріонеса противъ арміи Донъ-Карлоса и о ничтожныхъ результатахъ, добытыхъ мадридскимъ правительствомъ у Картагены, противъ южнаго возстанія. Оба эти факта, безъ сомижнія, могли свидътельствовать о непомърной слабости испанскато правительства Кастеляра. Кастелярь, не смотря на постоянный восторженно-хвастливый тонъ всёхъ его заявленій и сообщеній, націи и Европе, объ успёхахъ своихъ, почти во все время своего управленія постоянно виказивалъ, однако, и некоторое каке бы уныне. Оне постоянно заявляль о томе, что надо принять мёры энергическія, поднять духъ арміи, собрать денегь, централизовать власть, и даже, на время, сократить некоторыя естественныя вольности каждаго испанца, такъ сказать, смирить бы и обуздать почти всеобщую анархію, хоть на время, для общаго блага. Заявлялось объ этомъ всегда робко и нерешительно, вакъ бы конфузись, и оканчивалось всегда почти лишь пожеланіями. Предпринять же дійствительно что нибудь ръшительное, именно для усиленія своей власти и обузданія анархіи, правительство, кажется, ничего не смёло, и нестолько по действительной невозможности что нибудь предпринять въ этомъ смыслѣ, сколько по собственнымъ интимнымъ, благородно-либеральнымъ убъжденіямъ. "Пусть лучше все пропадаеть и проваливается, но какъ же котя бы на мигъ посягнуть на естественныя вольности каждаго испанца". Вотъ мысль, повидимому, крепившаяся въ сердце столь полнаго благихъ начинаній и столь мечтавшаго быть энергическимъ правительства. Впрочемъ, въ самое послъднее время, г. Кастеляръ какъ бы началъ дъйствовать энергичнъе: сталъ говорить о продлени своей власти и объ обезпеченім ея, сталь мечтать о новыхь полномочіяхь. Въ конце декабря онъ пробоваль даже отменить прежнія постановленія насчеть печати и решился прямо запретить тв изданія и газеты въ Испаніи, которыя ужь слишкомъ явно будуть возбуждать къ грабежу и проч. Но воть, наконець, собрались созванные кортесы, и телеграммы сообщають слѣдующія удивительныя вещи. Кастеляръ, сильнымъ большинствомъ (120 голосовъ), былъ кортесами не одобренъ, вслѣдствіе чего немедленно подалъ въ отставку. Господа кортесы не нашли возможнымъ поддержать требованія и намѣренія Кастеляра и предпочли начать опять все сначала, — единственный и уже много разъ повторявшійся обороть дѣлъ въ этой несчастной странѣ, требующей, напротивъ того, по крайней мѣрѣ, во всей солидной и разсудительной части своего населенія, — постоянства, устойчивости и энергіи отъ своего правительства, чтобъ спасти страну отъ страданій и если не отъ гибели, то, по крайней мѣрѣ, отъ варварства, всегда неминуемаго послѣ столь долголѣтнихъ междоусобій.

Когда г. Кастеляръ подалъ въ отставку кортесы немелленно предпо-

неминуемаго послѣ столь долголѣтнихъ междоусобій.

Когда г. Кастеляръ подалъ въ отставку, кортесы немедленно предположили приступить къ избранію другаго правительства, какъ вдругъ генералъ-капитанъ Мадрида — Павія письменно обратился къ г. Сальмерону, президенту кортесовъ, и пригласилъ его немедленно распустить собраніе кортесовъ, и пригласилъ его немедленно распустить собраніе кортесовъ. Сальмеронъ (конечно, съ испугу), сталъ тотчасъ же просить Кастеляра остаться во главъ правительства. Г. Кастеляръ (столь глубоко оскорбленный кортесами) — отказался. Тогда, слъдуя странному разсказу телеграммы, генералъ Павія нагрянулъ на избранниковъ народа (по военному), съ войсками и пушками, осадилъ залу кортесовъ и разотналъ ихъ всѣхъ до единаго: "вотъ, дескать, во что мы стали цѣнить народное представительство! "Затѣмъ телеграмма отъ 23 декабря (4 января) гласитъ, что образовалось новое министерство, подъ предсъдательствомъ маршала Серрано, изъ гг. Сагасты, Фигуеролы, Цабалы, Эчегаре, Рюица и адмирала Тонете.

Что сдёлаетъ это новое правительство, если устоитъ, какой характеръ приметъ оно, какъ "начнетъ все сначала", т. е. все это безконечнотрудное дёло умиротворенія и соглашенія страны, погибающей отъ претендентовъ, отъ разбойниковъ, отъ коммунистовъ, отъ безтолковыхъ партій, почти переставшихъ понимать языкъ человѣческій, отъ внутренняго слабосилія, безначалія, и, повидимому, уже нормально укоренившагося беззаконія — все это вопросъ тугой и на который рёшительно не представляется ни уму, ни даже воображенію никакого разрѣшенія. Въ этой странѣ беззаконіе до того укоренилось, что уже, кажется, принимается за гражданскую свободу, а слѣдовательно за естественное право каждаго испанца, — взглядъ, можетъ быть, отчасти раздѣляемый и бывшими правительствами Испаніи, по крайней мѣрѣ, судя по нѣкоторымъ фактамъ

последняго года. Никогда еще Испанія не была доведена до такого безначальнаго состоянія. Семильтняя революція и междоусобіе ея въ трилцатыхъ годахъ нынъшняго столътія не могуть идти въ сравненіе съ настоящимъ порядкомъ вещей, ибо тогда междоусобіе было твердо ограничено лишь двумя только партіями — христиносовъ и карлистовъ, и объ партіи иміли одинаково въ себя віру и не сомнівались, что достиженіе ими своей цёли умиротворить Испанію и осчастливить ее надолго. Нынче врядъ-ли хоть одна партія, даже самая партія Донъ-Карлоса (не смотря на все политическое легкомысліе, столь свойственное вообще католическому духовенству, представители котораго поддерживають и сопровождаютъ претендента) — врядъ-ли хоть одна партія верить серьезно въ умиротвореніе всей Испаніи даже и при достиженіи цілей своихъ. Одна лишь партія коммунистовъ, хотя и весьма недавняя, но крупко и успушно принявшаяся въ подготовленной почев, ни надъ чёмъ, кажется, не задумывается и върить въ возможность всеобщаго грабежа богатыхъ бъдными, если и не сейчасъ, то въ весьма не отдаленномъ будущемъ. Правда, въ кортесахъ есть партія чрезвычайно пдеальныхъ и утонченныхъ республиканцевъ, чистых, безъ примъси коммунизма, серьезно върующихъ въ республику, и въ то, что однимъ дишь провозглашениемъ республики должны задечиться всё раны Испаніи. Къ этой партіи частію принадлежало, во все последнее время, и правительство Испаніи, но врядъ-ли и эта партія такъ твердо въ себя теперь въруетъ. Гдъ и въ чемъ обрътеть несчастная нація вновь потерянное единство и гражданскую связь — вотъ вопросъ, столь обыкновенный, впрочемъ, теперь, при взглядъ на судьбу почти всей западной половины государствъ европейскаго материка.

PS. Вотъ только что сообщенная телеграмма отъ 26-го декабря (7-го января) изъ Мадрида:

"Министръ внутреннихъ дѣлъ разослалъ къ губернаторамъ провинпій циркуляръ, въ которомъ хвалитъ энергію и безкористіе мадридскаго генералъ-капитана Павіи. Въ циркуляръ сказано, что кортесы, осудивъ разсудительный образъ дѣйствій Кастеляра, вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлали какъ бы постановленіе о раздробленіи страны. Правительство, по словамъ циркуляра, не нарушило законовъ, сдѣлавшись выраженіемъ народной воли, и что оно постарается возстановить порядокъ энергическими средствами".

Итакъ, новое правительство, повидимому, укрвиляется.

Оно хвалить образь действій генераль-капитана и, можеть бить,

имъетъ въ этомъ резонъ. По всёмъ свёдёніямъ, Мадридъ приняль новый переворотъ спокойно, а изъ провинцій новое правительство получило уже нёсколько поздравленій съ успёхомъ. Кажется, правительство желаетъ принять характеръ временнаго, установившагося единственно лишь для освобожденія территоріи отъ карлистовъ и отъ бунтовщиковъ. Потомъ же испанцамъ снова будутъ возвращены права и вопросъ о формъ правленія рёшится всенароднымъ голосованіемъ.

Причиною низверженія кортесами Кастеляра омло, какъ пишуть, несогласіе его съ Сальмерономъ, президентомъ кортесовъ, требовавшимъ отъ Кастеляра нѣкоторыхъ уступокъ и удаленія нѣкоторыхъ подоѕрительныхъ лицъ (въ томъ числѣ и генералъ-капитана Павію). Новое правительство и новое министерство все принадлежитъ, говорятъ, къ приверженцамъ претендента донъ-Альфонса и склонно скорѣе къ либеральному монархическому образу правленія, чѣмъ къ республиканскому.

### Изъ № 1 журн. "Гражданинъ" 1874 г.

Истекшій годъ мало что разъясниль и разр'єшиль въ политической жизни Европы; напротивъ, даже оставиль по себ'є много чрезвычайно важныхъ недоум'єній.

Мы говоримъ о Европъ. Что до Россіи—истекшій годъ собственно внѣшне - политической ея жизни ознаменовался для нея нѣсколькими весьма пріятными событіями. Покореніе хивинскаго хана еще разъ заставило русскихъ гордиться своею арміей, а въ Европъ, гдѣ на этотъ разъ съумѣли оцѣнить важность событія, подвигъ русскихъ войскъ возбудилъ даже удивленіе. Фактъ, что Европа удивляется, наконецъ, русскому воину и составляетъ, по настоящему, истиную "военную важность" этого событія; что же касается собственно до нашихъ матеріальныхъ выгодъ отъ занятія Хивы, то онѣ давно уже разъяснены до очевидности, и мы считаемъ лишнимъ перечислять ихъ. По крайней мѣрѣ, русская среднеазіатская политика твердо можетъ теперь надѣяться достигнуть вполнѣ своихъ цѣлей.

Въ настоящую минуту многіе уб'єждены, у насъ и въ Европ'є, что даже и Англія стала, наконецъ, смотр'єть на усп'єхи наши въ Азіи съ нъсколько большею къ намъ дов'єрчивостью. Зд'єсь опять-таки все д'єло въ будущемъ.

Хотя безо всякаго сомнина наступающій брачный союзь Его Высочества Принца Альфреда съ Ея Императорскимъ Высочествомъ Великою Княжною Марією Александровною и не можеть быть разсматриваемъ единственно съ точки зринія политической; тимъ не менйе, это прекрасное и благословдяемое Русскою землею событіе не можеть не повліять и на укрипленіе тихъ взаимныхъ симпатій двухъ великихъ націй, тихъ новыхъ залоговъ дружелюбнаго взаимнаго расположенія, изъ которыхъ внослидствіи могли бы произойти даже великіе результаты.

Россія не боится чтобъ ее все болье и болье узнавали въ Европь; напротивъ, желаетъ того. Правда, Европа до сихъ поръ никогда не въ-

рила въ этомъ отношеніи Россіи. Вся политическая жизнь Россіи въ продолженіи всего, можеть быть, девятнаддатаго стольтія, въ сущности была лишь жертвою ся Европь чуть не всыми своими интересами. И что же въ результать? Повърила-ли хоть разъ Европа политическому безкорыстію Россіи и не заподозрила-ли ее, почти всегда, въ самыхъ коварныхъ намъреніяхъ противъ европейской цивилизаціи? Правда и то, что Россія до того уже бывала иногда безкорыстною, что и равнодушний наблюдатель могъ бы не повърить, наконецъ, такой феноменальной ся любви къ Европъ и по неволъ могъ заподозрить въ ся политикъ хитрость, скрытность и ложь; тъмъ болъ наблюдатель заинтересованный, у котораго у самого постоянно бывало рыльце въ пушку!

Нъкоторые обозръватели называютъ истекшій годъ—годомъ свиданій европейскихъ государей. Дъйствительно свиданій было довольно, и весьма значительныхъ. Важнъйшими, разумъется, были свиданія Императоровъ Всероссійскаго и Германскаго въ С.-Петербургъ. Затъмъ Императоровъ Всероссійскаго и Австрійскаго. Наслъдный Принцъ Германскій посътиль Королей Датскаго и Шведскаго. Король Викторъ Эмманунль быль въ Верлинъ и даже въ Вѣнъ, у бывшаго врага своего и соперника Императора Австрійскаго.

Эти свиданія Короля Итальянскаго съ двумя могущественнъйшими

Эти свиданія Короля Итальянскаго съ двумя могущественнъйшими изъ властителей Европы произвели въ подданныхъ его, въ Римъ и во всей Италіи, восторгъ. Да и, безъ сомижнія, всѣ эти свиданія государей европейскихъ, полныя дружества и высокаго чистосердечія, должны были радовать Европу и ободрить пессимистовъ. Тѣмъ не менѣе, истекшій годъ всетаки оставляеть по себъ нъсколько важныхъ загадокъ, склоняющихъ иные умы, ну, хоть изъ тъхъ, которымъ есть время задуматься, съ недовърчивостью заглянуть въ будущее, конечно, въ будущее Европы. Мы продолжаемъ говорить собственно о Европъ.

Пстекшій годь, годь "свиданій европейскихь монарховь", можно бы тоже назвать и годомь укрупленія религіозныхь смуть въ Европів. Безь сомнінія, странно было бы предсказывать въ нашемъ XIX-мъ и столь просвіщенномъ вікі воскресеніе религіозныхъ смуть, а можеть быть и войнь, приличныхъ лишь варварству среднихъ віковъ. Мы не предсказываемъ и даже весьма отъ того далеки; тімь не меніве наклонны считать весь этотъ "религіозный вопросъ", столь обозначившійся въ прошломъ году одною изъ самыхъ важнъйшихъ загадовъ прошлаго года. Въ продолжении года, мы въ "Гражданинъ" намекали на это неодновратно. Дъло мы разсматривали такъ: Папское Non possumus мы считаемъ на

столько серьезнымъ, что воплощаемъ въ немъ — жизнь и смерть самой религіи въ Европъ. О протестантскихъ върахъ мы и упоминать не хотимъ, ибо еслибъ кончилось римское католичество— то какимъ образомъ могли бы удержаться въры, сущность которыхъ составляетъ протестъ противъ католичества? Ибо если нътъ противъ чего протестовать, то зачъмъ оставаться и протесту? Но римская Церковь, опять-таки, въ томъ видъ въ какомъ она состоитъ теперь—существовать не можетъ. Она заявила объ этомъ громко сама, заявивъ тъмъ самымъ, что царство ея отъ міра сего и что Христосъ ея "безъ царства земнаго удержаться на свътъ не можетъ". Идею римскаго свътскаго владычества католическая Церковь // вознесла выше правды и Бога; съ тою же цълью провозгласила и непогръшимость вождя своего, и провозгласила именно тогда, когда уже въ Римъ стучалась и входила свётская власть: совпаденіе замічательное и свидітельствующее о "конці концовъ". До самаго паденія Наполеона III Церковь римская могла еще надъяться на покровительство царей, которыми держалась (и именно Францією) вотъ уже сколько вѣковъ. Чуть только оставила ее Франція— пала и свѣтская власть Церкви. Между тъмъ Перковь католическая этой власти своей ни за что, никогда и никому не уступить и лучше согласится, чтобъ ногибло христіанство совсёмъ, чёмъ погибнуть свётскому царству Церкви. Мы знаемъ, что многіе изъмудрыхъ міра сего встрётять нашу идею съ улыбкою и съ покиваніемъ главы: но мы твердо отстанваемъ ее, и провозглащаемъ еще разъ, что нътъ теперь въ Европъ вопроса, который бы труднъе было разръшить, какъ вопросъ католическій; и что нътъ и не будетъ отнынъ въ будущемъ Европы такого политическаго и "соціальнаго" затрудненія, къ которому бы не примазался и съ которымъ не соединился бы католическій римскій вопросъ. Однимъ словомъ, для Европы нътъ ничего труднъе, какъ разръ-шеніе этого вопроса въ будущемъ, хотя 99/100 европейцевъ въ данную минуту, можеть быть, и не думають даже о томъ. Мы сообщали читателямъ нашимъ нъкоторыя замъчанія наши, въ

Мы сообщали читателямъ нашимъ нѣкоторыя замѣчанія наши, въ продолженіи года, на счетъ того любопытнѣйшаго обстоятельства, что по нѣкоторымъ признакамъ какъ бы оправдывается догадка, что католическая Церковь, для возстановленія правъ своихъ, наклонна даже соединиться съ чернымъ народомъ и впредь ужь оставить царей (правда, цари сами ее оставили). Не станемъ теперь особенно останавливаться на этой догадкѣ, но повторимъ лишь сказанное прежде, что однимъ изъ самыхъ важнѣйшихъ политическихъ событій истекшаго года въ Европѣ была переписка папы и германскаго императора. Въ отвѣтѣ своемъ папа заявилъ, что онъ отецъ и покровитель, поставленный самимъ Богомъ, всѣмъ хри-

стіанамъ, какого бы толка они ни были, признаютъ или не признаютъ они его главою, были бы лишь крещены.

Когда римское правительство опредёлило и поднесло папё три мидліона франковъ годоваго содержанія, то ужь, конечно, отчасти вёрило и надёллось, что онь приметь этотъ, весьма впрочемъ пріятный, бюджетъ. Еслибъ папа принялъ, то тёмъ самымъ согласился бы на statu quo и кончилось бы римское католичество, а на мёсто его началось бы нёчто совсёмъ иное и еще неизвёстное. Но папа не принялъ. Теперь иные надёются, что приметъ слёдующій папа.

84-хъ-лётній папа Пій ІХ, хотя и боится ужасно смерти (по слу-

84-хъ-лѣтній напа Пій IX, хотя и боится ужасно смерти (по слухамъ), знаетъ однако, что ему скоро умереть, но знаетъ сверхъ того, что и слѣдующій за нимъ папа, кто бы онъ ни былъ, не приметъ тоже никакого бюджета и тоже будетъ отвѣчать всѣмъ и каждому: non possumus, какъ онъ, Пій IX.

Между твиъ, хотя императоръ германскій, въ своемъ отвъть на письмо папы, и отвъчалъ ему строго и свысока, тъмъ не менъе, въ Германіи смотрятъ на теперешнее положеніе римской Церкви, повидимому, нъсколько серьезнье, чъмъ правительство итальянское. Иначе чъмъ объяснить то странное, казалось-бы не въ и вру усиленное гоненіе римскаго (ультрамонтанскаго) католичества въ Германіи? Серьезно можно подумать, что колоссальная новая имперія, у которой столь много другихъ затрудненій и новыхъ вопросовъ, смотритъ на вопросъ католическій какъ на важнъйшій изъ всъхъ. И что же: такъ, кажется, оно и есть въ самомъ дълв! Странно, конечно, представить, что такое могущественное государство, и во главъ его такіе могущественные властители и правители, могли бы испугаться какихъ нибудь "смъшнъйшихъ" ультрамонтанскихъ претензій безсильнаго жалкаго ионаха,—и когда же?—въ въкъ девятнадцатый, въ въкъ философіи, машинъ и такого просвъщенія! Къ тому же возбуждать среди индефферентизма религіозный фанатизмъ гоненіемъ Церкви было бы грубъйшею опибкою, что для такихъ образованныхъ людей, какъ напримъръ графъ Бисмаркъ, не могло бы оставаться и минуты неяснымъ. Кромъ того, дъйствуя противъ Церкви, и особенно послъдними законами о гражданскомъ бракъ, графъ Бисмаркъ, повидимому, дъйствуетъ за одно съ ненавистниками Церкви, и не одной католической, а и всякой христіанской Церкви, за одно съ врагами ея, съ атеистами и соціалистами. Такимъ образомъ, съ двухъ концовъ возбуждаются два противуположные одинъ другому фанатизма, фанатизма въры и отрицанія. Ловко-ли это для такого колоссальнаго государственнаго человъка какъ графъ Бисмаркъ? И не слъдуетъ-ли изъ того опять-таки и во всякомъ случаъ, что дълъ! Странно, конечно, представить, что такое могущественное государримскій вопрось сочтень такими глубокими государственными людьми за одинь изъ важнёйшихъ вопросовъ въ судьбахъ будущей Германской Имперіи? Иначе не жертвовали бы они, для преодолёнія его, такими важными интересами.

Империя Иначе не жертвовали об они, для преодольныя его, такими важними интересами.

Разрѣшать такіе важные вопросы, какіе мы теперь наставили, мы конечно, здѣсь не возмемся; но повторимь лишь догадку, уже проведенную нами въ продолженіи года: Что если, графъ Бисмаркъ, или лучше сказать—что, если Германія считаеть будущую, новую и уже окончательную встрѣчу свою съ Французами всѣхъ ближе возможною — на точкѣ римскаго вопроса? Сообразимъ лишь то: какъ ни случайно, повидимому, вышла бывшая ужасная франко-прусская война, но теперь, уже по окончаніи ея, ни Германія, ни Франція не могутъ смотрѣть на происшедшую ужасную встрѣчу свою, какъ на нѣчто случайно-политическое, наполеоновское. Германія, столь много вѣковъ имѣвшая у себя все—богатство, цивилизацію, науку, и не имѣвшая лишь одного, самаго для себя жедаемаго—политическаго единства, должна же была окончательно убѣдиться (о чемъ, впрочемъ, знала сотни лѣтъ), что единства политическаго она не могла и не можетъ имѣть, пока во главѣ Европы стоятъ геній Франціи; что второстепенною ролью, какъ какая нибудь Италія, она, Германія не можетъ въ Европѣ удовольствоваться, но что двѣ предводительницы Европы не могли бы совмѣстно существовать. Что тутъ, наконецъ, вопросъ духа, жизни и идеаловъ, что идеалы цивилизацій западно-католической и германской различны въ конецъ и несовмѣстимы. Что франко-прусская война была ничто иное какъ встрѣча двухъ европейскихъ цивилизацій, католической и противоположнихъ, и уже много вѣковъ приготовлявшихся встрѣчнъся. Съ другой стороны, Франція, уже 1000 лѣтъ представительница западнаго католицизма, не можетъ не понять, даже и тенерь, что она останется предводительницем всего европейскаго католи-

ставительница западнаго католицизма, не можеть не понять, даже и теперь, что она останется предводительницею всего европейскаго католичества, даже и при видимомъ теперешнемъ распаденіи его, не иначе какъ
если пребудеть въ самомъ дѣлѣ вѣрна католичеству и идеѣ его.

Мы хотимъ только сказать, что возрожденіе католицизма, въ смыслѣ
главной идеи націи, вовсе, можетъ быть, не такъ невозможно во Франціи,
какъ думаютъ многіе. Все, что происходило во Франціи въ продолженіе
послѣдняго вѣка, вѣка безпрерывнаго колебанія революціоннаго, моглобы отчасти служить подтвержденіемъ такой догадки. Перебирать прошлое не будемъ, но обратимъ вниманіе хотя-бы лишь на то, что въ продолженіе всего послѣдняго столѣтія всѣ столь разнообразныя правительства Франціи (короли, республики, Наполенъ III), всѣ поддерживали папу

съ мечомъ въ рукв, или готовы были поддерживать, всв стояли за Римъ и за свътскую власть его. Графъ Висмаркъ не можетъ не предчувствовать, хотя-бы отчасти, что Франція никогда не помирится съ второстепеннымъ мъстомъ въ Европъ и съ военною неудачею и что это для нея своего рода поп розѕитиз. Почему не предвидъть ему тоже, что Франція, не разбитая, а раздавленная столь недавно, и могшал вдругъ удивить весь міръ своимъ богатствомъ и (главное) кредитомъ, что было для графа Бисмарка такою неожиданностью, что эта Франція, наконецъ, въ несчастіи своемъ возбудившал къ себъ столько симпатій въ Европъ (что слишкомъ очевидно теперь даже и для Германіи, смотрящей на это съ завистью), — почему-же не предчувствовать ему, что дъло съ этой Франціей стало быть далеко еще не кончено, что встрѣча еще разъ неминуема, что еще разъ споръ о первенствъ не можетъ миновать, даже по самому существу вещей, и что споръ этотъ будетъ споромъ на жизнь и смерть. Что дъло это не только не кончено, а едва лишь начинается. А что, такъ какъ, наконецъ, этотъ споръ будетъ споромъ двухъ, столь различныхъ европейскихъ цивилизацій — споромъ ръшительнымъ и окончательнымъ, — то почему-же не предполагать ему, что и сшибка окончательная произойдетъ именно на католической и, отрицающей ее, протестантской точкъ?

Не развиваемъ этой столь длинной идеи; для насъ довольно и того, что мы такъ ръзко его обозначили. Мы хотъли только сказать, что, добивая католичество въ самомъ центръ его, графъ Бисмаркъ, можетъ бить, продолжаетъ франко-прусскую кампанію и — приготовляется къ новой. Ловко-ли, нътъ-ли дъйствуетъ—это еще вопросъ, но смотритъ онъ зорко.

Почти въ этомъ смыслѣ есть одна изъ самыхъ послѣднихъ телеграммъ, до крайности характерная.

Недёли двё назадъ, во Франціи и Германіи придали, повидимому, необыкновенную и несоразмёрную важность одному довольно мелкому событію. Два французскихъ епископа, Нимскій и Анжерскій, заявили публично своимъ прихожанамъ, что ихъ Церковь въ Германіи страдаетъ, преслёдуема и проч. и проч. Ну что-бы, кажется, важнаго въ томъ, что два какіе-то попа провозгласили у себя въ приходё? Между тёмъ вдругъ пронесся слухъ по всей Франціи и Германіи, что графъ Арнимъ, посланникъ Германіи, протестовалъ и настойчиво жаловался французскому правительству. Поднялись толки въ журналахъ (и претревожные) о томъ: правда это или нётъ? Если правда, то что отвёчало правительство? Съ достоин-

ствомъ или безъ достоинства? Правда-ли, что былъ въ этомъ симслъ внушительный циркуляръ французскаго правительства французскому духовенству?

(NB. Замътимъ въ скобкахъ, что французское духовенство, столь враждебное догмату непогръшимости, до собора и на самомъ соборъ, вдругъ, по провозглашении догмата, и по немедленномъ затъмъ падении папской власти, обратилось все почти, въ огромномъ большинствъ своихъ предстоятелей, въ самыхъ фанатическихъ, можно сказатъ, приверженцевъ новаго догмата, между всъмъ католичествомъ всей Европы. Фактъ чрезвичайно знаменательный для оцънки силы католической идеи во Франціи, —и теперь и въ будущемъ).

Наконець оказалось, что запрось быль, что правительство отвёчало и выяснилось уклончиво, выставляя на видь графу Арниму, что оно не имбеть такого вліянія на своихъ епископовь, какъ это у нихъ въ Германіи; но циркулярь епископамъ всетаки обёщало, и что циркулярь дёйствительно состоялся, — правда, слишкомъ мягкій, чтобъ успокоить графа Бисмарка, но все-же довольно постыдный для французскаго правительства. Но, что всего важнёе, тотъ факть, что Германія придала такому мелкому дёлу такіе политическіе размёры, и явилась съ требованіями, почти забывъ о томъ, что уже вывела свои войска изъ Франціи и что все-же говорить слёдуетъ теперь инымъ языкомъ, — этотъ факть, кажется, нисколько не удивиль французское правительство, и даже самихъ Французовъ.

Мало того—возбужденіе продолжается, и хотя уже прошло много времени, но вотъ однако сегодняшняя телеграмма изъ Берлина, которую и выписываемъ:

"Верлинъ. З (15) января. Въ "Сѣверо-Германской Всеобщей Газетъ" напечатана сегодня статья объ отношеніяхъ Германіи къ Франціи, причемъ объявляется, что поводы къ разногласіямъ подаются исключительно Франціей, но они не касаются германскихъ политическихъ интересовъ. Виды на миръ, по словамъ названной газеты, зависятъ отъ того, какое положеніе приметъ французское правительство относительно ультрамонтановъ. Надежды на миръ утратятся, если французская политика предоставитъ себя въ распоряженіе свътскихъ притязаній панства".

Такія слова какъ "виды на миръ" и "надежды на миръ утратятся" по меньшей мѣрѣ удивительны; сомнѣнія тоже нѣтъ, что имѣютъ характеръ оффиціозный (если не оффиціальный). Трудно утверждать послѣ этого, что Германія не предугадываеть, что встрѣча ея съ Франціей произойдеть на католической почвѣ.

Въ будущій годъ переходить и еще загадка, болье чыть когда нибудь загадочная. Это теперешнее французское правительство. Возможности ныть представить себы, чтобы не было въ будущемъ году еще разъ переворота во Франціи. Все раздробилось на партіи и прежнее большинство, низвергнувшее Тьера, давно уже лишилось прежняго своего характера. О послыднихъ событіяхъ во Франціи, довольно, впрочемъ, неважныхъ, хотя и характерныхъ, поговоримъ въ слыдующемъ обозрыніи.

Последнія телеграммы возвещають, наконець, о сдаче Картагены. Подробности еще мало известны. Всего-же любопытне, что генераль Контрерась (главный начальникь возставшихь мерзавцевь, грабившій соседніе испанскіе города, угрожавшій жителямь взорвать городь, вь случай ихь малодушія, и серьезно объявившій нёмецкому консулу, что Кантонь Мурція должень будеть объявить войну Германской Имперіи), затёмы Гальвесь (объявлявшій, что все имущество картагенцевь принадлежить имь, шефамь возстанія) и, наконець, всё члены Картагенской юнты и множество остальныхь бунтовщиковь, вь числё 2,500 человікь върёшительную минуту захватили броненосный корабль Нуманцію и бёжали въ Орань (на африканскомь берегу), гдё и сдались Французамь. Все это навёрно у нихь было предвидёно и условлено давно уже прежде. Такимь образомь, послё шестимісячнаго разврата и разбоя, имъ стоило только, сь награбленною добычею, убёжать, чуть не съ почетомъ пройдя мимо пяти военныхъ кораблей. Разумёется, они обратятся теперь въ наипочтеннёйшихъ политическихъ эмигрантовъ, а при первомъ удобномъ случай явятся тотчась-же въ Испанію—опять разбойничать.

# приложенія.



# ДВѢ ЗАМѢТКИ РЕДАКТОРА.\*)

I.

Мы съ величайшимъ удовольствіемъ помѣщаемъ въ "Гражданинѣ" это письмо слушательници московскихъ курсовъ. Не будемъ очень противорѣчить нѣкоторымъ особымъ убѣжденіямъ автора, напримѣръ, о "здоровомъ воздухѣ" Москвы. Самъ же авторъ свидѣтельствуетъ, что въ Москвѣ нельзя безъ силетней, — а ужь это одно не совсѣмъ здоровая черта московскаго воздуха. Мы всегда готовы согласиться, что Москва лучше, чѣмъ Петербургъ, но что она хороша абсолютно — это уже совсѣмъ другой вопросъ.

Во всякомъ случав, благодаримъ прежде всего за нѣкоторое сочувствіе, выказанное многоуважаемой корреспонденткой нашему изданію. Не смотря, однако, на сочувствіе, цѣль ея письма — опровергнуть на фактѣ наше заявленіе въ 22 № "Гражданина" о "неудачных "доселѣ опытахъ допущенія у насъ женщинь къ университетскому и медицинскому образованію іп согроге. Авторъ является теперь съ частнымъ случаемъ основанія высшихъ женскихъ курсовъ въ Москвѣ и, выражая прекрасныя и благородныя чувства, радуется успѣшному началу дѣла. Мы, пожалуй, пойдемъ еще далѣе въ вѣрѣ: мы вѣримъ и убѣждены заранѣе, что большинство московскихъ слушательницъ доведутъ свои занятія до конца съ полнымъ успѣхомъ. Свидѣтельствуемъ громко, что никто болѣе насъ не увѣренъ въ чистотѣ чувствъ и въ искренности жажды образованія нашихъ стремящихся къ образованію женщинъ. Мы только думаемъ, что эта искренность и чистота добраго намѣренія могутъ быть, и весьма часто, дурно направлены, подпасть вліянію иной предвзятой мысли, имѣющей

<sup>\*) № 27 &</sup>quot;Гражданина" 1873 г.

мало общаго съ настоящимъ просвѣщеніемъ. Если въ Москвѣ случилось не то, если отъ слушательницъ до профессоровъ, — всѣ служили единственно однѣмъ только цѣлямъ просвѣщенія, то мы первые этому радуемся и привѣтствуемъ прекрасное событіе. Увѣряемъ васъ, г. авторъ цисьма, что радуемся еще больше другихъ, ибо случилось только то, чего мы сами желали, что призывали, о чемъ сами заявили.

Припомнимъ же, чего мы пожелали и о чемъ заявили въ 22 № "Гражданина".

- "1) Строгая учебная дисциплина можеть быть введена и имъть цълью требовать отъ женщинъ непремънно ученія, безо всякихъ послабленій въ ихъ пользу, и немедленно исключать тъхъ изъ нихъ, которыя не учатся или учатся дурно".
- "2) Малъйшее нарушение правилъ нравственности должно повлечь за собою немедленное исключение женщины изъ числа учащихся".
  - "3) Ежегодные экзамены должны быть безусловно строги".

И воть за такія желанія или подобныя имъ, насъ обывновенно объявляють въ печати и обществѣ — ретроградами. По крайней мѣрѣ, теперь, послѣ вашего заявленія о московскихъ курсахъ, мы уже не одни будемъ ретроградами, а во первыхъ, вмѣстѣ съ профессорами московскихъ женскихъ курсовъ, исполнившими свое дѣло точь въ точь какъ мы того пожелали; во вторыхъ, вмѣстѣ съ слушательницами, приходившими единственно для своего образованія и ни для чего болѣс, и, наконецъ, съ вами самими, радующейся въ своемъ письмѣ и на профессоровъ и на слушательницъ.

Правда, мы еще написали въ статъв 22 № "Гражданина", что у насъ: "правственная фальшь поражаетъ всякаго, кто имветъ случай ближе присматриваться къ міру женщинъ, выдвляющихся изъ общей массы, для полученія высшаго образованія", и что "женщины эти получаютъ какую-то уввренность въ темъ, что, обучаясь высшему курсу наукъ или медицинв, онго въ то же время и по тому самому являются дъятельницами въ разръшеніи какого-то современнаго женскаго вопроса".

Ну, вотъ въ томъ-то и вся *бтода*, что мы это написали. Къ этому и придрались; да и какъ было не придраться: сущность дѣла пока еще такова, что ее можно понять какъ угодно, придраться къ чему угодно и выставить въ свѣтѣ какомъ угодно. Произнесено самое неопредѣленное и спорное современное слово, "женскій вопросъ", и какъ же было не выйти путаницѣ?

Объ этой блдл мы не будемъ теперь говорить; заявимъ лишь одно

нашей ворреспондентвь: Вы именно хотьли доказать вашимъ письмомъ, что на московскихъ женскихъ курсахъ такихъ слушательницъ не было, что ни одна изъ нихъ не задавалась задачею "явиться дѣятельницею въ разрѣшеніи какого-то современнаго женскаго вопроса", а всѣ просто учились; что стало быть могутъ быть слушательницы и безъ "фальши" и что, наконецъ, можетъ быть и очень большое число русскихъ слушательницъ окажутся "безъ фальши" и что мы, стало быть, преувеличили.

Если мы преувеличили — мы, опять-таки, первые тому обрадуемся. Въ томъ, что у насъ явятся слушательницы безо всякой "фальши" въ самомъ ближайшемъ будущемъ-мы и сами увърены; но что доселъ было довольно фальши-можете-ли вы отрицать? Если мы про это сказали открыто, не прикрашивая дёла, то сказали именно потому что отъ всей души желаемъ нашимъ женщинамъ настоящаго, а не фальшиваго образованія. Что же касается до мечты "явиться д'язгельницею въ разр'ященіи какого-то женскаго вопроса", то мы на это замътимъ вотъ что: явиться слушательницею высшихъ курсовъ съ мыслію и надеждой образовать себя, пріобръсть тымь высшія духовныя силы, пріобръсть средства быть черезь образованіе болье обезпеченною и вооруженною въ несчастных случаяхъ жизни; вромъ того, вознестись до благороднаго понятія, что всеобщее образование женщины внесеть новую, великую интеллигентную и нравственную силу въ судьбы общества и человечества, — эта мысль, заявляемъ мы, эта надежда — не только возвышена, прекрасна и желательна въ душт каждой слушательници будущихъ высшихъ курсовъ въ Россіи, но именно есть начало единственного и настоящого разръшенія "женского вопроса" и у насъ и въ Европъ и вездъ, начало настоящей правильной постановки его! Въ этомъ смыслъ пусть всякая слушательница мечтаетъ о будущей своей дъятельности въ разръшении женскаго вопроса, садясь на студентскую скамейку. Но увърены-ли вы, спрашиваемъ опять, что всв слушательницы женскихъ курсовъ садятся теперь, хотя бы даже и у вась въ Москвъ, на студентскую скамью съ яснымъ сознаніемъ того чего хотять и не путаются въ пустопорожнихъ теоріяхъ? И вотъ, единственно потому мы и желали, въ трехъ нами выписанныхъ изъ нашей статъи пунктахъ, чтобъ женщины являлись прежде всего учиться и чтобы требовать отъ нихъ непремвино ученія, самымъ строжайшимъ образомъ. Въ этомъ случав мы много надвемся на науку. Настоящая, строгая наука изгонить всякую фальшь, всякую постороннюю и ложную идею, засѣвшую въ иную еще непривыкшую къ идеямъ женскую голову и навъянную какимъ нибудь постороннимъ, обыкновенно мужскимъ вліяніемъ. Чего же

мы котимъ стало быть какъ не женской самостоятельности, самостоятельности ума и сердца женщины, прежде всего? Противники мы женскаго образованія, какъ насъ окричали, да или нѣтъ?

Вы говорите въ одномъ мъстъ вашего письма, что мы ръшились высказать свою мысль "не болсь потерять популярность". Увы, мы въ высшей степени сознаемъ, что ее потеряли! Мы дорожимъ лишь тъмъ, что пользуемся нъкоторой симпатіей нъсколькихъ толковыхъ людей, которые, въ наше время всеобщаго лакейства мысли, ръшились смъть

### Свое суждение имъть.

А надежды наши лишь въ томъ, что кругъ этихъ людей несомивно и замътно увеличивается. Еще разъ васъ благодаримъ за письмо и просимъ и на будущее время извъстій о судьбъ московскихъ высшихъ женскихъ курсовъ. Мы слишкомъ неравнодушны къ ихъ успъханъ.

#### II.

Кстати, теперь ровно полугодіе нашему изданію за нынѣшній годъ. Можно-бы, воспользовавшись случаемъ, кое-что сказать о нашей дѣятельности и о нашихъ редакторскихъ усиліяхъ; помечтать и пооткровенничать, спросить въ слухъ: что мы сдѣлали и чего не сдѣлали, что высказали и чего не могли высказать? и проч. и проч. — какъ всегда дѣлаютъ, когда пишутъ объявленія объ изданіи журнала на будущій годъ. Но мы все это отложимъ и отвѣтимъ только на нѣсколько разъ предлагавшійся намъ со стороны вопросъ: Почему мы такъ мало или совсѣмъ даже не отвѣчаемъ на критики, нападенія и ругательства, которыя сыплются на насъ безпрерывно; которыя особенно сыпались въ началѣ года и навѣрно будуть сыпаться въ концѣ его, передъ началомъ подписки на будущій годъ? Теперь дошло до того, что мы стали выручкой для всѣхъ фельетонистовъ: не объ чемъ писать— "а ну, есть "Гражданинъ", обругать его; къ тому-же либеральная тема!" — и ругаютъ.

Почему-же не отвѣчаемъ? Во первыхъ и главное: не отвѣчать-же всякому шуту?

О, безъ сомивнія, есть и не шуты; есть люди умные, а иногда и остроумные, есть и литературно образованные, что такъ ръдко теперь и что цънишь. Но инымъ изъ нихъ совершенно нельзя отвъчать, хотя-бы иногда и хотълось,—нельзя, потому что въ концъ концевъ не знаешь, чего сами они хотятъ. Не понимаешь, изъ-за чего они такъ кривятъ душой, такъ сами себѣ противорѣчать, какая ихъ цѣль, что они преслѣдують, гдѣ ихъ преданія, въ чемъ ихъ будущее? Пишутъ они весело, а иногда и дѣйствительно дѣльно, и вотъ, на той-же страницѣ, онъ-же самъ вдругъ и опровергаетъ себя, и опровергаетъ съ знаніемъ дѣла, зная, что самъ противорѣчитъ себѣ. Для чего это? Какія тутъ цѣли? Неужели все это изъ одного литературнаго искусства? Въ концѣ концевъ и не знаешь, на что отвѣчать, и—зачѣмъ отвѣчать.

Такіе есть; я собственно про летучую литературу нашу говорю. Но есть и не изъ летучихъ; есть, напротивъ, очень искренніе. Въ этомъ случав я не могу забыть г. Н. М. изъ "Отечественныхъ Записокъ" и о "додгахъ" моихъ ему. Я не имъю чести знать его лично и ровно ничего не имълъ удовольствія слышать о немъ какъ о частномъ человъкъ. Но я всею душею убъжденъ, что это одинъ изъ самыхъ искреннихъ публицистовъ, какіе только ногуть быть въ Петербургв. Не мое совсвиъ дъдо. но я никакъ не понимаю вражды къ нему почтеннаго г. Z изъ "С.-Петербургскихъ Въдомостей", столь упорной и безостановочной. Много разъ и искренно сожалёль о семь обстоятельстве. Уверень, что оба эти деятеля могли-бы совершенно сойтись, если-бы не такъ враждовали другъ съ другомъ. Но не мое дъло. Г. Н. М. въ первый разъ поразилъ мое вниманіе своимъ отзывомъ о моихъ отзывахъ о Бълинскомъ, соціализмъ и атеизмъ, а потомъ о моемъ романъ "Бъсм". Отвъчать ему по поводу моего романа я немного упустиль время, хотя и хотёль было; но о соціализм'в непременно отвечу. И вообще о соціализм'в буду писать, во второе полугодіе моего редакторства. Главное, никакъ не могу понять. что хотъль мив сказать г. Н. М., увъряя меня, что соціализмь въ Россіи быль-бы непременно консервативень? Не думаль-ли онь меня этимъ какъ нибудь утвшить, предположивъ, что я консерваторъ во что-бы ни стало. Смъю увърить г. Н. М., что "ликъ міра сего" мнъ самому даже очень не нравится. Но писать и доказывать, что соціализив не атеистиченъ, что соціализмъ вовсе не формула атеизма, а атеизмъ вовсе не главная, не основная сущность его, -- это чрезвычайно поразило меня въ писатель, который, повидимому, такъ много занимается этими темами. Пишу теперь обо всемъ этомъ къ слову, именно чтобъ показать на примъръ, какъ трудно теперь у насъ въ литературъ разсуждать или спорить съ къмъ нибудь и о чемъ нибудь, даже съ непритворяющимися и простодушнъйшими людьми. (NB. Простодушіе вовсе не исключаеть ни ума, ни таланта). Объ г.-же Н. М. я именно вспомнилъ потому, что все хочу ему отвътить, но никакъ не удается.

Но зато есть такіе, которымь отвічать уже никакъ невозможно. Я не

за брань ихъ сержусь - а ужь какъ они ругались! Но иная брань приносить только честь и ничего дурнаго. Я сержусь... впрочемь, нъть, не сержусь: и сердиться на нихъ нельзя. Это цёлая толиа пишущей братіи когда-то, отъ предковъ наследовавшая несколько либеральныхъ мыслей. но въ совершенной ихъ наготъ и наивности, безо всякаго ихъ развитія и толку. Что у Бълинскаго и Дебролюбова предлагалось все же съ нъкоторою последовательностію, то утратило у нихъ всё концы и начала. Я увъренъ, что явись теперь опять Вълинскій, и если имъ не скажутъ, укавывая перстомъ, что вотъ это самъ Вълинскій, то они тотчасъ же бросятся ругать его. Впрочемъ, если и укажутъ, то развъ только подождутъ немного, а черезъ мъсяцъ какой нибудь всъ вдругъ бросятся и начнутъ ругать. Толку никакого. Первая ихъ забота, разумъется, чтобъ было либерально. Но какъ написать либерально? — онъ уже и не знаетъ, забыль: потому что никогда не имълъ ни одной своей мысли и совершенно не знаетъ что въ сущности должно оказываться либеральнымъ. Вольшая часть изъ нихъ пишутъ наудачу, на всякій случай. Девочка воткнула булавку въ голову другаго ребенка и воть они находять, что это хорошо, потому что либерально: она протестовала противъ деспотизма. Съ фактами участившихся самоубійствъ или ужаснаго теперешняго пьянства они ръшительно не знаютъ что делать. Написать о нихъ съ отвращениемъ и ужасомъ онъ не смъетъ рискнуть: "а ну какъ выйдетъ не либерально", и вотъ онъ передаеть на всякій случай зубоскаля. Для этого выработался у нихъ отвратительнъйшій и глупьйшій тонь. Взяли Хиву и онь тотчась же терлется; онъ не знаеть, либерально это или нъть? Хвалить - пожалуй выйдеть не либерально. Восторгаться—непремённо не либерально! Хулить? Пожалуй тоже не либерально: Вамбери похвалилъ. И воть онъ мечется туда и сюда: "Я радуюсь..., а впрочемъ, пожалуй, не радуюсь... вирочемъ, пожалуй, отчего же не радоваться, а впрочемъ, пожалуй, и нечему радоваться" и т. д. и т. д. три столбца. Позубоскалить на всякій случай всетаки какъ будто либеральнее.

Всего забавиве что у нихъ, въ подобныхъ затруднительныхъ случаяхъ, проглядываетъ уловка показать, что онъ что-то внаетъ: "Вотъ только бы дали намъ написать, дали-бъ высказать; эва, что бы мы тогда насказали! А теперь вотъ по неволъ зубоскалимъ! Но зато сколько мы знаемъ!... И-и-и, сказать нельзя сколько знаемъ!"

Неужели же отвъчать такимъ, пускаться съ ними въ полемику? Только развороти муравейникъ — бъда! Впрочемъ, имъ видимо пріятно бы было связаться, я замъчалъ это по многимъ признакамъ. И ужь какъ задирали! Они объявляли меня "сыскно-полицейскимъ писателемъ", въ другой разъ

объявили крѣпостникомъ, вздыхающимъ по "крѣпостному состоянію". Ну, что-же я сталъ бы имъ отвѣчать?

Вотъ очень недавній анекдотъ, довольно характерно рисующій эту среду.

Недавно въ нашей газетъ передавалась всъмъ теперь извъстная исторія монаха отца Нила и упоминалось о нъкоторыхъ секретныхъ похожденіяхъ его.

При этомъ мы заявили, что у насъ есть особенный типъ такихъ барынь, которыя хоть и очень богомольны, но вийстй съ тимъ и наклонны къ нъкоторымъ уже непозволительнымъ снисхожденіямъ къ служителямъ церкви. Приведемъ впрочемъ наши слова; туть дёло именно въ томъ, какъ онъ ихъ понялъ: ..., върнъе сказать, пламень набожности принимаетъ въ высшей степени неестественную потребность, такъ сказать, усластить, задаскать, залюбить, лично и даже по земному, самаго уважаемаго и чтимаго ими служителя Вожія. Мы замётили, что въ католицизмё эти случаи повторяются чаще, чэмъ у насъ, у насъ же совсемъ даже редки... Въ началь, напримъръ, изъ самой горячей набожности посылаютъ служителямъ Вожімить конфекты, сласти, не разсуждая, что какть ни невинны эти посылки, все же онъ дыявольскій соблазнь; и затьмь постепенно расширяють идею о конфектахъ до предёловъ совсёмъ непозволительныхъ. Всего любопытнве, повторяемъ это, что вся эта неестественность рождается почти изъ похвальнаго чувства и до того обманываетъ природу, что въ моменты сильнъйшаго гръхопаденія уживается съ молитвами, молебнами, постами и пр. Прибавимъ, что народу такія утонченности совсемь не знакомы, оне только у барынь, и еще у ръдкихъ. Если же и происходять у монастырскихъ гръхи съ женщинами изъ народа, то уже совствъ какъ гръхи-вполнъ откровенно и безо всякаго ложнаго оттенка святости".

Типъ отвратительный, но весьма любопытный и стоющій вниманія, какъ бользненный нарость нашей цивилизаціи. Върно обрисованный художникомъ, напримъръ, въ романъ, онъ далъ бы художнику славу. И что же? Фельетонистъ не понялъ ни типа, ни ироніи нашего изложенія. Онъ вообразилъ, что мы хвалимъ этихъ барынь! Ну, и тотчасъ же разругалъ: либеральная тема!

— Увъряю васъ, сказалъ мнъ одинъ мой знакомий, которому я съ удивленіемъ сообщилъ листокъ, увъряю васъ, что онъ совершенно такъ нонялъ, какъ написалъ, безъ всякаго коварства. Напротивъ, это естественное, такъ сказать, фельетонное отупъніе чувствъ, мыслей и всякаго соображенія, — десятилътнее отупъніе отъ десятилътняго либерализма съ чужаго голоса и не свойственнаго его головъ. Тутъ окончательная

утрата пониманія всего, что виж ихъ пріемовъ, привычекъ и ихняго казеннаго и вымученнаго фельетоннаго слога... утрата почти языка человъческаго...

Върю. Такъ что даже простительно. Ну, такъ какъ-же этакимъ отвъчать?

## МАЛЕНЬКІЯ КАРТИНКИ.\*)

(въ дорогъ).

Я разумёю дорогу паровую, чугунку и пароходы. Про дороги прежнія, про дороги "конемъ" — какъ выразился недавно одинъ мужичекъ, мы, жители столицъ, стали совсёмъ забывать. А должно быть и на нихъ теперь можно встрётить много новаго противъ прежнихъ порядковъ. Я, по крайней мёрѣ, слышалъ много любопытнаго отъ разсказчиковъ, и такъ какъ повсемъстнымъ, будто бы, разбойникамъ я всетаки не върю вполнѣ, то и собираюсь чуть не каждое лѣто проёхаться куда нибудь поглубже, по прежнимъ дорогамъ, для собственнаго назиданія и поученія. А пока милости просимъ на чугунку.

Ну, вотъ им входимъ въ вагонъ. Русскіе люди классовъ интеллигентныхъ, являясь въ публику и сбиваясь въ массу, всегда становятся любопитны для поучающагося наблюдателя; но въ дорогѣ особенно. У насъ въ вагонахъ заговариваютъ другъ съ другомъ туго; особенно характерны въ этомъ отношеніи самыя первыя мгновенія пути. Всѣ какъ бы настроены другъ противъ друга, всѣмъ какъ-то не по себѣ, оглядываются съ самымъ недовѣрчивымъ любопытствомъ, смѣшаннымъ непремѣнно съ враждебностью, стараясь въ то же время сдѣлать видъ, что не только не замѣчаютъ одинъ другаго, но и не хотятъ замѣчать.

Въ интеллигентныхъ отделеніяхъ повзда первыя міновенія размещеній и дорожныхъ ознакомленій, для очень многихъ — суть решительно міновенія страданія, невозможнаго нигде, напримерть, за границей, именно потому, что тамъ всякій знастъ и тотчасъ же везде самъ находитъ свое место. У насъ же, безъ кондуктора и вообще безъ руководителя, трудно обойтись и найти себе свое место сразу, даже где бы то ни было, не только въ вагонахъ, а даже и въ вагонахъ съ билетомъ въ рукахъ. Я не про

<sup>\*)</sup> Напечатано въ сборникъ "Складчина", изданномъ въ 1874 г.

одни споры изъ за мѣстъ говорю. Случится спросить о чемъ нибудь самомъ необходимомъ незнакомаго сосѣда, около котораго сѣли — и вопросъ задается въ самомъ трусливо-услащенномъ тонѣ, точно вы рискнули на чрезвычайную опасность. Спрашиваемый, разумѣется, тотчасъ же испутается и посмотритъ съ необыкновенной нервной тревогой; и хотя и отвѣтитъ вдвое териѣливѣе и услащеннѣе вопрошающаго, тѣмъ не менѣе оба они, не смотря на взаимную услащенность, довольно долго еще продолжаютъ чувствовать нѣкоторое преоригинальное опасеніе: "а не вышло бы какъ нибудь драки! "Предположеніе это хоть и не всегда сбывается, но въ первое мгновеніе, когда гдѣ бы то ни было собираются въ незнакомую толиу образованные русскіе люди, — это предположеніе хоть на мигъ, хоть въ видѣ безсознательнаго лишь ощущенія, а, право, должно проноситься по всѣмъ этимъ собравшимся вмѣстѣ образованнымъ русскимъ сердцамъ.

— И это вовсе не потому, — яростно замѣтилъ мнѣ на это замѣчаніе одинъ пессимисть изъ "больющихъ сердцемъ", — это вовсе не потому, что они взаимно не довѣряютъ европеизму своего развитія, а непремѣнно и потому еще, что у насъ почти всякій согласенъ въ глубинахъ европейской души своей, что его пожалуй и стоитъ побить... Нѣтъ, о нѣтъ, безконечно совралъ! съ крикомъ поправилъ себя тотчасъ-же мой пессимистъ, — никогда нашъ европеецъ не сознается, что его стоитъ побить! Нѣтъ, это слишкомъ много чести ему приписать! Сознаніе, хотя бы лишь самое отдаленное, что тебя стоитъ высѣчь, — есть уже начало добродѣтели, а гдѣ у насъ добродѣтель? Лганье передъ самимъ собой у насъ еще глубже укоренено, чѣмъ передъ другими. У насъ всякій можетъ почувствовать, что его стоитъ высѣчь, но никогда не сознается, даже и себѣ самому, что его и впрямь надо бы хорошенько вспороть.

Привожу это межніе пессимиста въ видж оригинальности, отчасти лишь любопытной; самъ же я не во всемъ съ нимъ согласенъ и наклоненъ къ межнію гораздо болже примирительному.

Второй періодъ собравшагося въ дорогѣ русскаго образованнаго общества, т. е. періодъ завязывающихся разговоровъ, наступаетъ всегда почти очень скоро послѣ перваго, т. е. періода трусливыхъ высматриваній и подергиваній. Не умѣютъ заговорить лишь въ началѣ, а потомъ расходятся такъ, что иной разъ и не удержишь. Что дѣлать: крайности—наша черта. Виновата къ тому же и наша бездарность; кто что ни говори, а у асъ ужасно мало талантовъ, въ какомъ бы то ни было родѣ; напротивъ, ужасно много того, что называется "золотою срединою". Золотая сре-

дина-это нъчто трусливое, бездичное, а въ то же время чванное и лаже задорное. Боятся заговорить, чтобы какъ нибудь себя не скомпрометтировать, дичатся и совъстятся: умные потому, что считають всякій самостоятельный шагь какъ бы ниже ума своего, а глупые изъ гордости. Но такъ какъ русскій человъкъ, по природъ своей, въ то же время и самый общительный и стадный человькь на всемь земномь шарь, то и выходить, что въ эту первую четверть часа вев до того, наконець, изстрадаются, что, наконецъ, сами себъ станутъ въ тягость и примутъ съ радостью когда кто нибудь первый решится разбить стекло и завязать хоть что нибудь въ родъ общаго разговора. На желъзныхъ дорогахъ это разбитие стекла происходить иногда довольно забавнымь образомь, но всегда почти нѣсколько иначе, чемъ на пароходахъ (причину объясню ниже). Иногда, надъ всеобщей "срединой" и бездарностью, вдругъ и совсемъ неожиданно, возникаетъ геніальный таланть и увлекаеть примеромь своимь сразу всёхъ до единаго. Вдругъ объявляется такой господинъ, который, среди всеобщаго напряженнаго молчанія и конвульсивных потугь, громко и безь всякаго приглашенія, безъ всякаго даже повода, мало того-безъ малейшаго даже присюсюкиванья, столь необходимаго по нашимъ понятіямъ каждому джентльмену, когда онъ вдругъ очутится среди незнакомаго общества; безъ малъйшей этой подленькой скандировки въ выговоръ самыхъ обыкновенных словъ, столь укоренившейся въ нъкоторыхъ нашихъ джентльменахъ тотчасъ же после освобожденія крестьянь, въ виде какъ-бы обиды по этому поводу; напротивъ, съ видомъ самаго прежняго, стариннаго джентльмена, начинаеть разсказывать, всёмь вообще и никому въ особенности — ни болъе, ни менъе, какъ свою собственную автобіографію, разумъется, къ совершенному и недовърчивому изумленію слушателей. Всв сначала даже теряются и вопросительно переглядываются другь съ другомъ: ободряются лишь мыслію, что "въдь во всякомъ случав это не они говорять, а онъ ". Такой разсказъ, съ самыми интимными, а иногда даже и чудесными подробностями, можеть продолжаться полчаса, часъ, сколько угодно.

Мало по малу всё начинають ощущать въ себё магическое вліяніе таланта, — ощущають именно тёмъ, что вовсе не находять себя обиженными, несмотря даже на все желаніе того. Всёхъ, главное, поражаеть то, что онъ никому не льстить; ни въ чемъ ни у кого не заискиваеть, въ слушателё рёшительно не нуждается, подобно тому, какъ нуждается въ немъ какой нибудь обыкновенный, бездарный болтунь; говорить же единственно потому, что не можеть таить въ себё своего сокровища. "Хотите слушайте, хотите нёть, мнё вёдь все равно; я вёдь только чтобъ васъ осча-

стливить". -- вотъ что, кажется, могъ бы онъ сказать; между темъ и этого даже не говорить, потому что всв чувствують себя совершенно свободными. тогда какъ въ самомъ началъ (ну, нельзя же безъ этого), когда онъ только что началь такъ неожиданно говорить, разумвется, каждый почувствоваль себя, въ первыя мгновенія, какъ бы лично обиженнымъ. Мало по малу ободряются до того, что начинають его останавливать, разспрашивать, входить въ подробности, ну, разумбется, со всёми возможными предосторожностями. Джентльменъ, съ необычайнымъ вниманіемъ, хотя и безо всякой услащенности, тотчась же вась выслушиваеть и тотчась же вамь отвъчаеть, - поправляеть вась, если вы ошибаетесь, и немедленно соглашается съ вами, если вы хоть чуть-чуть выходите правы. Но поправляяли. соглашаясь-ли. онъ решительно доставляеть вамъ несомивниое удовольстоје; вы это чувствуете всвиъ существомъ вашимъ, каждую минуту, и ръшительно не понимаете, какъ это онъ умъетъ хорошо такъ дълать. Вы, напримъръ, ему только что возразили; и хоть онъ, не далъе какъ за минуту, говориль совершенно противоположное, но теперь выходить, что и онь говориль тоже самое, что вы только что изволили найти нужнымь ему замътить, и совершенно съ вами согласень, такъ что и вы польщены и онь сохранилъ свою полную независимость. Помьщены же вы бываете иногда до того, послъ иного удачнаго вашего возраженія, да еще при всёхъ, что начинаете оглядываться на публику съ видомъ настоящаго именинника, не смотря даже на весь вашъ умъ, но таково ужь обаяние таланта. О. онъ все видълъ, все знаетъ, вездъ былъ, вездъ ходилъ, вездъ сидълъ и только что вчера всв съ нимъ простились. Онъ еще тридцать леть назадъ, приходиль къ извъстному министру, въ прошлое царствование, а потомъ къ генераль-губернатору В — ву, жаловаться на его родственника, воть что отличился недавно своими мемуарами, и Б — въ тотчасъ же посадилъ его съ собой курить сигары. Такихъ сигаръ онъ потомъ никогда не куривалъ. Конечно, ему лётъ интъдесять на видъ, такъ что онъ можеть помнить и В — ва; но вчера еще онъ провожаль извъстнаго жида Ф., только что бъжавшаго за-границу, и тотъ, въ послъднюю минуту разлуки, отврыль ему вск свои последнія тайны; такъ что только онъ одинь во всей Россіи и знаетъ теперь всю подноготную всей этой исторіи. Пока дело шло о В — въ всъ еще были спокойны, тъмъ болъе что и разсказъ-то вышелъ изъ за сигаръ; но при имени Ф. самые даже солиднъйшіе изъ слушателей принимають особенно заинтересованный видь; даже наклоняются несколько въ разскащику и слушають съ алчностію, и при этомъ безъ малейшей даже зависти въ томъ, что разскащикъ въ дружбъ съ такимъ высшимъ Жидомъ, а они нътъ. Шаръ "Жюль-Фавръ" — одно надуванье и непремінно лопнеть; въ франко-прусскую войну леталь совсимь другой, а этоть новый. Тутъ un mot de Jules-Favre, о князъ Висмаркъ, прошлаго года ему на ухо и подъ секретомъ въ Парижъ-впрочемъ, хотите върьте, хотите нътъ; даже видно, что разскащикъ особенно не настаиваетъ, но про проектъ новыхъ акцизныхъ законовъ онъ знаетъ все, что третьяго-дня говорилось въ Государственномъ Совътъ; даже лучше знаетъ, чъмъ знаютъ въ самомъ Государственномъ Совътъ. Остроумнъйшій анекдотъ, какъ съострилъ при томъ \*\*\* о кабатчивахъ. Всъ улыбаются и заинтересованы очень, потому что ужасно похоже на правду. Инженерный полковникъ сообщаеть сосъду вполголоса, что онь давеча почти то же самое слышаль и что чуть-ии это не правда; кредить разскащика игновенно выростаеть. Съ Г — вымъ онъ ѣздилъ въ вагонахъ тысячу разъ, ты-ся-чу разъ; и тутъ вовсе не то: тутъ анекдотъ, котораго никто не знаетъ и Незнакомцу ровно ничего не будетъ, потому что замъщано извъстное лицо, и лицо хочетъ непремънно всему положить предълъ. Лицо простило и сказало, что не будетъ вмъшиваться, но лишь до извъстной черты, а такъ какъ оба перешли черту, то лицо, конечно, вившается. Онъ самъ тутъ былъ и все это видълъ; самъ въ станціонную внигу записываль въ качествъ свидътеля. Примирять, разумъется. Зато про охотничьихъ собавъ, и про извъстныхъ собакъ, нашъ джентльменъ говоритъ такъ, какъ будто въ собакахъ-то и состояла главная задача всей его жизни. Разумбется, подъ конецъ исно для всёхъ, какъ дважди два, что онъ никогда не ёздиль съ  $\Gamma$  — вымъ; ровно ничего не записывалъ въ книгъ, съ  $\Gamma$  — вымъ не курилъ, собакъ не имълъ, очень далекъ отъ Государственнаго Совъта; тъмъ не менте всякому, даже спеціалисту, понятно, что онъ все это знастъ и даже довольно прилично знаеть, такъ что очень и очень можно, не компрометируя себя, слушать. Но не въ извъстіяхъ дъло, а въ удовольствіи елушать ихъ. Замътень, впрочемъ, и пробъль у всезнайки: мало и даже почти совсемъ не говорить о школьномъ вопросъ, объ университетахъ, классицизмъ и реализмъ, и даже обълитературъ - точно эти темы совсъмъ. даже и не подозрѣваются имъ. Спрашиваешь себя, кто бы это могъ быть и рѣшительно не находишь отвѣта. Знаешь только, что талантъ, но спеціальности его угадать не можешь. Предчувствуешь однако, что это типъ, и. какъ и всякій ръзко очерченный типъ, непремънно имъетъ свою спеціальность, и если ее не угадываешь, то именно потому, что не знаешь типа и его до сихъ поръ не встрвчалъ. Особенно сбиваетъ съ толку наружность: одътъ широко, и портной у него быль очевидно хорошій: если лътомъ, то непремънно по-лътнему, въ коломянкъ, въ гетрахъ и въ лътней шляпъ, но... все это на немъ нъсколько какъ бы ветхо, такъ что если

и быль хорошій портной, то только быль, а теперь уже можеть и ніть. Высокъ, худощавъ, очень даже; держитъ себя какъ-то не по лътамъ прямо; смотрить прямо передъ собой; видъ смълый и съ неотразимымъ достоинствомь; ни малъйшаго нахальства; напротивъ, благоволение во всемъ, но безъ сахару. Небольшая съ просъдью бородка клиномъ, не то чтобъ совежить наполеоновская, но зато самаго дворянскаго обръза. Вообще манеры безукоризненны, а къ манерамъ у насъ очень падки. Очень мало курить, даже можеть и совсёмь нёть. Поклажи никакой: — маленькій тощій сачекь, въ родів ридикульчика, несомнівню заграничной когда-то выдълки, теперь же непозволительно истершійся, воть и все. Кончается тъмъ, что такой джентльменъ вдругь и совстиъ неожиданно исчезаетъ, и лаже непременно на какой нибудь самой незначительной станціи, на какомъ нибудь самомъ неважномъ поворотъ куда нибудь, куда никто и не ъздитъ. По уходъ его кто нибудь изъ наиболье слушавшихъ и поддакивавшихъ вслухъ рашаетъ, что "все вралъ". Разумается, туть всегда окажутся двое такихъ, что всему поверили и заспорятъ; въ противоположность имъ непременно окажутся двое такихъ, которые еще съ самаго начала были обижены и если молчали и не возражали "вралю", то единственно отъ негодованія. Теперь они съ жаромъ протестуютъ. Публика смъется. Кто нибудь, доселъ очень скромно и солидно-молчавшій, съ видимымъ знаньемъ дъла заявляетъ предположение, что это "особый, стародворянскій типъ благороднаго приживальщика высшей руки, самъ помъщикъ, но только маленькій, благородный лънтяй съ чрева матери, дъйствительно съ хорошими знакомствами и всю жизнь витающій около высшихъ людей, — типъ чрезвычайно полезный въ общежити, особенно въ деревенской глуши, куда за-частую заглядываетъ, и куда особенно любитъ ъздить гоститъ". Съ неожиданнымъ миъніемъ всъ какъ-то вдругъ соглашаются, споры прекращаются; но стекло разбито и разговоры завяваны. Даже и безъ разговоровъ всякій чувствуеть себя какъ дома и всёмъ вдругъ стало совершенно свободно. А между тъмъ все благодаря таланту. Впрочемъ, если только не брать въ разсчеть такъ называемыхъ слу-

Впрочемъ, если только не брать въ разсчетъ такъ называемыхъ случайныхъ скандаловъ и иныхъ неминуемыхъ неожиданностей, довольно иногда непріятныхъ и, къ несчастію, всетаки слишкомъ частыхъ, то по дорогамъ нашимъ, въ результатъ, всетаки можно проъхать. Разумъется, съ предосторожностями.

Я уже написаль однажды и напечаталь, что задача пробхать пріятно и весело по жельзной нашей дорогь заключается, главное, "въ уменіи давать врать другимъ и какъ можно боле этому вранью верить; тогда и вамъ дадуть тоже съ эффектомъ прилгнуть, если и сами вы соблазнитесь;

стало быть взаимная выгода". Здёсь-же подтверждаю, что и доселё придерживаюсь того-же мнёнія, и что высказано было оно мною нимало не въ юмористическомь, а, напротивь, въ самомь положительномь смыслё. Что-же собственно до вранья и особенно желёзно-дорожнаго, то я уже заявиль тогда-же, что почти и не считаю его порокомь, а, напротивь, естественнымь отправленіемь нашегс національнаго добродушія. Злыхь лгуновь у насъ почти нёть, а, напротивь, почти всё русскіе лгуны люди добрые. Не говорю, впрочемь, что хорошіе.

Темъ не мене поражаетъ иногда, даже и въ дорогахъ, даже и въ вагонахъ, нъкоторая вновъ-зародившаяся жажда разговоровъ серьезныхъ, жажда учителей на всевозможныя соціальныя и общественныя темы. И являются учителя. Объ нихъ я тоже писалъ, но то особенно поражаетъ, что изъ желающихъ учиться и научиться всего болье женщинъ, дввицъ и дамъ, и совершенно не стриженыхъ, смёю васъ въ томъ увёрить. Скажите, гдъ встрътите вы теперь дъвицу или даму безъ книжки, въ дорогъ или даже на улиць? Можеть быть, я преувеличиль, но всетаки очень много пошли съ книжками, а не то, чтобъ съ романами, а все съ похвальными книжками, съ педагогическими, или съ естественно-научными; даже читають Тацита въ переводъ. Однимъ словомъ, жажды и ревности очень много, самой благородной и свътлой, но... но все это еще какъ-то нейдеть. Ничего нъть легче какъ, напримъръ, увърить такую ученицу почти въ чемъ вамъ угодно, особенно если кто складно умъетъ поговорить. Женщина глубоко-религіозная вдругъ, въ вашихъ глазахъ, соглашается съ выводами почти атеистическими и съ рекомендуемымъ примъненіемъ ихъ. А ужь на счетъ педагогіи, напримъръ, такъ чего-чего имъ не внушають и чему-чему онъ не способны увъровать! Содрогание пройдеть иногда при мысли, что она, пріжхавъ домой, тотчась и начнеть примънять на дътяхъ и на супругъ то, чему ее научили. Ободряешься лишь догадкой, что, можетъ быть, она вовсе и не поняла учителя, или поняла совершенно противуположно, и что дома спасеть ее инстинктъ матери и супруги и здравый смысль, столь сильный въ русской женщинв, даже сь изначала русскихъ въковъ. Но смыслъ смысломъ, а всетаки пожелать надо и научнаго образованія, только твердаго и настоящаго, а не то, что изъ всякихъ книжекъ, да по вагонамъ. Тутъ самые похвальные шаги могуть обратиться въ плачевные.

Хорошо на нашихъ дорогахъ и то, что, — опять-таки если не считать разныхъ "случаевъ", — можно провхать почти что incognito все время пути, молча и ни съ къмъ даже не заговаривая, если ужь очень говорить не желаешь. Теперь только разъв одни священники прямо начинаютъ съ раз-

спросовъ: "кто вы, куда ъдете, по вакимъ дъламъ и чего ожидаете". Но, впрочемъ, и этотъ благодушный типъ, кажется, переводится. Напротивъ, даже и въ этомъ родъ бываютъ, съ недавняго времени, пренеожиданныя встръчи, такъ что глазамъ не въришь.

На пароходахъ, какъ я сказалъ уже, разговоры завязываются нъсколько иначе, чъмъ въ вагонахъ. Причины естественныя, и во первыхъ уже то, что публика избранное. Я, конечно, говорю лишь про пароходную публику перваго класса, про публику на порыть. Про публику носовую, т. е. втораго разряда, и говорить не стоить; да и не публика она, а просто пассажиры. Тамъ мелкотравчатые, тамъ узлы съ поклажей. давка и тъснота, тамъ вдовы и сироты, тамъ матери кормятъ грудью дътей, тамъ общинанные старички, получающіе пенсію, тамъ перевзжающіе священники, цёлыя артели рабочихъ, мужики съ своими бабами и краюхами хлёба въ мёшкахъ, пароходная прислуга, кухня. Кормовая публика, вездъ и всегда, совершенно игнорируетъ носовую и не имъетъ объ ней никакого понятія. Можетъ быть, покажется страннымъ мивніе, что пароходная "первоклассная" публика всегда избранные чёмъ даже соотвётственнаго разряда въ вагонахъ. Въ сущности, конечно, это неправда, да и вся эта публика чуть лишь прівдеть домой и сойдеть съ парохода, немедленно, въ нъдрахъ семействъ своихъ, понижаетъ свой тонъ даже до самаго натуральнаго; но покамъстъ семейство это на пароходъ, оно по неволь подымаеть свой тонь до нестерпимо великосвътскаго, единственно, чтобъ казаться не хуже другихъ. Вся причина въ томъ, что больше пространства гдъ помъститься, и больше досугу, чтобъ поковеркаться, чъмъ на желъзной дорогъ, то есть, какъ я сказаль уже—причина естественная. Туть не такъ сбиты вмъств, публика не рискуетъ образовать изъ себя кучу, не такъ быстро легятъ, не такъ подчинены необходимости, звонку, минутъ, заснувшимъ или расплакавшимся дътямъ; тутъ вы не принуждены обнаруживать иные ваши инстинкты въ такомъ натуральномъ и уторопленномъ видъ; напротивъ, тутъ все похоже на строгую гостиную; входя на палубу вы какъ будто званый и входите въ гости. Между тъмъ вы всетаки связаны интью-шестью часами совмёстного пути, пожалуй цёлымъ днемъ пути, и непременно знаете, что надо добхать вместе и почти познакомиться. Дамы почти всегда лучше одёты, чёмъ бываеть это въ вагонахъ, дёти ваши въ самыхъ очаровательныхъ лётнихъ костюмахъ, если только вы хоть сколько нибудь себя уважаете. Разумвется, и туть иногда встрвчаются дамы съ узлами и отцы семействъ, совсемъ какъ настоящіе отцы у себя дома,

иные даже съ дътьми на рукахъ и съ надътыми орденами на всякій случай; но это лишь низкій типъ "взаправду путешествующихъ", принимающихъ дъло плебейски серьезно. Въ нихъ нътъ высшей идеи, а одно только уторопленное чувство самосохраненія. Настоящая публика немедленно игнорируетъ этихъ жалкихъ людей, хотя бы они сидъли подлъ, да и сами они тотчасъ же начинаютъ понимать свое мъсто, и хоть кръпко займутъ оплаченныя свои мъста, но передъ общимъ тономъ совершенно и покорно стушевываются.

Однимъ словомъ, пространство и время изменяютъ условія радикально. Тутъ даже и самий "талантъ" не могъ бы начать съ своей автобіографіи, а должень бы быль поискать другаго пути. Можеть даже и совсемь бы не имълъ успъха. Тугъ разговоръ почти не можетъ завязаться изъ одной только дорожной необходимости. Главное, тонъ разговоровъ долженъ быть совершенно другой, "салонный", а въ этомъ вся сущность. Само собою, если пассажиры незнакомы другь съ другомъ предварительно, то стекло еще трудиве разбивается чемъ въ вагонв. Общій разговорь на пароходв чрезвычайная р'ядкость. Собственныя же страданія отъ собственнаго лганья и кривляній, особенно въ первыя мгновенія пути, даже значительнье чьмъ въ вагонъ. Если вы хоть чуть-чуть внимательный наблюдатель, то навърно будете поражены, какъ можно налгать въ какую нибудь четверть часа, сколько налгутъ всё эти пышныя дамы и столь уважающіе себя ихъ супруги. Конечно, все это встречается всего чаще, и въ самомъ чистомъ виде, въ побздкахъ, такъ сказать, увеселительныхъ, каникулярныхъ, въ побздкахъ отъ двухъ до шести часовъ всего пути. Лгутъ же всёмъ: манерами, красивыми позами; каждый какъ будто каждое мгновеніе заглядываетъ на себя въ зеркало. Пискливой скандировки фразъ, самой неестественной и противной, самаго невозможнаго произношенія словъ, съ какимъ никто бы не решился произносить ихъ, еслибы только чуть-чуть уважаль себя,кажется, еще больше чемь бываеть въ вагонахъ. Отцы и матери семействъ (т. е. пока не завязалось еще никакого общаго разговора на палубъ) стараются говорить между собою неестественно громко, изъ всёхъ силъ желая показать, что совеймъ какъ у себя дома, но тогчасъ же и постыдно не выдерживають характера: заговаривають между собою о совершенныхь пустякахъ, ужасно не идущихъ къ дълу, къ мъсту и къ положенію, а иногда мужъ обращается къ женъ, какъ незнакомый кавалеръ къ незнакомой ему дамъ, гдъ нибудь въ гостяхъ. Вдругъ быстро и безъ причины обрываютъ уже завязанный разговоръ, да и вообще говорять болье отрывками; нервно и безпокойно оглядываются на сосёдей, слёдять за взаимными отвётами съ недовърчивостью и даже съ испугомъ, а иной разъ даже и совсемъ

красивноть одинь за другаго. Если же случится имъ (т. е. заставить необходимость) заговорить другъ съ другомъ о чемъ нибудь прямо идущемъ къ дълу и къ положенію, и объ чемъ всякому мужу съ женой можетъ случиться нужда переговорить въ началъ дорогъ, -- объ чемъ нибудь хозяйственномъ, напримъръ, или семейномъ, о дътяхъ, о томъ, что у Мишеньки кашель, а здъсь свъжо, или у Сонички слишкомъ подымаются юбочки, то конфузятся и быстро начинають шептаться, чтобь по возможности никто ихъ не разслышаль, хотя въ томъ, что они говорять, ровно ничего нътъ неприличнаго или предосудительнаго, а напротивъ — все достойно самаго полнаго уваженія, тэмъ болье, что всь эти дети и хлопоты не у нихъ однихъ, а точно также есть и у всякаго, даже на этомъ самомъ пароходъ. Но именно эта-то самая простъйшая идея ни за что и не приходить имь въ голову и даже имъть ее кажется имъ ниже ихъ достопнства. Напротивъ, каждая семейная группа болбе наклонна, хотя и съ завистью. принять чуть не всякую другую семейную группу на этой палубъ за нъчто во первыхъ, коть градусомъ высшее себя, во вторыхъ, за нёчто изъ какого-то особаго міра, въ род'в какъ изъ балета, но ужь ни подъ какимъ видомъ за людей тоже могущихъ имъть, подобно имъ-хозяйство, дътей, нянекъ, пустой кошелекъ, долгъ въ лавочкъ и пр. Такая мысль была бы даже слишкомъ для нихъ оскорбительной; безотрадною даже; разрушала бы, такъ сказать, идеалы.

На пароходахъ, къ числу первыхъ начинающихъ вслухъ заговаривать можно причислить, почти прежде всёхъ, гувернантокъ, -- разумется, разговоры съ дътьми и на французскомъ языкъ. Гувернантки въ обществъ средней руки большею частію всегда одного пошиба, т. е. всё молоденькія, всё недавно изъ учебнаго заведенія, всё не совсёмъ хороши собою, но и никогда не бывають вполнъ дурны; всъ въ темныхъ платыицахъ, всё съ стянутыми тальями, все стараются выказать ножку, всё съ гордою скромностью, но и съ самымъ непринужденнымъ видомъ, свидетельствующимъ о высокой невинности, всё до фанатизма преданы своинъ обязанностямь, у каждой непременно съ собою англійская или французская книжва благовоспитаннаго содержанія, чаще всего какое нибудь путешествіе. Вотъ она беретъ на руки двухъ-лътнюю дъвочку, а сама, не спуская глазь, строго, но сь любовью, зоветь заигравшуюся шестилётнюю сестру ребенка (въ соломенной шляпкъ съ незабудками, въ бъломъ коротенькомъ съ кружевцами платьицъ и въ очаровательныхъ детскихъ ботиночкахъ) своимъ гувернантски-французскимъ языкомъ: Wera, venezici, — непремънно классическое venez-ici, и непремънно съ сильнъйшимъ удареніемъ на соединительномъ звукъ ді. Мать семейства, полная и необычайно высшаго общества женщина (мужъ ея тутъ же — еврепейскаго, хотя и помъщичьяго вида господинъ, росту не малаго, болье плотенъ чъмъ худощавъ, съ легкою проседью, съ белокурою бородой, хоть и длинною, но несомивнио парижской модели, въ бълой пуховой шляпъ, одъть по лътнему, чина сомнительнаго) - мать семейства немедленно замѣчаеть, что гувернантка, взявъ на руки двухъ-лътнюю Нину, беретъ на себя лишній трудъ, невыговоренный въ условіи, и чтобъ напомнить той, что она вовсе не такъ-то это ценитъ, необычайно ласковымъ голосомъ, исключающимъ однако малъйшую мечту въ подчиненной дъвиць о правъ на дальнъйшую фамильярность, замъчаеть, что ей съ Ниной должно быть "тя-же-ло" и что надо кликнуть няньку, при чемъ безпокойно и повелительно осматривается вокругь, чтобь отыскать улизнувшую няньку. Европейскій супругь ея дълаетъ даже недоконченное движение вътомъ же смыслъ, будто желая бъжать отыскивать няньку, но одумывается и остается, и видимо доволенъ, что всетави одумался и не побъжаль за нянькой. Онъ, кажется, немножко на посылкахъ у своей высшей дамы-супруги, и въ то же время принимаетъ это къ сердцу. Гувернантка спѣшитъ успокоить на счетъ себя высшую даму, увъряя вслухъ и на распъвъ, что она "такъ любитъ Нину" (страстный поцалуй Нинв). Туть опять легкій окрикь по-французски на Въру, съ тъмъ же zici, но любовь такъ и сверкаетъ изъ глазъ этой преданной дъвицы даже и къ виноватой Вэрэ. Вэра, наконець, подоблаетъ подпрыгивая и фальшиво ластится (шести-семи летній ребенокъ, еще въ чинъ ангела, и тотъ уже лжетъ и коверкается!). Мамзель немедленно начинаетъ на ней оправлять, безъ всякой, впрочемъ, необходимости, колеретку; затъмъ и звала ее...

Пароходу этому всего шесть часовъ пути и повздка почти что увеселительная. Повторяю опять: безъ сомнёнія, два-три дня пути, гдё нибудь по Волгь, или изъ Кронштадта въ Остенде, взяли бы свое: необходимость разогнала-бы гостиную, балеть полиняль-бы и растрепался и стыдливо припрятанные инстинкты выскочили бы наружу въ самомъ открытомъ видъ, даже радуясь своему праву выскочить. Но три дня и шесть часовъ — разница и на нашемъ пароходъ все осталось въ самомъ "чистомъ видъ", съ начала и до конца. Вотъ мы понеслись, въ прелестный іюньскій день, въ десятомъ часу утра, по тихому и широкому озеру. Носовая часть парохода клонится отъ "пассажировъ", но тамъ это лишь всякая всячина, о которой мы ровно ничего знать не хотимъ; у насъ-же, какъ я сказалъ, свой салонъ. Есть, впрочемъ, и у насъ изъ такихъ, что вездъ собой за-

дають задачу, такъ что, по правдё, и не знаешь, что съ ними дёлать, напримъръ Нъмецъ-докторъ съ семействомъ, состоящимъ изъ его муттеръ и изъ трехъ германо-косоротыхъ девицъ, на которыхъ трудно чтобъ кто нибудь изъ русскихъ жениховъ могъ польститься. Для всёхъ этихъ лицъ нашъ законъ не писанъ. Старикъ докторъ совершенно въ своей тарелкъ; онъ уже надълъ свою дорожную клеенчатую нъмецкую фуражку, весьма глупой формы, и сдёлаль это нарочно для независимости, то есть, по крайней мёрё, это намъ такъ кажется. Но взамёнъ этого недоумёнія есть одна прехорошенькая дамочка и инженеръ-полковникъ, есть старушкаиать съ тремя нъсколько перезрълыми, но весьма шиковатыми дочками, средне-высшаго петербургскаго генеральскаго круга, девицами должно быть задорными и уже видавшими виды. Есть два хлыща, одинъ художникъ, есть юнкеръ и есть навалерійскій офицеръ изъ одного изв'ястнаго гвардейскаго кавалерійскаго полка; но онъ держить себя въ какомъ-то надменномъ уединеніи и молчить свысока, конечно, считая себя не въ своемь обществъ и это всъмь у насъ, очевидно, правится. Но всъхъ болъе обращаетъ на себя вниманія и занимаетъ собою міста очутившееся вміств съ нами начальство. Это, впрочемъ, весьма добродушнаго вида превосходительство, въ фуражкъ и въ полуформъ. Всъ сейчасъ же узнаютъ, что это самый старшій чиновникъ и такъ сказать "хозяннъ губернін"; утверждають даже, что онь теперь вдеть что-то "обозрввать". Ввроятиве, что онъ просто провожаетъ свою супругу и семейство недалеко, на лътнюю ихъ резиденцію. Супруга его замъчательно красивая дама, льтъ тридцати шести или семи, изъ знатной фамилія С-хъ (о чемъ отмънно хорошо знають на пароходь), ъдеть со всеми четырымя детыми (все девочки, старшей леть десять), съ гувернанткой-швейцаркой, и, къ негодованію нёкоторыхъ нашихъ дамъ, держитъ себя слишкомъ по-мёщански, хотя и нестериимо "подымаетъ носъ". Одъта по будничному, "и это теперь у нихъ въ модъ, у на-те-рей се-мей-ствъ, — протянула вполголоса одна изъ генеральскихъ дочекъ, съзавистью осматривая изящный фасонъ слишкомъ скромнаго платья супруги хозяина губерніи. Обращаетъ тоже отменное и даже несколько высшее на себя внимание одинъ высокий, худощавый, съ сильною просёдью джентльменъ, лётъ уже примёрно пятидесяти-шести или семи, и независимо уствинися почти на самомъ проходъ на пароходномъ складномъ стульчикъ, ръшительно спиною къ публикъ, и черезъ бортъ лениво и безпредметно смотрящій на воду. Всемъ известно, что это такой-то, камергеръ и щеголь въ прошлое царствование, и хоть не Богъ знаеть какого значенія теперь, но зато самаго высшаго круга, баринъ, прожившій много въ своей жизни денегъ и что-то очень

долго скитавшійся въ последнее время за границей. Онъ одеть даже несколько и небрежно и вида самаго партикулярнаго, но осанка самаго безукоризненнаго русскаго милорда и даже почти безъ примъси французскаго парикмахера, что уже одно составляеть совершенную рёдкость въ настоящемъ русскомъ Англичанинъ. У него на пароходъ два лакея, а съ нимъ собака сеттеръ удивительной красоты. Она ходить по нашей палубъ и, желая познакомиться, тычеть нось между кольнками сидящей публики, видимо наблюдая очередь. И хоть это скучно, но никто этимъ не обижается, а некоторые изъ насъ даже пробують и погладить собаку, но непремънно съ видомъ знатоковъ, совершенно умъющихъ оценить достоинство дорогаго иса, и у которыхъ завтра же, можеть быть, у каждаго точно такой же сеттеръ. Но сеттеръ ласки принимаетъ равнодушно, какъ настоящій аристократь, и у кольнь остается не по долгу, и хоть и машеть чуть-чуть хвостомъ, но лишь изъ свътской въжливости, лъниво и равнодушно. У минорда, очевидно, знакомых в здёсь нётъ, но по обрюзглому и разваренному виду его совершенно ясно, что ему никого и не надо, и не изъ принципа какого нибудь, а просто потому, что не надо. Къ административному значенію "хозяина области" онъ, на складномъ своемъ стульчикъ, въ высшей степени равнодушенъ и равнодушіе это тоже въ высшей степени безпринципное. Но уже видно, что разговоръ между ними несомивино готовъ завизаться. Администраторъ похаживаетъ около складнаго стульчика и изъ всёхъ силъ желаеть заговорить. Онъ хоть и женатъ на урожденной С—й, но самъ со свойственнымъ ему прямодушіемъ, кажется, признаетъ себя на довольно крупную степень пониже милорда, — разуивется безо всякой потери достоинства; воть эту-то последнюю задачу и предстоить теперь разръшить ему. Туть вертится одинь господинь "со второй ступеньки" и, по его старанью, хозяинь и милордъ какъ-то успъли уже случайно и безъ предварительнаго ознакомленія, переброситься двумя словами. Поводомъ послужило извъстіе, сообщенное господиномъ "со второй ступеньки" объ одномъ сосёднемъ губернаторъ, тоже извъстномъ аристо-кратъ и который, за границей, спъша на воды къ своему семейству, какъто вдругъ сломалъ себъ въ вагонъ ногу. Нашъ генералъ пораженъ ужасно, и ему очень хотелось бы узнать подробности. Милордъ знаетъ подробности и довольно обязательно уже промямлиль сквозь вставные свои зубы двъ-три пары словъ, впрочемъ, не глядя на генерала и даже неизвъстно кому говоря, — ему или въстовщику "со второй ступеньки". Генералъ съ искреннимъ нетеривніемъ стоить надъ стуломъ, заложа за спину руки, и ждетъ. Но милордъ ръшительно неблагонадеженъ и, пожалуй, вдругь замолчить и забудеть о чемь говориль. По крайней мъръ, у него видъ такой.

Животрепещущій господинь "со второй ступеньки" такъ и дрожить надънимъ, желая не дать ему замолчать. Онъ поставиль себѣ священнѣйнимъ долгомъ свести обоихъ высшихъ джентльменовъ и познакомить ихъ между собою.

Замъчательно, что такихъ господъ "со второй ступеньки" всегда довольно въ дорогъ, особенно около "старшихъ" лицъ, и уже потому одному, что въ дорогъ ихъ некуда отогнать. Но ихъ и не отгоняють, потому что они довольно полезны, разумфется, если сами находятся въ извъстныхъ благопріятных в подходящих условіяхь. У нашего, наприм'єръ, даже орденокъ на шей и самъ онъ хоть и въ гражданской, но въ форменной какой-то одеждё и фуражка у него съ какимъ-то форменнымъ околышемъ — стало быть въ нъкоторомъ отношении приличенъ. Такой господинъ такъ и начинаетъ съ того, передъ старшимъ лицомъ, что всёмъ своимь существомъ выражаеть собою, безъ словь, одной фигурой, въ видъ предупрежденія: "Въдь я со второй ступеньки; на равную ногу не бью ни за что и на первую ступеньку къ вамъ не покушусь. Обидеться на меня вы никакъ не можете, ваше превосходительство, а развлечь васъ я могу даже со счастьемъ себъ-съ, такъ что вы всегда можете отвътить мнъ сверху внизъ на вторую ступеньку, а я свое мъсто даже до гроба моего всегда знаю-съ". Безъ сомивнія ясно, что эти господа быются изъ выгоды, но "чистый типъ" подобныхъ господъ дъйствуетъ даже и безъ разсчета на выгоду, а изъ нъкотораго чиновничьяго вдохновенія; воть въ такомъ то случать онъ и полезенъ, тутъ-то онъ и искренио веселъ, тутъ-то онъ и простодушень до того, что въ немъ даже исчезаетъ лакей; а выгода его всетаки приходить сама собою, какъ факть и необходимое слёдствіе.

Къ начинающемуся разговору "двухъ высшихъ лицъ" всв на палубъ становятся вдругъ чрезвычайно внимательны; не то чтобъ они желали тоже примкнуть; это было бы даже слишкомъ, а хоть поглядёть и послушать. Иные уже бродять около, но болье всвхъ страдаетъ европейскій мужъ "высшей дамы". Онъ чувствуетъ, что могъ-бы не только подойти, но даже и въ разговоръ ввязаться, и что даже имъетъ на то нъкоторое свое право: генералы генералами, а Европа Европой, какъ въдь тамъ хотите. И совсёмъ, совсёмъ бы онъ не хуже другихъ могъ поговорить о губернаторъ, сломавшемъ заграницею ногу! Онъ даже думаетъ, съ этою цълью, поласкать сеттера и съ этого какъ нибудь и начать, но гордо от-

дергиваетъ уже протянувшуюся руку: и даже вдругъ ощущаетъ непреодолимое побуждение задать сеттеру ногою пинка. Мало по малу онъ принимаетъ какъ-бы уединенный и обиженный видъ, на минутку отходитъ и начинаетъ всматриваться въ блестящую даль озера. Супруга его, онъ видить это, смотритъ на него съ самой ехидной ироніей. Этого онъ не выдерживаетъ и возвращается опять къ "разговору", ходитъ и бродитъ около разговора, какъ душа въ чистилищѣ. И если безгрѣшная душа эта способна хоть что нибудь ненавидѣть, то ненавидитъ она въ эту минуту господина со "второй ступеньки", ненавидитъ изо всѣхъ силъ, и не будь только этого господина со второй ступеньки, ничего бы можетъ и не было изъ того, что далѣе произошло!

- Те-ле-гра-фи-ровалъ сюда, скандируетъ сухопарый милордъ, слъдя за сеттеромъ и едва отвъчая генералу, и я въ первую минуту, во-об-ра-вите себъ, по-те-ря-лся...
- Въроятно вамъ родственникъ? желалъ бы освъдомиться ценералъ, но сдерживаетъ себя и ждетъ.
- И представьте, семейство въ Карлсбадъ, а онъ те-ле-гра-фи-ровалъ, опять безсвязно шамкаетъ милордъ, наладивъ одно: "телеграфировалъ".

Его превосходительство продолжаетъ ждать, хотя въ лицъ его изображается сильнъйшее нетериъніе. Но милордъ вдругъ умолкаетъ совершенно и ръшительно забываетъ о разговоръ.

- Въдь у него, кажется... главное его имънье... въ Тверской губерніи? ръшается наконецъ самъ спросить генераль, съ нъкоторымъ стыдомъ неувъренности.
- Оба, оба су-хо-щавые, и Яковъ и А-ри-стархъ... Оба брата. Братъ теперь въ Бес-са-ра-біи. Яковъ ногу сломаль, а Аристархъ въ Бес-са-ра-біи.

Генералъ вздергиваетъ голову и находится въ чрезвычайномъ недоумѣніи.

- Су-хо-ща-вые, а имънье женнино, отъ Га-ру-ни-ныхъ. Она у-рожденная Га-ру-ни-на.
- A! радуется генералъ. Онъ видимо доволенъ темъ, что "она Гарунина". Онъ теперь понимаетъ.
- Добръйшій, кажется, человъкъ, съ жаромъ восклицаеть онъ...—
  Я его зналъ... то есть я именно думаль здъсь познакомиться... благороднъйшій человъкъ?
- Добръйшій человъкъ, ваше превосходительство, добръйшій! И знаете, именно, какъ вы изволили сейчасъ опредълить: "добръйшій-съ!" горячо

ввязывается развязный человъчекъ со второй ступеньки и неподдъльный восторгъ сіяетъ въ глазахъ его. Онъ осанисто озирается на пассажировъ, и чувствуетъ себя нравственно выше всъхъ насъ остальныхъ на палубъ.

Этого уже совершенно не выдерживаетъ европейскій господинъ, скитающійся "около разговора". Увы, туть даже цёлый фатумъ!

Въ томъ, главное, фатумъ, что супруга его, "высшая дама", когда то еще въ дѣвицахъ была чуть не подругой супруги "хозянна губерніи", урожденной С—й, и тогда еще тоже дѣвицы. "Высшая дама" — тоже чья-то "урожденная" и тоже причисляеть себя къ существамъ нѣсколько высшаго типа, чѣмъ супругъ ея. Вступая давеча на пароходъ, она отлично знала, что хозяйка губерніи тоже поѣдетъ на нароходѣ и разсчитывала съ ней "встрѣтиться". Но увы, онѣ не "встрѣтились" и даже съ перваго шагу, съ перваго взгляда обозначилось съ необычайною ясностію, что и не могутъ встрѣтиться! "И все это изъ за несноснаго этого человѣка!"

А "несносный этотъ человъкъ" съ своей стороны слишкомъ хорошо знаетъ безсловныя мысли своей супруги и слишкомъ пріучился ихъ узнавать въ семильтіе свое супружества. А между тъмъ и онъ "въ Аркадіи рожденъ". У него здѣсь, въ этой же губерніи, въ старину было восемьсотъ даже душъ! На выкупныя они и профздили всѣ эти семь лѣтъ за границей и даже на дубовую рощу (триста десятинъ-съ!), проданную еще три года назадъ. И вотъ они теперь возвратились въ отечество, даже четыре уже мѣсяца какъ въ отечествѣ, и ѣдутъ теперь въ развалины своего помѣстья, сами не зная зачѣмъ. Главное, высшая дама, кажется, и знать не хочетъ, что уже нѣтъ болѣе ни выкупныхъ, ни дубовой рощи. Но всего болѣе она раздражена тѣмъ, что вотъ уже они четыре мѣсяца какъ воротились, а ей все ни съ кѣмъ не удается "встрѣтиться". Случай съ генеральшей не первый. "И все изъ-за него, изъ-за этого ничтожнаго человъчишка!"

— Что въ томъ, что у него европейская борода, зато ни значенія, ни чинишка, ни связей! Онъ ничего не съумъль самъ выдумать, даже жениться самъ не съумъль. И какъ могла я за него выйти. Я бородой прельстилась! Пусть онъ тамъ говоритъ, что бесъдовалъ съ Миллемъ и способствовалъ низверженію Тьера; въдь за это ему здъсь ничего не дадутъ; да къ тому-же и вретъ; еслибъ Тьера низвергалъ, я-бы видъла...

Счастливый мужъ великолъпно, отлично знастъ, что таковы именно мысли о немъ его "высшей дамы", и именно въ эту минуту. Она не вы-

сказала ему желанія "встрътиться" съ хозяйкой губерніи, но онъ знаеть, что если не устроить ей этой встръчи, то это причтется ему уже на всю жизнь. Къ тому же онъ самъ непремѣнно хочеть, чтобы она первая созналась, что онъ не только съ Миллемъ, но даже и съ отечественными генералами можеть поговорить, что онъ тоже птица, и не простая какая нибудь, а настоящая птица каганъ. Увы, вотъ это-то добровольное признаніе супругою его совершенствъ и составляло, въ сущности, главнѣйшую задачу всей его столь манкированной жизни, и даже всю цѣль ел, съ самыхъ первыхъ часовъ супружества! Какъ это такъ устроилось — слишкомъ долго передавать, но это было такъ, и тутъ было все и ничего болье. И вотъ онъ вдругъ, нервно, потерянно, шагаетъ впередъ и становится прямо противъ милорда.

— Я... генералъ... я тоже быль въ Карлсбадъ, — лепечетъ онъ съ дубу генералу, и представьте, генералъ, тамъ при мнъ тоже былъ случай съ ногой... Это вы про Аристарха Яковлевича изволили говоритъ? — ужасно быстро повертывается онъ вдругъ къ милорду, не выдержавъ генерала.

Генераль вздергиваеть голову и сънвкоторымъ удивленіемъ смотрить на подбежавшаго господина, который говорить, а самъ весь трясется. Но милордъ не вскинулъ даже и головы, а между тёмъ, о ужасъ, протягиваетъ руку и европейскій господинъ ясно чувствуетъ, что милордъ, упираясь рукой съ боку въ его ноги, съ силою отстраняетъ его съ мѣста. Онъ вздрагиваетъ, смотритъ внизъ и вдругъ замѣчаетъ причину: забѣжавъ и легкомысленно помѣстившись между скамейкой и стульчикомъ милорда, онъ и не замѣтилъ какъ задѣлъ лежавшую на скамейкъ трость его, которая уже скользитъ и готова упасть со скамейки. Онъ быстро отскакиваетъ, трость падаетъ и милордъ съ ворчаньемъ нагибается поднять ее. Въ то же самое мгновеніе раздается ужасный визгъ: Это сеттеръ, которому отскочившій на два шага господинъ отдавилъ лапу. Сеттеръ визжитъ нестерпимо, нелѣпо; милордъ всѣмъ корпусомъ поворачивается на стульчикъ и яростно скандируетъ господину:

- Я вась по-кор-изите проту оставить въ по-коз мою со-ба-ку.
- Это не я.... Это она сама.... бормочетъ собесъдникъ Милля, желая провалиться сквозь палубу.
- Вы не повърите, вы не повърите, сколько я должна была выстрадать изъ-за этого без-дар-наго человъка! слышится ему сзади яростный полушеноть его супруги на ухо гувернанткъ, и даже не слышится, а только всъмъ существомъ предчувствуется, а супруга, можетъ быть, и не шептала ничего гувернанткъ...

Но въдь ужь все равно! Онъ не только ръщается провалиться сквозь

палубу, но даже готовъ стушеваться куда нибудь на носъ, спрятаться у колеса. Такъ, кажется, и дълаетъ. По крайней мъръ, въ остальную часть пути его что-то не видно у насъ на палубъ.

Все кончается у насъ тъмъ, что администраторъ, не выдерживаетъ и, познакомивъ милорда съ своей супругой, самъ отправляется въ каюту, гдъ, стараньями капитана, уже изготовленъ карточный столъ. Всъ знаютъ маленькую слабость администратора. Госнодинъ со второй ступеньки все уже устроилъ и добылъ позволительныхъ по обстоятельствамъ партнеровъ: приглашены — одинъ чиновникъ, состоящій при постройкъ ближайшей жельзной дороги, съ какимъ-то неестественной величины жалованіемъ и уже нъсколько знакомый его превосходительству, и инженеръ-полковникъ, хотя и не знакомый, но согласившійся составить партію. Этотъ держитъ себя угрюмо и туповато (отъ наплыва собственнаго достоинства), но разыгрываетъ партію хорошо. Желъзно-дорожный чиновникъ нъсколько тривіаленъ, но умъетъ сдерживаться; господинъ же со второй ступеньки, съвшій за четвертаго, ведетъ себя совершенно такъ, какъ ему надо вести себя. Генералъ пспытываетъ большое удовольствіе.

А милордъ между тъмъ знакомится съ генеральшей. О томъ, что она урожденная С—я, онъ со всъмъ позабылъ и не догадывался. Теперь онъ вдругъ припомниль ее еще шестнадцатилътней дъвочкой. Генеральша обращается съ нимъ нъсколько свысока и какъ будто небрежно, но это все только видъ. Она въжетъ какое-то вязанье и едва глядитъ на него; но милордъ становится чъмъ дальше, тъмъ милъе; онъ одушевляется, правда шамкаетъ и брызгается, но такъ отлично разсказываеть (разумъется, по

милордъ становится чѣмъ дальше, тѣмъ милѣе; онъ одушевляется, правда шамкаетъ и бризгается. но такъ отлично разсказываетъ (разумѣется, по французски), приноминаетъ такіе прелестные анекдоты, такія дѣйствительно-остроумныя вещи... А сколько онъ знаетъ сплетень! Генеральша улыбается все чаще и чаще. Обалніе прелестной женщины дѣйствуетъ на милорда до странности, онъ все ближе и ближе подвигаетъ къ ней свой стульчикъ, онъ, наконецъ, совсѣмъ какъ-то раскисаетъ и какъ-то странно хихикаетъ... Этого уже окончательно не можетъ винести несчастная "высшая дама". Съ ней дѣлается тикъ (tic douleureux), она переходитъ въ дамскую каюту, въ особое отдѣленіе, вмѣстѣ съ гувернанткой и съ Ниной. Начинаются уксусныя примочки, раздаются стоны. Гувернантка чувствуетъ, что "утро потеряно" и рѣшительно дуется. Она не хочетъ заговаривать, усадила Вѣру, а сама смотритъ въ книжку, которую, впрочемъ, не читаетъ.

— Это съ ней однако же въ первый разъ во всѣ три мѣсяца, — мѣряетъ ее глазами страдающая дама. — Она бы должна говорить, должна!

Меня развлекать должна, меня сожальть; она гувернантка, она должна юлить, распинаться, это все, все черезъ этого человьчишку! — и она съ ненавистью продолжаеть коситься на дъвицу. Заговорить же съ ней сама не хочеть изъ гордости. Дъвица между тъмъ мечтаетъ про только что по-кинутый Петербургъ, про бакенбарды двоюроднаго братца, про офицера, его пріятеля, про двухъ студентовъ. Мечтаетъ объ одной компаніи, гдъ такъ много собирается студентовъ и студентокъ и куда ее уже приглашали.

"А чортъ бы дралъ! рѣшаетъ она окончательно: пробуду у этихъ эзоповъ еще мѣсяцъ и если все также будетъ скучно, удеру въ Петербургъ. А жрать будетъ нечего, пойду въ акушерки. Наплевать!"

Пароходъ, наконецъ, подходитъ къ пристани и всѣ бросаются къ выходу, какъ изъ спертаго темничнаго воздуха. Какой жаркій день, какое ясное, прекрасное небо! Но мы на небо не смотримъ, некогда. Мы спѣшимъ, спѣшимъ; небо не уйдетъ.

Небо дело домашнее, небо дело не хитрое; а воть жизнь прожить, такъ не поле перейти.